

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Confined to Library



NEVILL FORBES BEQUEST

PG3340.Al. 1859 (4) = Rep. Slav. 259

## COTHEHIA

# А.С. ПУШКИНА.

4

томъ четвертый.

SAUNCKU, SAMBTRU, POMAHLI M HOBBCTU.

изданіе Я. А. Исакова.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1859.

### ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ твиъ, чтобы по отпечатанія было представлено въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Санктпетербургъ, 11 Сентября 1858 года.

Ценсоръ В. Бекетовъ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.

# пьоязвечения вр пьозр.

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

BAHNCKN A. C. HYMKNHA.

1



### BAIHAGRII A. C. HYHIRIHA.

I.

### РОДОСЛОВНАЯ ПУШКИНЫХЪ Н ГАННИБАЯОВЫХЪ.

Нѣсколько разъ нринимался я за ежедневныя записки, и всегда отступался изъ лѣности. Въ 1821 году началъ я мою біографію, и нѣсколько лѣтъ сряду занимался ею. Не могу не сожалѣтъ о ихъ потерѣ; я въ нихъ говорилъ о людяхъ, которые послѣ сдѣлались историческими лицами, съ откровенностію дружбы или короткаго знакомства. Теперь какая-то торжественность ихъ окружаетъ, и вѣроятыо будетъ дѣйствовать на мой слогъ и образъ мыслей — за то буду осмотрительнѣе въ моихъ запискахъ. Если записки будутъ менѣе живы, то болѣе достовѣрны.

Избравъ себя лицемъ, около котораго постараюсь собрать другія лица, болъе достойныя замъчанія, скажу нъсколько словъ о моемъ происхожденіи.

Мы ведемъ свой родъ отъ Прусскаго выходца Радши

или Рачи (мужа честна, говорить летописецъ, т. е. знатнаго, благороднаго), вътхавшаго въ Россію во время княженія Св. Александра Ярославича Невскаго. Отъ него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Повадовы, Каменскіе, Бутурлины, Кологривовы, Шерефединовы и Товарковы. Имя предковъ моихъ встречается поминутно въ нашей Исторіи. Въ маломъ числѣ знатныхъ родовъ. уцѣлѣвшихъ отъ кровавыхъ опалъ Царя Ивана Васильевича Грознаго, исторіографъ именуетъ и Пушкиныхъ. Григорій \*) Гавриловичъ Пушкинъ принадлежитъ къ числу самыхъ замъчательныхъ лицъ, въ эпоху Самозванцевъ. Другой Пушкинъ, во время междуцарствія, начальствуя отдельнымъ войскомъ, одинъ съ Измайловымъ, по словамъ Карамзина, сдълало честно свое дъло. Четверо Пушкиныхъ подписались подъ грамотою о избраніи на царство Романовыхъ, а одинъ изъ нихъ, окольничій Матвъй Степановичъ, подъ соборнымъ дъяніемъ — объ уничтоженіи містничества (что мало дізлаеть чести его характеру). При Петръ Первомъ, сынъ его, стольникъ Өеодоръ Матвъевичъ, уличенъ былъ въ заговоръ противу Государя и казненъ вмѣстѣ съ Цыклеромъ и Соковнинымъ. Прадъдъ мой, Александръ Петровичъ, былъ женать на меньшой дочери графа Головина, перваго Андреевского кавалера. Онъ умеръ весьма молодъ, въ принадкъ сумасшествія заръзавъ жену свою, находившуюся въ родахъ. Единственный сынъ его, Левъ Александровичъ . служилъ въ артиллеріи, и въ 1762 году, 'при вступленін на престолъ Екатерины II, посаженъ въ крѣпость, гдъ содержался два года. Съ тъхъ поръ онъ уже въ служ-

<sup>&#</sup>x27;) Должно быть Гаврило. См. Примъчанія П. В. Анненкова, Т. V. стр. 103.

бу не вступалъ, а жилъ въ Москв\* и въ своихъ деревняхъ \*).

Родословная матери моей еще любопытите. Лтать ел быль Негръ, сынъ владътельнаго князька. Русскій посланникъ въ Константинополъ какъ-то досталъ его изъ сераля, гдв содержался онъ аманатомъ, и отослалъ его Петру Первому, вмъстъ съ двумя другими арапчатами. Государь крестилъ маленькаго Ибрагима въ Вильнъ, въ 1707 году, съ Польскою королевою, супругою Августа, и далъ ему фамилію Ганнибалъ. Въ крещеніи наименованъ онъ былъ Петромъ; но какъ онъ плакалъ и не хотълъ носить новаго имени, то до самой смерти назывался Абрамомъ. Старшій братъ его прівзжалъ въ Петербургъ, предлагая за него выкупъ, но Петръ оставилъ при себъ своего крестника. До 1716 года, Ганнибалъ находидся неотлучно при особъ Государя, спалъ въ его токарнъ, сопровождалъ его во всехъ походахъ, потомъ посланъ былъ въ Парижъ, гдъ нъсколько времени обучался въ военномъ училищъ,

\*) «Дѣдъ мой былъ человѣкъ пылкій и жестокій. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломѣ, заключенная имъ въ домашнюю тюрьму, за мнимую или настоящую ея связь съ Французомъ, бывшимъ учителемъ его сыновей, и котораго онъ весьма феодально повъсилъ на черномъ дворъ. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно отъ него натерпълась. Однажды велълъ онъ ей одъться и ъхать съ нимъ куда-то въ гости. Бабушка была на сносяхъ и чувствовала себя нездоровой, но не смъла отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дѣдъ мой велълъ кучеру остановиться, и она въ каретъ разръшилась чуть ли не моимъ отцомъ. Родильницу привезли домой полумертвую, и положили на постелю всю разряженную и въ брилліантахъ. Все это знаю я довольно темно. Отецъ мой никогда не говорилъ о странностяхъ дѣда, а старые слуги давно перемерли.»

вступиль во Французскую службу; во время Испанской войны, быль въ голову раненъ, ег одноме подземномъ сражении (сказано въ рукописной его біографіи), и возвратился въ Парижъ, гдъ долгое время жилъ въ разсъяніи большаго свъта. Петръ Первый неоднократно призывалъ его къ себъ, но Ганнибалъ не торопился, отговариваясь подъ разными предлогами. Наконецъ Государь написалъ ему, что онъ неволить его не намъренъ, что предоставляетъ его доброй волъ возвратиться въ Россію, или оставаться во Франціи; но что, во всякомъ случав, онъ никогда не оставитъ прежняго своего питомца. Тронутый Ганнибалъ немедленно отправился въ Петербургъ. Государь вытхалъ къ нему на встръчу и благословилъ образомъ Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но котораго я не могь уже отыскать. Государь пожаловалъ Ганнибала въ бомбардирскую роту Преображенскаго полка капитанъ-лейтенантомъ. Извъстно, что самъ Петръ былъ ея капитаномъ. Это было въ 1722 году.

Послѣ смерти Петра Великаго, судьба Ганнибала перемѣнилась. Меньшиковъ, опасаясь его вліянія на Императора Петра II, нашелъ способъ удалить его отъ Двора. Ганнибалъ былъ переименованъ въ маіоры Тобольскаго гарнизона и посланъ въ Сибирь съ препорученіемъ измѣрить Китайскую стѣну. Ганнибалъ пробылъ тамъ нѣсколько времени и самовольно возвратился въ Петербургъ, узнавъ о паденіи Меньшикова, и надѣясь на покровительство князей Долгорукихъ, съ которыми былъ онъ связанъ. Судьба Долгорукихъ извѣстна. Минихъ спасъ Ганнибала, отправя его тайно въ Ревельскую деревню, гдѣ и жилъ онъ около десяти лѣтъ, въ поминутномъ безпокойствѣ. До самой кончины своей, онъ не могъ безъ трепета слышать звонъ колокольчика. Когда Императрица

Елисавета взопла на престоль, тогда Ганнибаль написалъ ей Евангельскія слова: «помяни мя, егда пріидеши во царствіе твое.» Елисавета тотчасъ призвала его ко Двору, произвела въ бригадиры, и вскоръ потомъ въ генералъ-мајоры и въ генералъ-аншефы, пожаловала ему нъсколько деревень въ губерніяхъ Псковской и Петербургской — въ первой: Зуево, Боръ, Петровское и другія; во второй: Кобрино, Суйду и Танцы; также деревню Раголу, близь Ревеля, въ которомъ насколько времени быль онь оберь-комендантомъ. При Петръ III вышелъ онъ въ отставку и умеръ философомъ (говоритъ его Нъмецкій біографъ), въ 1781 году, на 93-мъ году своей жизни. Онъ написалъ было свои записки на Французскомъ языкъ, но въ припадкъ паническаго страха, коему быль подвержень, вельль ихъ сжечь вмысты съ другими драгоцѣнными бумагами \*).

Старшій сынъ Иванъ Абрамовичъ, столь же достоинъ замічанія, какъ и его отецъ. Онъ пошель въ военную службу, вопреки волів родителя, отличился, и ползая на колівняхъ, выпросилъ отцовское прощеніе. Подъ Чесмою онъ распоряжалъ брандерами, и былъ одинъ изъ тітхъ, которые спаслись съ корабля, взлетівшаго на воздухъ. Въ 1770 году взялъ Наваринъ; въ 1779 выстроилъ Хер-

, \*) Въ семейственной жизни прадъдъ мой Ганнибалъ также былъ несчастливъ, какъ и прадъдъ Пушкинъ Первая жена его, красавица, родомъ Гречанка, родила ему бълую дочь. Онъ съ нею развелся и принудилъ ее постричься въ Тихвинскомъ монастыръ, а дочь ея Поликсену оставилъ при себъ, далъ ей тщательное воспитаніе, богатое приданое, но никогда не пускалъ ее къ себъ на глаза. Вторая жена его, Христина Регина фонъ Шеберхъ, вышла за него въ бытность его въ Ревелъ Оберъ-Комендантомъ, и родила ему множество черныхъ дътей обоего пола.

сонь. Его постановленія донынѣ уважаются въ полуденномъ краю Россіи, гдѣ въ 1821 году видѣлъ я стариковъ, живо еще хранившихъ его память. Онъ поссорился съ Потемкинымъ. Государыня оправдала Ганнибала и надѣла на него Александровскую ленту; но онъ оставилъ службу и съ тѣхъ поръ жилъ по большой части въ Суйдѣ, уважаемый всѣми замѣчательными людьми славнаго вѣка, между прочими и Суворовымъ, который при немъ оставлялъ свои проказы, и котораго принималъ онъ не завѣшивая зеркалъ и не наблюдая никакихъ тому подобныхъ церемоній.

Дѣдъ мой, Осипъ Абрамовичъ \*), служилъ во флотъ и женился на Маръъ Алексъевнъ Пушкиной, дочери Тамбовскаго воеводы, роднаго брата дѣду отца моего (который доводится внучатнымъ братомъ моей матери), и сей бракъ \*\*) былъ несчастливъ: онъ кончился разводомъ. Дѣдъ мой умеръ въ 1707 году, въ своей Псковской деревнъ. Одиннадцать лѣтъ послѣ того, бабушка скончалась въ той же деревнъ. Смерть соединила ихъ. Они покоятся другъ подлѣ друга въ Святогорскомъ монастыръ.

<sup>\*)</sup> Настоящее имя его было Януарій, но прабабушка моя не согласилась звать его этимъ именемъ, труднымъ для ея Нъмецкаго произношенія.

<sup>\*\*)</sup> Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствій и ссоръ, которыя кончились разводомъ.

### отрывки изъ записокъ пушкина.

(изъ матеріаловъ П. В. Анненкова:)

Семья моего отца, его воспитаніе, Французы-учителя: Воит..., Mr. Martin. Отецъ и дядя въ Гвардіи. Ихъ литературныя знакомства. Бабушка и ея мать — ихъ бъдность. Иванъ Абрамовичъ. Свадьба отца. Смерть Императрицы Екатерины — рожденіе Ольги. Отецъ выходить въ отставку и ъдетъ въ Москву. Рожденіе мое.

Первыя впечатлѣнія. Юсуповъ садъ, землетрясеніе, няня. Отъѣздъ матери въ деревню. Первыя непріятности — гувернанки. Рожденіе Льва. Непріятныя воспоминанія. Смерть Николая. Монфоръ, Русло, Кат. П. и Ан. Ив. Нестерпимое состояніе. Охота къ чтенію. Меня везутъ въ Петербургъ. Езуиты. Тургеневъ. Лицей.

1811, 1812, 1813.

Дядя Василій Львовичъ. Дм. Дм., война съ Ан. Ник. Свътская жизнь. Лицей, открытіе. Куницынъ. Гр. Аракчеевъ. Начальники наши. Мое положеніе. Чечневъ, Фроловъ.

1814.

Смерть Малиновскаго. Прівздъ Карамзина. Прівздъ матери, прівздъ отца, стихи еtc. Мое тщеславіе. 15 лвтъ. 1815.

Извъстіе о взятіи Парижа. Экзаменъ, Державинъ.

(Матеріалы, стр. 20.)

...... большой Грузинскій носъ, а Партизанъ почти во-все былъ безъ носу. Д\* является къ Б—ену: «Князь Б—онъ, говоритъ, прислалъ меня доложить Вашему Высокопревосходительству, что непріятель у насъ на носу....» — «На чьемъ носу, Д. В.?» отвъчаетъ Генералъ, ежели на вашемъ, такъ онъ ужъ близко, если же на носу Князя Б—она, то мы успъемъ еще отобъдать.

Жуковскій дарить мнь свои стихотворенія.

8 Ноября.

Ш—овъ и Г-жа Б—на увѣнчали недавно Кн. Шаховскаго лавровымъ вѣнкомъ....

(Матеріалы, стр. 22.)

Мои мысли о Шаховскомъ.

Шах— никогда не хотълъ учиться своему искуству и сталъ посредственной стихотворецъ. Шах— не имъетъ большаго вкуса: онъ худой писатель. Что же онъ такой? Не глупой человъкъ, который, замъчая все смъшное или замысловатое въ обществахъ, пришедъ домой, все записываетъ и потомъ, какъ нипопало, вклеиваетъ въ свои комедіи. (Матеріалы, стр. 23.)

10 Декабря.

Вчера написалъ я третью главу: Фатама или разумъ человъческий, читалъ ее С. С. и вечеромъ съ товарищами тушилъ свъчки и лампы въ залъ. Прекрасное занятіе для философа! По утру читалъ жизнь Вольтера.

Началъ я комедію — не знаю кончу ли ее. Третьяго дня хотълъ я написать Ироическую поэму: Игоръ и Ольга....

Л'томъ напишу я Картину Царскаго Села.

- 1. Картина сада.
- 2. Дворецъ. День въ Ц. С.
- 3. Утреннее гулянье.
- 4. Полуденное гулянье.
- 5. Вечернее гулянье.
- 6. Жители Сарскаго Села.

Вотъ главные предметы вседневныхъ моихъ записокъ — но это еще будущее.

(Матеріалы, стр. 23.)

29-го.

И такъ я щастливъ былъ и такъ я наслаждался, Отрадой тихою, восторгомъ унивался!.... И гдъ веселья быстрый день?

> Промчались лётомъ сновидънья, Увяла прелесть наслажденья,

И снова вкругъ меня угрюмой скуки твиь!...

Я щастливъ былъ! нѣтъ я вчера не былъ щастливъ: по утру я мучился ожиданьемъ, съ неоцисаннымъ волненьемъ стоя подъ окошкомъ, смотрѣлъ на снѣжную дорогу — ее не видно было! Наконецъ я потерялъ надежду, вдругъ нечаянно встрѣчаюсь съ нею на лѣстницѣ.... сладкая минута!

Онъ пълъ любовь, но былъ печаленъ гласъ. Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку.

Жуковскій.

Какъ она мила была! какъ черное платье пристало къ милой Б....

Я быль щастливъ 5 минутъ!

(Матеріалы, стр. 26.)

17.

Вчера провелъ я вечеръ съ Ик.

Хотите ли вы видъть страннаго человъка, чудака, посмотрите на Ик. Поступки его — поступки сумасшедшаго; вы входите въ его комнату: видите высокаго, худаго человека, въ черномъ сюртуке, съ шеей, окутанной чернымъ, изорваннымъ платкомъ. Лице блъдное, волосы не острижены, не разчесаны; онъ стоитъ задумавшись, кулакомъ нюхаетъ табакъ изъ коробочки - онъ дико смотритъ на васъ. Вы ему близкой знакомый, вы ему родственникъ или другъ — онъ васъ не узнаетъ. Вы подходите, зовете его по имени, говорите свое имя, онъ вскрикиваетъ, кидается на шею, цълуетъ, жметъ руку, хохочеть задушевнымъ голосомъ, кланяется, садится, начинаетъ ръчь, не доканчиваетъ, третъ себъ лобъ, ерошить голову, вздыхаетъ. Передъ нимъ карафинъ воды; онъ наливаетъ стаканъ и пьетъ, наливаетъ другой, третій, четвертый — спрашиваетъ еще воды и еще пьетъ, говоритъ о своемъ бъдномъ положеніи. Онъ не имъетъ ни денегъ, ни мъста, ни покровительства; ходитъ пъшкомъ изъ П-га въ Ц. С., чтобы освъдомиться о какомъто мъсть, которое объщаль ему какой-то шарлатанъ. Онъ бъденъ, гордъ и дерзокъ; разсыпается въ благодареньяхъ за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодаренъ и даже сердится за благодъянье, ему оказанное, — легкомысленъ до чрезвычайности, мнителенъ, чувствителенъ, честолюбивъ. Ик. имъетъ дарованія, пишетъ изрядно стихи и любитъ поэзію. — Вы читаете ему свою пьесу — на отрѣзъ говоритъ онъ: такое то мъсто глупо, безъ смысла, низко; — за то за самые посредственные стихи кидается вамъ на шею и называетъ васъ геніемъ. Иногда онъ учтивъ до безконечности, въ

другое время грубъ нестерпимо. Его любятъ иногда, смѣшитъ онъ часто, а жалокъ почти всегда.

(Матеріалы, стр. 26.)

1824 года Ноября 19-го, Михайловское. Вышедъ изъ Лицея, я тотчасъ почти уёхалъ въ Псковскую деревню моей матери. Помню какъ обрадовался сельской жизни, русской банѣ, клубникѣ и проч., но все это нравилось мнѣ недолго. Я любилъ и донынѣ люблю шумъ и толпу.

(Матеріалы, стр. 43.)

.... попросилъ водки. Подали водку. Наливъ рюмку себъ, велълъ онъ ее и мнъ поднести; я не поморщился и тъмъ казалось чрезвычайно одолжилъ стараго Арапа. Черезъ четверть часа онъ опять попросилъ водки и повторилъ это разъ 5 или 6 до объда.... \*)

(Матеріалы, стр. 43.)

15 Октября 1827. Вчерашній день быль для меня замѣчателенъ. Пріѣхавъ въ Боровичи, въ 12 часовъ утра, засталъ я проѣзжающаго въ постелѣ. Онъ металъ банкъ Гусарскому офицеру. Передъ тѣмъ я обѣдалъ. При расплатѣ не достало мнѣ 5 рублей. Я поставилъ ихъ на карту. Карта за картой, проигралъ 1600 рублей. Я рас-

(См. Матеріалы, стр. 43.)



<sup>\*)</sup> Эти строки относятся, въроятно, къ Петру Абрамовичу Ганнибалу, послъднему сыну родоначальника фамиліи Ганнибаловыхъ и пережившему своихъ братьевъ.

платился довольно сердито, взяль въ займы 200 рублей и убхаль очень недоволенъ самъ собой.

(Матеріалы, стр. 117.)

Въ концѣ 1825 находился я въ деревнѣ, и перечитывая Лукрецію, довольно слабую ноэму Шекспира, нодумаль: что еслибъ Лукреціи пришла въ голову мысль дать нощечину Тарквинію? Быть можетъ, это охладило бъ его предпріимчивость и онъ со стыдомъ принужденъ быль отступить. Лукреція бы не зарѣзалась, Публикола не взбѣсился бы — и міръ и исторія міра, были бы не тѣ. Мысль пародировать Исторію и Шекспира мнѣ представилась: я не могъ воспротивиться двойному искушенію и въ два утра написалъ эту повѣсть \*).

(Матеріалы, стр. 167.)

Въ концѣ 1826 года я часто видѣлся съ однимъ Дерптскимъ студентомъ (нынѣ онъ Гусарскій офицеръ и промѣнялъ свои Нѣмецкія книги, свое пиво, свои поединки на гиѣдую лошадь, на Польскія грязи). Онъ много зналъ, чему научаются въ Университетахъ, между тѣмъ кажъ мы съ вами выучились танцовать. Разговоръ его былъ простъ и важенъ. Онъ имѣлъ обо всемъ затверженное понятіе, въ ожиданіи собственной повѣрки. Его занимали такіе предметы, о которыхъ я и не помышлялъ. Однажды, играя со мною въ шахматы и давъ конемъ матъ моему королю и королевѣ, онъ мнѣ сказалъ: Холера — тогъ виз подошла къ нашимъ границамъ и черезъ пять лѣтъ

<sup>\*)</sup> Т. е. Графа Нулина.

будетъ у насъ. О холерѣ имѣлъ я довольно темное понятіе, хотя въ 1822 году, старая Молдаванская княгиня, набѣленная и нарумяненная, умерла при мнѣ въ этой болѣзни. Я сталъ его распрашивать. Студентъ объяснилъ мнѣ, что холера есть повѣтріе, что въ Индіи она поразила не только людей, но и животныхъ, но и самыя растенія, что она желѣзной полосой стелется вверхъ по теченію рѣкъ, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, она зараждается отъ гнилыхъ плодовъ и прочее — все, чему послѣ мы успѣли наслышаться.

Такимъ образомъ въ дальнемъ уѣздѣ \*\*\* губерніи, молодой студентъ и вашъ покорнѣйшій слуга, вѣроятно одни во всей Россіи, бесѣдовали о бѣдствіи, которое черезъ пять лѣтъ сдѣлалось мыслію всей Европы.

Спустя 5 лѣтъ я былъ въ Москвѣ: домашнія обстоятельства требовали непремѣню моего присутствія въ Нижегородской деревнѣ. Передъ моимъ отъѣздомъ В\* показалъ мнѣ письмо, только что имъ полученное: ему писали о холерѣ, уже перелетѣвшей изъ Астрахани въ Саратовскую губернію. По всему видно было, что она не минуетъ и Нижегородской (о Москвѣ мы еще не безпокоились). Я поѣхалъ съ равнодушіемъ, коимъ былъ обязанъ пребыванію моему между Азіятцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на извѣстныя предосторожности. Пріятели, у коихъ дѣла были въ порядкѣ (или въ привычномъ безпорядкѣ, что совершенно одно), упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное безчувствіе не есть еще истинное мужество.

На дорог'т встр'тилъ я Макарьевскую ярмарку, прогнанную холерой. Б'тьдная ярмарка! Она б'тьжала, разбросавъ въ половину свои товары, не усп'ть пересчитать свои барыши. Воротиться въ Москву казалось мнт малодушіемъ; я поъхалъ далье, какъ, можетъ быть, случилось вамъ вхать на поединокъ, съ досадой и большой неохотой.

Едва успѣлъ я пріѣхать, какъ узнаю, что около меня оцѣпляются деревни, учреждаются карантины. Я занялся моими дѣлами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ѣздя по сосѣдямъ. Между тѣмъ начинаю думать о возвращеніи и безпокоиться о карантинѣ. Вдругъ (2 Октября) получаю извѣстіе, что холера въ Москвѣ.... Я тотчасъ собрался въ дорогу и поскакалъ. Проѣхавъ 20 верстъ, ямщикъ мой останавливается: застава!

Нѣсколько мужичковъ съ дубинами — охраняли переправу черезъ какую-то рѣчку. Я сталъ распрашивать ихъ, и доказывалъ имъ, что вѣроятно гдѣ-нибудь да учрежденъ карантинъ, что не сегодня, такъ завтра на него наѣду и въ доказательство предложилъ имъ серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многія лѣта. (Матеріалы, стр. 282.)

1830. Я  $\pm$ халъ съ  $B^*$  изъ Петербурга въ Москву. Дельвигъ хотълъ проводить меня до Царскаго Села. 10-го Августа по утру мы вышли изъ города.  $B^*$  долженъ былъ насъ догнать на дорогъ.

Дельвигъ обыкновенно просыпался очень поздно — и разбудить его преждевременно было почти невозможно. Но въ этотъ день всталъ онъ въ осьмомъ часу и у него съ непривычки кружилась и болъла голова. Мы принуждены были зайти въ низенькій трактиръ. Дельвигъ позавтракалъ. Мы пошли далъе. Ему стало легче, головная боль прошла. Онъ сталъ веселъ и говорливъ.

(Матеріалы, стр. 167.)

II.

### OCTATEN ABTOBIOTPAPIN NYMENNA.

Бользнь остановила на время образъ жизни, избранный мною. Я занемогъ гнилою горячкою. Лейтонъ за меня не отвъчалъ. Семья моя была въ отчаяніи; но черезъ шесть недъль я выздоровълъ. Сія бользнь оставила во мнь впечатление пріятное. Друзья навещали меня довольно часто: ихъ разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровленія — одно изъ самыхъ сладостныхъ. Помню нетерпѣніе, съ которымъ ожидалъ я весны, хоть это время года обыкновенно наводить на меня тоску и даже вредитъ моему здоровью. Но душный воздухъ и закрытыя окна такъ мнъ надоъли во время бользни моей, что весна являлась моему воображенію со всей поэтической своей трелестью. Это было въ февраль 1818 года. Первые восемь томовъ Русской Исторіи Карамзина вышли въ свътъ. Я прочель ихъ въ своей постель съ жадностію и со вниманіемъ. Появленіе сей книги (какъ и быть надлежало) нальнае впечатльніе: 3.000 экземпляровъ разошлись въ одинъ мѣсяцъ (чего никакъ не ожидалъ и самъ Карамзинъ) — примъръ единственный въ нашей землъ. Всъ, даже свътскія женщины. бросились читать Исторію своего отечества, дотолѣ имъ неизвъстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Коломбомъ. Нъсколько времени ни о чемъ иномъ не говорили. Когда, по моемъ выздоровленіи, я снова явился въ свътъ, толки были во всей силъ. Признаюсь,

они были въ состояни отучить всякаго отъ охоты къ славѣ. Ничего не могу вообразить глупѣе свѣтскихъ сужденій, которыя удалось мнѣ слышать на счетъ духа и слога Исторіи Карамзина. Одна дама, впрочемъ весьма почтенная, \*) при мнѣ, открывъ ІІ-ю часть, прочла въ слухъ: Владиміръ усыновилъ Святополка, однако не любилъ его.... Однако!... зачѣмъ не но? Однако! какъ это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? Однако! — Въ журналахъ его не критиковали. К. \*\*) бросился на одно предисловіе.

Нѣкоторые изъ людей свѣтскихъ письменно критиковали Карамзина. М., \*\*\*) молодой человѣкъ, умный и пылкій, разобратъ предисловіе, или введеніе: предисловіе!... О., въ письмѣ къ В...., \*\*\*\*) пѣнялъ Карамзину, зачѣмъ въ началѣ Исторіи не помѣстилъ онъ какой-нибудь блестащей гипотезы о происхожденіи Славянъ, т. е. требовалъ романа въ исторіи — ново и смѣло! Нѣкоторые остряки за ужиномъ переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Карамзина. Римляне временъ Тарквинія, непонимающіе спасительной монархіи, и Брутъ, осуждающій на смерть своихъ сыновъ, ибо ръдко основатели республикъ славятся нъжсною чувствительностію, конечно, были очень смѣшны. Мнѣ приписали одну изъ эпиграммъ; это не лучшая черта моей жизни.

У насъ никто не въ состояніи изслѣдовать огромное созданіе Карамзина, за что никто не сказалъ спасибо че-

<sup>\*)</sup> Въ Съв. Цвътахъ: «очень милая.»

<sup>&</sup>quot;) Каченовскій.

<sup>\*\*\*)</sup> H. M. Муравьевъ.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Орловъ, М. Ө. къ Д. П. Бутурлину. (Виъсто В. должно быть здъсь: Б.) — Эта замътка о Карамзинъ написана въ 1825 году.

Примъч. изд.

ловъку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успъховъ и посвятившему цълыхъ 12-ть льть жизни безмольнымъ и неутомимымъ трудамъ. Ноты Русской Исторіи свидътельствуютъ обширную ученость Карамзина, пріобрѣтенную имъ уже въ тѣхъ лѣтахъ, когда для обыкновенныхъ людей кругъ образованія и познаній давно оконченъ и хлопоты по службѣ замѣняютъ усилія къ просвъщенію. Молодые Якобинцы негодовали на исторіографа за его умфренность; они забывали, что Карамзинъ, (который, впрочемъ, былъ убъжденъ въ необходимости для Россіи самодержавія, внѣ коего нѣтъ или по крайней мъръ долго, долго не будетъ для нея безопасности) печаталъ Исторію свою въ Россіи; что Государь, освободивъ его отъ ценсуры, симъ знакомъ довъренности, нъкоторымъ образомъ, полагалъ на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умфренности. Онъ разсказываль со всею върностію историка онъ вездъ ссылался на источники: чего жъ болье требовать было отъ историка? Повторяю, что Исторія Государства Россійскаго есть не только созданіе великаго писателя, но и подвигъ честнаго человъка.

(1821).

2-го апръля вечеръ провелъ у Н. Д. Прелестная Гречанка. Говорили объ А. Инсиланти; между пятью Греками, я одинъ говорилъ какъ Грекъ; всъ отчаявались въ успъхъ предпріятія Этеріи. Я твердо увъренъ, что Греція восторжествуетъ, и 25,000,000 Турковъ оставятъ цвътущую страну Эллады законнымъ наслъдникамъ Гомера и Өемистокла. Съ крайнимъ сожальніемъ узналъ я, что Владиміреско не имъетъ другаго достоинства, кромъ

храбрости необыкновенной — храбрости достанетъ и у Ипсиланти.

3-го. Третьяго дня хоронили мы здёшняго митрополита; во всей церемоніи болёе всего понравились мнё жиды: они наполняли тёсныя улицы, вэбирались на кровли и составляли тамъ живописныя группы. Равнодушіе изображалось на ихъ лицахъ; совсёмъ тёмъ ни одной улыбки, ни одного нескромнаго движенія! Они боятся христіанъ и потому во сто кратъ благочиннёе всёхъ.

Читалъ сегодня посланіе князя Вяземскаго къ Ж. \*) Смълость, сила, умъ и ръзкость; но что за звуки! Кому былъ Фебъ изъ Русскихъ ласковъ — неожиданная рифма Херасковъ не примиряетъ меня съ такой какофоніей. Баратынскій — прелесть.

Державина видѣлъ я только однажды въ жизни, но никогда того не забуду. Это было въ 1815 году, на публичномъ экзаменѣ въ Лицеѣ. Какъ узнали мы, что Державинъ будетъ къ намъ, всѣ мы взволновались. Дельвигъ вышелъ на лѣстницу, чтобъ дождаться его и поцѣловать руку, руку, написавшую Водопадъ. Державинъ пріѣхалъ. Онъ вошелъ въ сѣни, и Дельвигъ услышалъ, какъ онъ спросилъ у швейцара: гдѣ, братецъ, здѣсь вытти? Этотъ

<sup>\*)</sup> Къ Жуковскому, подражаніе Буало, въ «Сынъ Отечества» 1821, № 10.

прозаическій вопросъ разочароваль Дельвига, который отмениль свое намерение и возвратился въ залу. Дельвигъ это разсказывалъ мнѣ съ удивительнымъ простодущіемъ и веселостію. Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундиръ и въ плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомиль: онъ сидъль поджавши голову рукою; лице его было безсмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Портретъ его (гдв представленъ онъ въ колпакъ и халать) очень похожъ. Онъ дремаль до тьхъ поръ, пока не начался экзаменъ Русской словесности. Тутъ онъ оживился: глаза заблистали, онъ преобразился весь. Разумъется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостію необыкновенной. Наконецъ вызвали меня. Я прочелъ мои Bоспоминанія ет II. C., стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина. Я не въ силахъ описать состоянія души моей: когда дошелъ я до стиха, где упоминаю имя Державина, голосъ мой отроческій зазвеньль, а сердце забилось съ упоительнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе; не помню, куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищении; онъ меня требовалъ, хотълъ меня обнять.... Меня искали, но не нашли....

Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой скупъ — и только; у Шекспира Шайлокъ скупъ, смѣтливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ. У

Мольера лицемъръ волочится за женою своего благодътеля, лицемъря; принимаетъ имъніе подъ храненіе, лицемъря; спрашиваетъ стаканъ воды, лицемъря. У Шекспира лицемъръ произноситъ судебный приговоръ сътщеславною строгостію, но справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость глубокомысленнымъ сужденіемъ государственнаго человъка; онъ обольщаетъ невинность сильными, увлекательными софизмами, не смъшною смъсью набожности и волокитства. Анджело лицемъръ, потомучто его гласныя дъйствія противоръчатъ тайнымъ страстямъ! А какая глубина въ этомъ характеръ!

Но нигат, можетъ быть, многосторонній геній Шекспира не отразился съ такимъ многообразіемъ, какъ въ Фальстафъ, коего пороки, одинъ съ другимъ связанные, составляють забавную, уродливую цыть, подобную древней вакханаліи. Разбирая характеръ Фальстафа, мы видимъ, что главная черта его есть сластолюбіе; смолоду, въроятно, грубое, дешевое волокитство было первою для него заботою, но ему уже за пятьдесять. Онъ растолстель, одряхь; обжорство и вино взяли верхь надъ Венерою. Во-вторыхъ, онъ трусъ, но, проведя свою жизнь съ молодыми повъсами, поминутно подверженный ихъ насмѣшкамъ и проказамъ, онъ прикрываетъ свою трусость дерзостью уклончивой и насмѣшливой; онъ хвастливъ по привычкъ и по расчету. Фальстафъ совсъмъ не глупъ; напротивъ, онъ имъетъ и нъкоторыя привычки человъка, неръдко видавшаго хорошее общество. Правилъ нътъ у него никакихъ. Онъ слабъ какъ баба. Ему нужно крыпкое Испанское вино (the sack), жирный обыдъ и деньги для своихъ любовницъ; чтобъ достать ихъ, онъ готовъ на все, только бъ не на явную опасность.

Въ молодости моей случай сблизилъ меня съ человъ-

комъ, въ коемъ природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его геніальное созданіе. \*\*\* былъ второй Фальстафъ: сластолюбивъ, трусъ, хвастливъ, не глупъ, забавенъ, безъ всякихъ правилъ, слезливъ и толстъ. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную. Онъ былъ женатъ. Шекспиръ не успълъ женить своего колостяка. Фальстафъ умеръ у своихъ пріятельницъ, не успъвъ быть ни рогатымъ супругомъ, ни отцемъ семейства. Сколько сценъ, потерлиныхъ для кисти Шекспира!

Вотъ черта изъ домашней жизни моего почтеннаго друга. Четырехъ-льтній сынокъ его, вылитый отець, маленькій Фальстафъ III, однажды, въ его отсутствіи, повторяль про себя: «какой пашенька хлаблій! какъ папеньку Госудаль любить!» Мальчика подслушали и кликнули. «Кто тебь это сказаль, Володя?» — Папенька, отвычаль Володя.

Я повнаномился съ однимъ г. Д.... на Кавказѣ въ 1829 г., возвращаясь изъ Арзрума. Онъ лечился отъ какой-то удивительной болѣзни, въ родѣ каталенсіи, и игралъ съ утра до ночи въ карты. Наконецъ онъ про-игрался, и я довезъ его до Москвы въ моей коляскѣ. Д. помѣшанъ былъ на одномъ пунктѣ: ему непремѣнно хотѣлось имѣть сто тысячь рублей. Всевозможные способы достать ихъ были имъ пр ідуманы и передуманы. Иногда ночью, въ дорогѣ, онъ будилъ меня вопросомъ: «Александръ Сергѣевичъ! какъ бы, думаете вы, достать мнѣ сто тысячь?» Однажды сказалъ я ему, что на его мѣстѣ, если ужъ сто тысячь были необходимы, то я бы ихъ укралъ. «Я объ этомъ думалъ»,

отвъчалъ мнъ Д. — Ну, что же? — «Мудрено; не у всякаго въ карманъ можно найти сто тысячь, а заръзать или обокрасть человъка за бездълицу не хочу, у меня есть совъсть. Не знаете ли вы инаго способа?» - Просите денегъ у Государя. — «Я объ этомъ думалъ.» — Что же? — «Я даже и просилъ.» — Какъ! безо всякаго права? — «Я съ того и началь: «Ваше Величество! я никакого права не имъю просить у Васъ то, что составило бы счастіе моей жизни; но, Ваше Величество, на милость образца нътъ, и такъ далъе.» — Что же вамъ отвъчали? — «Ничего.» — Это удивительно. Вы бы обратились къ Ротшильду. — «Я объ этомъ думалъ.» — Что же, зачъмъ дъло стало? — «Да видите ли: одинъ способъ выманить у Ротшильда сто тысячь: это было бы такъ странно и такъ забавно: надобно бы написать ему просьбу, чтобъ ему было весело, потомъ разсказать анекдотъ, который стоилъ бы ста тысячь. Но сколько трудностей!»... Словомъ, нельзя было придумать несообразности и нельпости, о которой бы Д. уже не подумалъ. Послъдній проектъ его былъ выманить эти деньги у Англичанъ, подстрекнувъ ихъ народное самолюбіе и въ надеждъ на ихъ любовь къ странностямъ. Онъ хотълъ обратиться къ нимъ съ следующимъ письмомъ: «Гг. Англичане! я бился объ закладъ объ 10,000 рублей, что вы не откажетесь мнѣ дать взаймы 100,000 рублей. Гг. Англичане! избавьте меня отъ проигрыша, на который навязался я, въ надеждъ на ваше, всему свъту извъстное, великодушіе.» Д. просилъ меня похлопотать объ этомъ въ Петербургъ чрезъ Англійскаго посланника, и свой проектъ высказалъ мнѣ не иначе, какъ взявъ съ меня честное слово не воспользоваться имъ. Онъ готовъ былъ всегда биться объ закладъ, и о чемъ бы то ни было. Говорили ли о женщинь? Хотите со мной биться объ закладъ, прерывалъ Д., что черезъ три дня она меня полюбитъ? Стръляли ли въ цъль изъ пистолета? Д. предлагалъ стать въ 25-ти шагахъ и бился о 1,000 рублей, что вы въ него не попадете. Недавно получилъ я отъ него письмо. Онъ пишетъ мнъ: «исторія моя коротка; я женился, а денегъ все нътъ.» Я отвъчалъ ему: «жалью, что изо 100,000 способовъ достать 100,000 рублей ни одинъ еще, видно, вамъ не удался.»

Дельвигъ родился въ Москвѣ (1798 года....). Отецъ его умершій генералъ-маіоромъ въ 182... году, былъ женатъ на дѣвицѣ Рахмановой.

Дельвигъ первоначальное образование получилъ въ частномъ пансіонъ; въ концъ 1811 года вступилъ онъ въ Царскосельской Лицей. Способности его развивались медленно. Память у него была тупа; понятія літнивы. На 14-мъ году онъ не зналъ никакого иностраннаго языка и не оказывалъ склонности ни къ какой наукъ. Въ немъ замътна была только живость воображенія. Однажды вздумалось ему разсказать нъсколькимъ изъ своихъ товарищей походъ 1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашнихъ происшествій. Его повъствовані з было такъ живо и правдоподобно, и такъ сильно подъйствовало на воображеніе молодыхъ слушателей, что нісколько дней около него собирался кружокъ любопытныхъ, требовавшихъ новыхъ подробностей о походъ. Слухъ о томъ дошелъ до нашего директора А. О. Малиновскаго, который захотыль услышать отъ самого Дельвига разсказъ о его приключеніяхъ. Дельвигъ постыдился признаться во лжи столь же T. IV.

невинной, какъ и замысловатой, и рѣшился ее поддержать, что и сдѣлаль съ удивительнымъ успѣхомъ, такъ что никто изъ насъ не сомнѣвался въ истинѣ его разсказовъ, покамѣстъ онъ самъ не признался въ своемъ вымыслѣ. Будучи еще пяти лѣтъ отъ роду, вздумалъ онъ разсказывать о какомъ-то чудесномъ видѣніи и смутилъ имъ всю свою семью. Въ дѣтяхъ, одаренныхъ игривостію ума, склонность ко лжи не мѣшаетъ искренности и прямодушію. Дельвигъ, разсказывающій о таинственныхъ своихъ видѣніяхъ и о мнимыхъ опасностяхъ, которымъ будто бы подвергался въ обозѣ отца своего, никогда не лгалъ въ оправданіи какой-нибудь вины, для избѣжанія выговора или наказанія.

Любовь къ поэзіи пробудилась въ немъ рано. Онъ зналъ почти наизустъ собраніе Русскихъ стихотвореній, изданное Жуковскимъ. Съ Державинымъ онъ не разставался. Клопштока, Шиллера и Гельти прочелъ онъ съ однимъ изъ своихъ товарищей, живымъ лексикономъ и вдохновеннымъ коментаріемъ. Горація изучилъ въ классъ, полъ руководствомъ профессора Кошанскаго. Дельвигъ никогда не вмѣшивался въ игры, требовавшія проворства и силы; онъ предпочиталъ прогулки по аллеямъ Царскаго села и разговоры съ товарищами, коихъ умственныя склонности сходствовали съ его собственными. Первыми его опытами въ стихотворствъ были подражанія Горацію. Оды: къ Діону, къ Лилетъ, Доридъ, писаны имъ на пятнадцато ъ году и напечатаны въ собраніи его сочиненій безъ всякой перемѣны. Въ нихъ уже замѣтно необыкновенное чувство гармоніи и той классической стройности, которой никогда онъ не измѣнялъ. Какимъ образомъ никто не обратилъ тогда впиманія на рапніе отпрыски столь прекраснаго таланта? Никто не привътствовалъ

вдохновеннаго юношу, между-тѣмъ какъ стихи одного мяъ его товарищей, стихи посредственные, замѣтные только по нѣкоторой легкости и чистотѣ мелочной отдѣлеи, въ то же время были расхвалены и прославлены, какъ нѣкоторое чудо. Но такова участь Дельвига: онъ не былъ оцѣненъ при раннемъ появленіи на краткомъ своемъ поприщѣ; онъ еще не оцѣненъ и теперъ, когда покоится въ своей безвременной могилѣ!

#### III.

## MUCAN N SAMBTAHIA.

Одна дама сказывала мнѣ, что если мужчина начинаетъ съ нею говорить о предметахъ ничтожныхъ, какъ бы приноравливаясь къ слабости женскаго понятія, то въ ея глазахъ онъ тотчасъ обличаетъ свое незнаніе женщинъ. Въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли почитать женщинъ, которыя такъ часто поражаютъ насъ быстротою понятія и тонкостію чувства и разума, существами нисшими въ сравненіи съ нами? Это особенно странно въ Россіи, гдѣ царствовала Екатерина II, и гдѣ женщины вообще болѣе просвѣщены, болѣе читаютъ, болѣе слѣдуютъ за Европейскимъ ходомъ вещей, нежели мы, гордые, Богъ вѣдаетъ, почему?

Езуитъ Посевинъ, столь извъстный въ нашей исторіи, былъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ гонителей памяти Макіавелевой. Онъ соединилъ въ одной книгъ всъ клеветы, всъ нападенія, которыя навлекъ на свои сочиненія безсмертный Флорентинецъ, и тъмъ остановилъ новое изданіе оныхъ. Ученый Conringius, издавшій ІІ principe въ 1660 году, доказалъ, что Посевинъ никогда не читалъ Макіавеля, а толковалъ о немъ по наслышкъ.

Гёте имълъ большое вліяніе на Байрона. Фаустъ тревожиль воображеніе Чальдъ-Гарольда. Два раза Байронъ пытался бороться съ великаномъ романтической поэзіи — и остался хромъ, какъ Іаковъ.

Дельвигъ не любилъ поэзіи мистической. Онъ говариваль: «чты ближе къ небу, тты холоднте.»

Отелло отъ природы не ревнивъ; напротивъ онъ довърчивъ. Вольтеръ это понялъ, и, развивая въ своемъ подражании создание Шекспира, вложилъ въ уста своего Орозмана слъдующий стихъ:

Je ne suis point jaloux.... Si je l'étais jamais!... Форма цыфръ Арабскихъ составлена изъ слѣдующей фигуры.

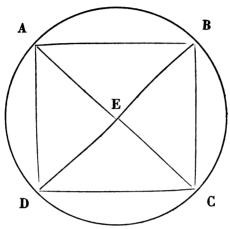

AD (1), ABDC (2), ABECD (3) ABD—AE (4) и проч. Римскія цыфры составлены по тому же образцу.

Какой-то лордъ, извъстный лънивецъ, для своего сына пародировалъ извъстное изръченіе: «не дълай никогда самъ то, что можешь заставить сдълать чрезъ другаго.» N., извъстный эгоистъ, прибавилъ: «не дълай никогда для другаго то, что можешь сдълать для себя.»

Многіе негодуютъ на журнальную критику за дурной ея тонъ, незнаніе приличія и тому подобное: неудоволь-

ствие ихъ несправедливо. Ученый человыть, занятый своимъ дёломъ, погруженный въ свои размышления, не имъетъ времени являться- въ общество и пріобрѣтать навыкъ къ суетной образованности, подобно праздному жителю большаго свѣта. Мы должны быть снисходительны къ его простодушной грубости, залогу добросовѣстности и любви къ истинъ. Педантизмъ имѣетъ свою хорошую сторону. Онъ только тогда смѣшонъ и отвратителенъ, когда мелкомысліе и невѣжество выражаются его языкомъ.

Будемъ справедливы: Г\*\*\* нельзя упрекнуть въ низкомъ подобострастіи предъ знатными; напротивъ, мы готовы обвинить его въ юношеской заносчивости, не уважающей ни лѣтъ, ни званія, ни славы, и оскорбляющей равно память мертвыхъ, и отношенія къ живымъ.

Человъкъ по природъ своей склоненъ болъе къ осужденію, нежели къ похвалъ.... (говоритъ Макіавель, сей великій знатокъ природы человъческой).

Глупость осужденія не столь замітна, какъ глупость похвалы; глупецъ не видитъ никакого достоинства въ Шекспиръ, и это приписано разборчивости его внуса, странности, и т. п. Тотъ же глупецъ восхищается романомъ Дюкре-Дюминиля, и на него смотрятъ съ презръніемъ, хотя въ первомъ случат глупость его выразилась яснъе для человъка мыслящаго.

Divide et impera — есть правило государственное, не только Макіавелическое (принимаю это слово въ общенародномъ значеніи).

Истинный вкусъ состоитъ не въ безотчетномъ отверженіи такого-то слова, такого-то оборота, но въ чувствъ соразмърности и сообразности.

Ученый безъ дарованія подобенъ тому бѣдному Муллѣ, который изрѣзалъ и съѣлъ Коранъ, думая исполниться духа Магометова.

Однообразность въ писателъ доказываетъ односторонность ума, хоть, можетъ быть, и глубокомысленнаго.

Жалуются на равнодушіе русских женщий къ нашей поэзій, полагая тому причиною незнаніе отечественнаго языка; но какая же дама не пойметь стиховъ Жуковскаго, Вяземскаго или Баратынскаго? Дѣло въ томъ, что женщины вездѣ тѣ же. Природа, одаривъ ихъ тонкимъ умомъ и чувствительностію самой раздражительною, едва ли не отказала имъ въ чувствѣ изящнаго. Поэзія скользитъ по слуху ихъ, не досягая души; онѣ безчувственны къ ел гармоній; примѣчайте, какъ онѣ поютъ модные романсы, какъ изкажаютъ стихи самые естественные, разстроиваютъ мѣру, уничтожаютъ риему. Вслушивайтесь въ ихъ

литературныя сужденія, и вы удивитесь кривизнѣ и даже грубости ихъ понятія.... Изключенія рѣдки.

Мить пришла въ голову мысль, говорите вы: не можетъ быть. Нътъ, N. N., вы изъясняетесь ошибочно; что-ни-будь да не такъ.

Чѣмъ болѣе мы холодны, разчетливы, осмотрительны, тѣмъ менѣе подвергаемся нападеніямъ насмѣшки. Эгонзмъ можетъ быть отвратительнымъ, но онъ не смѣшонъ, ибо отмѣнно благоразуменъ. Однако, есть люди, которые любятъ себя съ такою нѣжностію, удивляются своему генію съ такимъ восторгомъ, думаютъ о своемъ благосостояніи съ такимъ умиленіемъ, о своихъ неудовольствіяхъ съ такимъ состраданіемъ, что въ нихъ и эгоизмъ имѣетъ всю смѣшную сторону энтузіазма и чувствительности.

Никто болъе Баратынскаго не имъетъ чувства въ своихъ мысляхъ и вкуса въ своихъ чувствахъ.

### Примъры невъжливости.

Въ нъкоторомъ Азіатскомъ народъ, мужчины каждый день возставъ отъ сна, благодарятъ Бога, создавшаго ихъ не женщинами.

Магометъ оспориваетъ у дамъ существованіе души.

Во Франціи, въ землѣ, прославленной своею учтивостію, грамматика торжественно провозгласила мужескій родъ благороднѣйшимъ.

Стихотворецъ отдалъ свою трагедію на разсмотрѣніе извѣстному критику. Въ рукописи находился стихъ:

Я человъкъ и шла путями заблужденій....

Критикъ подчеркнулъ стихъ, усомнясь, можетъ ли женщина называться человъкомъ. Это напоминаетъ извъстное ръшеніе: женщина не человъкъ, курица не птица, прапорщикъ не офицеръ.

Даже люди, выдающіе себя за усерднѣйшихъ почитателей прекраснаго пола, не предполагаютъ въ женщинахъ ума, равнаго нашему, и, приноравливаясь къ слабости ихъ понятія, издаютъ ученыя книжки для дамъ, какъ будто для дѣтей, и т. п.

Тредьяковскій пришелъ однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше Высокопревосходительство! меня Александръ Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку, что она до сихъ поръ у меня болитъ.» — «Какъ же, братецъ? — отвъчалъ ему Шуваловъ — у тебя болитъ правая щека, а ты держишься за лъвую.» — «Ахъ, Ваше Высокопревосходительство, вы имъете резонъ», отвъчалъ Тредьяковскій и перенесъ руку на другую сторону. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дълъ Волынскаго сказано, что сей однажды въ какой-то праздникъ потребовалъ оду у придворнаго піиты Василія Тредьяковскаго; но ода была не готова, и пылкій Статсъ-Секретарь наказалъ тростію оплошнаго стихотворца.

Одинъ изъ нашихъ поэтовъ говорилъ гордо: пускай въ стихахъ моихъ найдется безсмыслица, за то ужъ прозы

не найдется. Байронъ не могъ изъяснить нѣкоторые свои стихи. Есть два рода беземыелицы: одна произходитъ отъ недостатка чувствъ и мыслей, замѣняемаго словами; другая — отъ полноты чувствъ и мыслей и недостатка словъ для ихъ выраженія.

«Все, что превышаетъ геометрію, превынаетъ насъ», сказаль Паскаль и вы следствіе того написаль свои философическія мысли.

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poëme. Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедіи.... Что это значитъ? Можно ли сказать, что хорошій завтракъ лучше дурной погоды.?

Tous les genres-sont bons, bons le genre ennuyeux. Хорошо было скавать это въ первый разъ; но какъ можно важно повторять столь великую истину? Эта шутка Вольтера служитъ основаніемъ поверхностной критикъ литературныкъ снептиковъ; но скептициамъ во всякомъ случаъ есть только первый шагъ умствованія. Впрочемъ, нъкто замѣтилъ, что и Вольтеръ не сказалъ: également bons.

Путешественникъ Ансело говоритъ о какой-то грамматикъ, утвердившей правила нашего языка и еще неизданной, о какомъ-то рускомъ романъ, прославившемъ автора и еще находящемся въ руковыси, и о какой-то комедіи,

лучшей изъ всего рускаго театра, и еще неигранной и ненапечатанной. Забавная словесность!

A., состаръвшійся волокита, говорилъ: Moralement je suis toujours physique, mais physiquement je suis devenu moral.

Вдохновеніе есть разположеніе души къ живъйшему принятію впечатлъній и соображенію понятій, слъдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи.

Иностранцы, утверждающіе, что въ древнемъ нашемъ дворянствъ не существовало понятіе о чести (point d'honneur), очень опибаются. Сія честь, состоящая въ готовности жертвовать всъмъ для поддержанія какого-нибудь условнаго правкла, во всемъ блескъ своего безумія видна въ древнемъ нашемъ мъстничествъ. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду Царскому свои родословныя распри. Юный Өеодоръ, уничтоживъ сію спъсивую дворянскую оппозицію, сдълалъ то, на что не ръшились ни могучій Іоаниъ III, ни нетерпъливый внукъ его, ни тайно злобствующій Годуновъ.

Гордиться славою своихъ предковъ не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушіе. «Государственное правило — говоритъ Карамзияъ — ста-

витъ уваженіе къ предкамъ въ достоинство гражданину образованному.» Греки въ самомъ своемъ униженіи помнили славное происхожденіе свое и тѣмъ самымъ уже были достойны своего освобожденія.... Можетъ ли быть порокомъ въ частномъ человѣкѣ то, что почитается добродѣтелью въ цѣломъ народѣ? Предразсудокъ сей, утвержденный демократической завистію нѣкоторыхъ философовъ, служитъ только къ разпространенію низкаго эгоизма. Безкорыстная мысль, что внуки будутъ уважены за имя, нами имъ переданное, не есть ли благороднѣйшая надежда человѣческаго сердца?

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage!

Байронъ говорилъ, что никогда не возьмется описывать страну, которой не видалъ бы собственными глазами. Однако жь, въ Донъ Жуанъ описываетъ онъ Россію; за то примътны нъкоторыя погръшности противу мъстности. Напримъръ, онъ говоритъ о грязи улицъ Измаила; Донъ Жуанъ отправляется въ Петербургъ въ кибиткъ, безпокойной повозкъ безъ рессоръ, по дурной, каменистой дорогь. Измаилъ взять быль зимою, въ жестокій морозъ. На улицахъ, непріятельскія трупы прикрыты были снѣгомъ, и побѣдитель ѣхалъ по нимъ, удивлляясь опрятности города: «помилуй Богъ, какъ чисто!».... Зимняя кибитка не безпокойна, а зимняя дорога не камениста. Есть и другія ошибки, болье важныя. — Байронъ много читалъ и разспрашивалъ о Россіи. Онъ, кажется любилъ ее и хорошо зналъ ея новъйшую исторію. Въ своихъ поэмахъ онъ часто говоритъ о Россіи, о нашихъ обычаяхъ. Сонъ Сарданапаловъ напоминаетъ извъстную.

политическую каррикатуру, изданную въ Варшавѣ во время Суворовскихъ войнъ. Въ лицѣ Нимврода изобразилъ онъ Петра Великаго. Въ 1813 году, Байронъ намѣревался черезъ Персію пріѣхать на Кавказъ.

Тонкость не доказываетъ еще ума. Глупцы и даже сумасшедшіе бываютъ удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость рѣдко соединяется съ геніемъ, обыкновенно простодушнымъ, и съ великимъ характеромъ, всегда откровеннымъ.

Не знаю гдѣ, но не у насъ, Достопочтенный лордъ Мидасъ, Съ душой посредственной и низкой, — Чтобъ не упасть дорогой склизкой, Ползкомъ проползъ въ извѣстный чинъ И сталъ извѣстный господинъ. Еще два слова объ Мидасъ: Онъ не хранилъ въ своемъ запасъ Глубокихъ замысловъ и думъ; Имѣлъ онъ не блестящій умъ, Душой не слишкомъ былъ отваженъ; За то былъ сухъ, учтивъ и важенъ. Льстецы героя моего, Не зная, какъ хвалить его, Провозгласить рѣшились тонкимъ, и проч.

Пушкинъ.

Coquette, prude. Слово кокетка обрусѣло, но prude не переведено и не вошло еще въ употребленіе. Слово это означаетъ женщину, чрезмѣрно щекотливую въ своихъ понятіяхъ о чести (женской) — недотрогу. Таковое свой-

ство предполагаетъ нечистоту воображенія, отвратительную въ женщинъ, особенно молодой. Пожилой женщинъ позволяется многое знать и многаго опасаться, но невинность есть лучшее украшеніе молодости. Во всякомъ случать, прюдство или смъшно, или несносно.

Нъкоторые люди не заботятся ни о славъ, ни о бъдствіяхъ отечества, его исторію знаютъ только со времени князя Потемкина, имъютъ нъкоторое понятіе о статистикъ только той губернін, въ которой находятся ихъ помъстья; совсъмъ тъмъ почитаютъ себя патріотами, потому-что любятъ ботвинью и что дъти ихъ бъгаютъ въ красной рубашкъ.

Должно стараться имъть большинство голосовъ на своей сторонъ : не оскорбляйте же глупцовъ.

Французская словесность родилась въ передней и далѣе гостиной не доходила.

#### IV.

## RPHTHUECHIA SAMBTEN.

Если въ теченіе 16-ти лѣтней авторской жизни, я никогда не отвѣчалъ ни на одну критику (неговорю ужъ о ругательствахъ), то сіе происходило, конечно, не изъ презрѣнія.

Состояніе критики само по себѣ показываетъ степень образованности всей литературы вообще. Если приговоры журналовъ нашихъ достаточны для насъ, то изъ сего слѣдуетъ, что мы не имѣемъ еще нужды ни въ Шлегеляхъ, ни даже въ Лагарпахъ. Презирать критику значило бы презирать публику (чего Боже сохрани!). Какъ наша словесность съ гордостно можетъ выставить передъ Европою Исторію Карамзина, нѣсколько одъ, нѣсколько басенъ, поэмъ, переводъ Иліады, нѣсколько цвѣтовъ элегической поэзіи, такъ и наша критика можетъ представить нѣсколько отдѣльныхъ статей, исполненныхъ свѣтлыхъ мыслей и важнаго остроумія. Но онѣ являлись отдѣльно, въ разстояніи одна отъ другой, и не получили еще вѣса и постояннаго вліянія. Время ихъ еще не приспѣло.

Не отвѣчалъ я моимъ критикамъ не потому также, чтобъ не доставало во мнѣ веселости и педантства, не потому, чтобъ я не полагалъ въ сихъ критикахъ никакого вліянія на читающую публику: мнѣ совѣстно было идтисудиться передъ публикою и стараться насмѣшить ее (къчему ни малѣйшей не имѣю склонности); мнѣ было совѣстно, для опроверженія критикъ, повторять школьныя

или пошлыя истины, толковать объ азбукт, риторикт; оправдываться тамъ, гдт не было обвинений, а что всего затруднительнте — важно говорить: Et moi je vous soutiens que mes vers sont très bons. Ибо критики наши говорятъ обыкновенно: хорошо потому, что прекрасно; а это дурно потому, что скверно. Отселт ихъ никакъ не выманишь.

Еще причина, и главная: лѣность. Никогда не могъ я до того разсердиться на непонятливость или недобросовъстность, чтобъ взять перо и приняться за возраженія и доказательства. Нынче, въ несносные часы карантиннаго заключенія, \*) не имѣя съ собою ни книгъ, ни товарищей, вздумалъ я, для препровожденія времени, писать возраженія не на критики (на это никакъ не могу рѣшиться), но на обвиненія не литературныя, которыя нынче въ большой модѣ. Смѣю увѣрить моего читателя (если Господь пошлетъ мнѣ читателя), что глупѣе сего занятія отъ роду ничего не могъ я выдумать.

Мы такъ привыкли читать ребяческія критики, что онъ даже насъ и не смѣшатъ. Сравнивая Шекспира съ Байрономъ, недавно одинъ изъ нашихъ критиковъ считалъ по пальцамъ, гдѣ болѣе мертвыхъ. Но что сказали бы мы, прочитавъ, напримѣръ, слѣдующій разборъ Федры, если бъ, къ несчастію, написалъ ее Русскій и въ наше время? Извольте. «Нѣтъ ничего отвратительнѣе предмета, избраннаго г-мъ сочинителемъ: женщина замужняя, мать семейства, влюблена въ молодаго олуха, побочнаго сына

\*) Въ Болдинъ, осенью 1830 года.

Пр. Изд.

ея мужа (!!!!). Какое неприличіе! Она не стыдится въ глаза ему признаваться въ развратной страсти своей (!!!!). Сего не довольно: сія фурія, употребляя во зло глупую легковърность супруга своего, взноситъ на невиннаго Ипполита гнусную небывальщину, которую, изъ уваженія къ нашимъ читательницамъ, не смѣемъ объяснить (!!!) Злой старичишка, не входя въ обстоятельства, не разобравъ дѣла, проклинаетъ своего собственнаго сына (!!), послѣ чего Ипполита разбиваютъ лошади (!!!); Федра отравливается; ея гнусная наперсница утопляется и только. Вотъ что пишутъ, не краснѣя, писатели, которые, и проч. (тутъ личности и ругательства). Вотъ до какого разврата дошла у насъ литература, кровожадная, развратная вѣдьма съ прыщиками на лицѣ! Шлюсь на совѣсть самихъ критиковъ!»

Но должно ли и можно ли серьёзно отвѣчать на таковыя критики, хотя бъ онѣ были писаны и по-Латинѣ? Не такъ ли, хотя и болѣе кудрявымъ слогомъ, разбираютъ онѣ каждый день сочиненія, конечно, не равныя достоинствомъ произведеніямъ Расина, но вѣрно ничуть не предосудительнѣе оныхъ въ нравственномъ отношеніи? А пріятели называютъ этотъ вздоръ глубокомысліемъ.

Если бъ Недоросль, сей единственный памятникъ народной сатиры, явился въ наше время, то въ нашихъ журналахъ, посмъясь надъ правописаніемъ Фонвизина, съ ужасомъ замътили бы, что Простакова бранитъ Палашку канальей и собачьей дочерью, а себя сравниваетъ съ сукою (!!). «Что скажутъ дамы, воскликнулъ бы критикъ? въдь эта комедія можетъ попасться дамамъ!» Въ самомъ дълъ странно. Что за нъжный и разборчивый языкъ должны употреблять господа сіи съ дамами! Гдъ бы, какъ бы послушать! А дамы наши (Богъ имъ судья) ихъ и не слушаютъ и не читаютъ; а читаютъ этого грубаго В. Скотта, который никакъ не умъетъ замъныть просторъчіе, простомысліемъ.

Кстати! Началъ я писать съ 13-ти-лѣтняго возраста и печатать почти съ того же времени. Многое желалъ бы я уничтожить, какъ недостойное даже и моего дарованія, каково бы оно ни было. Иное тяготѣетъ, какъ упрекъ, на совѣсти моей. По крайней мѣрѣ, не долженъ я отвѣчать за перепечатаніе грѣховъ моего отрочества, а тѣмъ паче за чужія проказы. Въ альманахѣ изданномъ г-мъ Б. Федоровымъ, между найденными, Богъ знаетъ гдѣ, стихами моими, напечатана идилыя, писанная слогомъ переписчика стиховъ г-на П—ва. Г-нъ Бестужевъ, въ предисловіи какого-то альманаха, \*) благодаритъ какогото Ап. \*\*) за доставленіе стихотвореній, объявляя, что не всѣ удостоились напечатанія.

Г-нъ Ап. не имъть никакого права располагать моими стихами, поправлять ихъ по-своему и отсылать въ альманахъ г. Б. вмъстъ съ собственными произведеныями. Стихи, преданные мною забвенію или написанные не для печати (напримъръ: Она мила, скажу межь нами),

<sup>\*) «</sup>Съверная Звъзда» 1829 г. Прим. изд.

 $<sup>^{\</sup>bullet \bullet}$ ) Ап. подпись подъ стихотвореніями Пушкина въ этомъ альманахъ. Прим.  $us \partial$ .

простительно мнѣ было написать на 19-мъ году, но непростительно признать публично въ возрастѣ болье зрѣломъ и степенномъ (напримѣръ, Поеланіе къ Ю).

Руслана и Людмилу вообще приняли благосклонно. Кром'ть одной статьи въ Въстникъ Европы, въ которой ее побранили весьма неосновательно, и весьма дъльныхъ вопросовъ, изобличающихъ слабость созданія поэмы, кажется, не было объ ней сказано худаго слова. Никто не зам'тилъ даже, что она холодна. Обвиняли ее въ безнравственности за нъкоторыя, слегка сладострастныя описанія, за стихи, мною выпущенные во второмъ изданіи.

О страшный видъ! волшебникъ хилой Ласкаетъ сморщенной рукой etc,

за вступленіе, не помню, которой пъсни:

Напрасно вы въ тъпи таились etc,

и за пародію Двенадцати спящих для . За послѣднее можно было меня пожурить порядкомъ, какъ за недостатокъ эстетическаго чувства. Не простительно было (особенно въ мои лѣта) пародировать, въ угожденіе черни, дѣвственное поэтическое созданіе. Были прочіе упреки, довольно пустые. Есть ли въ Русланѣ хоть одно мѣсто, которое въ вольности шутокъ могло быть сравнено съ шалостями, хоть, напримѣръ, Аріоста, о которомъ поминутно твердили мнѣ? Да и выпущенное мною мѣсто было очень смягченное подражаніе Аріосту.

Кавкозскій Плинникъ. Первый неудачный опыть характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принять лучше всего, что я ни написаль, благодаря нькоторымь элегическимь и описательнымь стихамь. Но за то Н. и А. Р. и я, мы вдоволь надъ нимь посмъялись.

Бахчисарайскій Фонтанз слабъе Плънника, и какъонъ, отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ. Сцена Заремы съ Маріей имъетъ драматическое достоинство. Его, кажется, не критиковали. А. Р. хохоталъ надъ слъдующими стихами:

Онъ часто въ съчахъ роковыхъ Подъемлетъ саблю — и съ размаха Недвижимъ остается вдругъ, Глядитъ съ безуміемъ вокругъ, Блъднъетъ etc.

Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама.

Не помню, кто замѣтилъ мнѣ, что не вѣроятно, чтобы скованные вмѣстѣ разбойники могли переплыть рѣку. Все это происшествіе справедливо и случилось въ 1820 году, въ бытность мою въ Екатеринославлѣ.

О *Цыганахъ* одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ только честный человѣкъ, и то медвѣдь. Покойный

Р. негодовалъ, зачѣтъ Алеко водитъ медвѣдя и еще собираетъ деньги съ глазѣющей публики. В. повторилъ тоже замѣчаніе. (Р. просилъ меня сдѣлать изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примѣръ благороднѣе.) Всего бы лучше сдѣлать изъ него чиновника или помѣщика, а не цыгана. Въ такомъ случаѣ, правда, не было бы и всей поэмы: ma tanto meglio.

Въ Въстникъ Европы съ негодованіемъ говорили о сравненіи Нулина съ котомъ, цапцарапствующимъ кошку («забавный глаголъ: цапцарапствую, цапцарапствуешь, цапцарапствуетъ»). Правда, во всемъ Графъ Нулинъ этого сравненія не находится, также, какъ и глагола цапцарапствую, но хоть бы и было, что за бъда?

Графъ Нулинъ надълалъ мнѣ большихъ хлопотъ. Нашли его безнравственнымъ, разумѣется, въ журналахъ (въ свѣтѣ приняли его благосклонно) и никто изъ журналистовъ не захотѣлъ за него вступиться. Молодой человѣкъ ночью осмѣлился войти въ спальню молодой женщины и получилъ отъ нея пощечину. Какой ужасъ! Какъ смѣть писать такія отвратительныя гадости? Авторъ спрашивалъ, что бы на мѣстѣ Натальи Павловны сдѣлали Петербургскія дамы? Какая дерзость!

Кстати о моей бѣдной сказкѣ (писанной, будь сказано мимоходомъ, самымъ трезвымъ и благопристойнымъ образомъ): подняли противъ меня всю классическую древность и всю Европейскую литературу! Вѣрю стыдливости моихъ критиковъ, вѣрю, что графъ Нулинъ точно

кажется имъ предосудительнымъ. Но какъ же упоминать о древнихъ, когда дѣло идеть о благопристойности? И уже ли творцы шутливыхъ повѣстей: Аріостъ, Бокачьо, Лафонтенъ, Касти, Спенсеръ, Чаусеръ, Виландъ, Байронъ, извѣстны имъ по однимъ лишь именамъ? Уже ли, по крайней мѣрѣ, не читали они Богдановича и Дмитріева? Какой несчастный педантъ осмѣлитоя укорить Душеньку въ безнравственности и неблагопристойности? Какой угрюмый дуракъ станетъ важно осуждать «Модирю мосму», сей прелестный образецъ легкаго и шутливаго разоказа? А эротическія стихотворенія Державина, невиннаго, великаго Державина? Но отстранивъ неравенство поэтическаго достоинства, Графъ Нулинъ долженъ имъ уступить и въ вольности, и въ живости шутокъ.

Эти гг. критики нашли странный способъ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворенія. У одного изъ нихъ есть 15-ти льтняя племянница, у другаго 15-ти льтняя знакомая, и все, что, по благоусмотренню родителей, не дозволяется имъ читать, провозглашено неприличнымъ, безнравственнымъ, нохабнымъ! Какъ будто литература и существуетъ только для 46-ти летнихъ девушекъ! Благоразумный наставникъ, вероятно, не дастъ въ руки ни имъ, ни даже ихъ братцамъ, ни единаго изъ -полныхъ сочиненій классическаго поэта, особенно древ--няго; на то издаются хрестоматіи, выбранныя міста и т. п.; но публика не 15-ти лътняя дъвица и не 13-ти лътній жальчикъ. Она слава Богу, можетъ себъ прочесть -безъ опасенія сказки добраго Лафонтена и эклогу добраго Виргилія и все, что про себя читають сами гг. критики, -если критики наши что-нибудь читаютъ, кромъ корректурныхъ листовъ своихъ журналовъ.

Всъ эти господа, столь щекотливые на счетъ благопристойности, напоминаютъ стыдливость Тартюва, накидывающаго платокъ на открытую грудь Дорины и заслуживаютъ забавное возражение горничной....

Безнравственное сочинение есть то, коего цѣлію или дѣйствіемъ бываетъ потрясеніе правилъ, на коихъ основано общественное счастіе или достоинство человѣческое. Стихотворенія, коихъ цѣль горячить воображеніе любострастными описаніями, унижаютъ поэзію, превращая ея божественный нектаръ въ воспалительный составъ. Но шутка, вдохновенная сердечною веселостію и минутною игрою воображенія, можетъ показаться безнравственною только тѣмъ, которые о нравственности имѣютъ дѣтское или темное понятіе, смѣшивая ее съ нравоученіемъ, и видятъ въ литературѣ одно педагогическое занятіе.

Наши критики долго оставляли меня въ покоъ. Это дълаетъ имъ честь: я былъ далеко, и въ обстоятельствахъ небиагопритныхъ. По привычкъ, полагали меня все еще очень молодымъ человъкомъ. Первыя неприязненныя статъи, помнится, стали появляться по напечатании четвертой и пятой нъсни Евгенія Онышна. Разборъ сихъ главъ, напечатанный въ Атенеъ, удивилъ меня хорошимъ тономъ, хорошимъ слогомъ и странностію привязокъ. Самыя обыкновенныя риторическія фигуры и тропы останавливали критика; напримъръ: «можно ли сказать стаканъ шипитъ, вмъсто вино шипитъ въ стаканъ? Каминъ дышитъ, вмъсто паръ идетъ изъ камина? Не слишкомъ ли смъло ревнивое подозръніе? невърный ледъ? Какъ думаете, что бы такое значило:

#### Мальчишки

Коньками звучно ръжутъ ледъ?»

Критикъ догадывался, однакожъ, что это значитъ: мальчишки бъгаютъ по льду на конькахъ.

### Вмѣсто:

На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый (Задумавъ плыть по лону водъ) Ступаетъ бережно на ледъ.

### Критикъ читалъ:

На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый Задумалъ плыть....

и справедливо замѣчалъ, что не далеко уплывешь на красныхъ лапкахъ.

Г-нъ Б. Өедоровъ, въ журналѣ, который началъ было издавать, разбирая довольно благосклонно IV и V главы Онѣгина, замѣтилъ, однакожъ, мнѣ, что въ описаніи осени нѣсколько стиховъ сряду начинаются у меня частію ужсъ, что и называлъ ужсами, а что въ риторикѣ зовется единоначатіемъ. Осудилъ онъ также слово корова, и выговорилъ мнѣ за то, что я барышень благородныхъ и, вѣроятно, чиновныхъ, назвалъ дъвчонками (что, конечно, не учтиво), между тѣмъ, какъ простую деревенскую дѣвку называлъ дъвою:

Въ избушкъ распъвая, дъва прядетъ.

Стихъ: Два въка ссорить не хочу, критику показался неправильнымъ. Что гласитъ грамматика? Что дъйствительный глаголъ съ отрицательною частицею требуетъ

не винительнаго, а родительнаго падежа; напримъръ: я не пишу стиховъ. Но въ моемъ стихъ частица не относится къ глаголу «хочу», а не къ «ссорить». Ergo правило сюда нейдетъ. Возьмемъ, напримъръ, слъдующее предложеніе: я не хочу вамъ позволить начать писать стихи, а ужь, конечно, не стиховъ. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цъпь глаголовъ и отозваться въ существительномъ? Не думаю.

Кстати о грамматикѣ. Я пишу Пыганы, а не Пыгане, Татаре, а не Татары. Почему? Потому что всѣ имена существительныя, кончащіяся на анинъ, янинъ, аринъ и яринъ, имѣютъ свой родительный во множественномъ на анъ, янъ, аръ и яръ; а именительный множественнаго на ане, яне, аре и яръ, имѣютъ во множественномъ именительный на анъ и янъ, аръ и яръ, имѣютъ во множественномъ именительный на аны, яны, ары и яры, а родительный на ановъ, яновъ, яровъ, яровъ.

Единственное исключение: имена собственныя. Потомки г-на Булгарина будутъ г-да Булгарины, а не Булгаре.

Нѣкоторыя стихотворческія вольности: послѣ отрицательной частицы не — винительный, а не родительный падежъ: времянъ, вмѣсто временъ (какъ, напримѣръ, у Батюшкова:

То древню Русь и нравы Владиміра времянъ....),

приводили критика моего въ великое недоумъніе; но болье всего раздражаль его стихъ:

Людскую молвь и конскій топъ.

T. IV.

3

«Такъ ли изъясняемся мы, учившеся по стариннымъ грамматикамъ? можно ли такъ коверкать Русскій языкъ?» Надъ этимъ стихомъ жестоко потомъ посмѣялись и въ Вѣстникѣ Европы. Молеь (рѣчь) слово коренное Русское. Топъ вмѣсто топомъ (слѣдственно, и хлопъ вмѣсто хлопаніе) вовсе не противно духу Русскаго языка, какъ и шилъ вмѣсто шильніе:

Онъ двипъ пустилъ по змъиному.

(Apes. Pycckis Cmuxomsop.)

На ту бѣду и стихъ-то весь не мой, а взятъ цѣликомъ изъ Русской сказки:

«И вышелъ онъ за ворота градскія, и услыпіалъ конскій топъ и людскую молвь.»

Бова Королевичь.

Изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п. необходимо для совершеннаго знанія свойствъ Русскаго языка; критики наши напрасно ими презираютъ.

Шестой пъсни Онъгина не разбирали, даже не замътили въ Въстникъ Европы Латинской опечатки. Кстати: съ тъхъ поръ, какъ вышелъ изъ Лицея, я не раскрывалъ Латинской книги и совершенно забылъ Латинскій языкъ. Жизнь коротка; перечитывать некогда. Замъчательныя книги тъснятся одна за другой, а никто нынче по-Латинъ ихъ не пишетъ. Въ XIV столътіи, на оборотъ, Латинскій языкъ былъ необходимъ, и справедливо почитался первымъ признамомъ образованнаго человъка.

Критику VII пѣсни въ Сѣверной Пчелѣ пробъжалъ л въ гостяхъ и въ такую минуту, когда было мнѣ не до Онѣгина.... Я замѣтилъ только очень хорошо написанные стихи, и довольно смѣшную шутку объ жукть. У меня сказано:

Былъ вечеръ. Небо мрачно. Воды Струились тихо. Жукъ жужжалъ.

Критикъ радовался появленію сего новаго лица и ожидалъ отъ него характера, лучше выдержаннаго прочихъ. Кажется, впрочемъ, ни одного дъльнаго замъчавія, или мысли критической не было. Другикъ критиковъ м не читалъ, ибо, право, мнѣ было не до нихъ.

Пропущенныя строфы подавали неоднократно поводъ къ порицанію. Что есть строфы въ Онітині, которыя я не могъ, или не хотіль напечатать — этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, оні прерывають связь разсказа, и поэтому означается місто, гдіз быть имъ надлежало. Лучше было бы замізнять эти строфы другими, или переплавлять и сплавливать мною сохраненныя.

Но виновать, на это я слишкомъ лѣнивъ. Смиренно сознаюсь также, что въ Донь Жуанъ есть двѣ выпущевныя строфы!

Между прочими литературными обвиненіями, укоряли меня слишкомъ дорогою ціною Евгенія Онігина и виділи въ ней ужасное корыстолюбіе. Это хорошо говорить тому, кто отъ роду сочиненій своихъ не продаваль, или чьи

сочиненія не продавались; но какъ могли повторять тоже милое обвинение издатели Съверной Пчелы? Цъна установляется не писателемъ, а книгопродавцами. Въ отношеніи стихотвореній, число требователей ограниченно. Оно состоитъ изъ тѣхъ же лицъ, которыя платятъ по пяти рублей за мъсто въ театръ. Книгопродавцы, купивъ, положимъ, цълое изданіе по рублю экземпляръ, все-таки продавали бъ по пяти рублей. Правда, въ такомъ случаъ авторъ могъ бы приступить ко второму, дешевому изданію, но книгопродавецъ могь бы тогда самъ понизить свою цѣну, и такимъ образомъ уронить новое изданіе. Эти торговые обороты намъ, мъщанамъ-писателямъ, очень извъстны. Мы знаемъ, что дешевизна книги не доказываетъ безкорыстіе автора, но или большое требованіе оной, или совершенную остановку оной въ продажъ. Спрашиваю: что выгоднъе, напечатать 20,000 экземпляровъ книги и продать по 50 коп., или напечатать 200 экземпляровъ и продать по 50 рублей?

Цѣна послѣдняго изданія Басенъ Крылова, во всѣхъ отношеніяхъ самаго народнаго нашего поэта (le plus national et le plus populaire), не противорѣчитъ нами сказанному. Басни (какъ и романы) читаетъ и литераторъ, и купецъ, н свѣтскій человѣкъ, и дамы, и горничныя, и дѣти. Но стихотвореніе лирическое читаетъ только любитель поэзіи. А много ли ихъ?

У насъ довольно трудно самому автору узнать впечачатлѣніе, произведенное въ публикѣ сочиненіемъ его. Отъ журналовъ узнаетъ онъ только мнѣніе издателей, на которое положиться невозможно по многимъ причинамъ. Мнѣніе друзей, разумѣется, пристрастно, а незнакомые, конечно, не станутъ ему въ глаза бранить его произведеніе, хотя бы оно того и стоило.

При появленіи VII пѣсни Онѣгина журналы вообще отозвались объ ней весьма неблагосклонно. Я бы охотно имъ повѣрилъ, если бы ихъ приговоръ не слишкомъ ужь противорѣчилъ тому, что говорили они о прежнихъ главахъ моего романа. Послѣ неумѣренныхъ и незаслуженныхъ похвалъ, коими осыпали шесть частей одного и того же сочиненія, странно было мнѣ читать неумѣренную брань и личности, которыми, такъ называемые, судіи наши встрѣтили седьмую.

Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ сказано было, что VII глава не могла имѣть никакого успѣха, ибо нашъ вѣкъ и Россія идутъ впередъ, а стихотворецъ остается на прежнемъ мѣстѣ. Рѣшеніе несправедливое (т. е. въ его заключеніи). Вѣкъ можетъ идти себѣ впередъ и науки, философія и гражданственность могутъ усовершенствоваться и измѣняться, но поэзія остается на одномъ мѣстѣ: цѣль ея одна, средства тъ же. Поэтическое произведеніе можетъ быть слабо, неудачно, ошибочно — виновато ужь вѣрно дарованіе стихотворца, а не вѣкъ, ушедшій отъ него впередъ.

Произведенія великихъ поэтовъ остаются свѣжи и вѣчно юны — и между тѣмъ, какъ великіе представители старинной астрономіи, физики, медицины и философіи одинъ за другимъ старѣютъ и одинъ другому уступаютъ мѣсто, одна поэзія остается на своемъ неподвижно и никогда не теряетъ своей младости.

Въроятно, критикъ хотълъ сказать, что Евгеній Онъгинъ и весь его причетъ уже не новость для публики, и и что онъ надоълъ и ей, какъ журналистамъ. Какъ бы то ни было, ръшусь искусить терптніе. Вотъеще двъ главы Евгенія Онъгина — послъднія, по крайней мъръ для печати. Тъ, которые стали бы въ нихъ искать занимательности происшествій, могутъ быть увърены, что въ нихъ еще менъе дъйствія, нежели во всъхъ предшествовавшихъ. Осьмую главу я хотълъ было вовсе уничтожить и замънить одной римскою цифрою, но побоялся критики; къ тому же многіе отрывки изъ оной были уже напечатаны.

Шутки нашихъ критовъ приводятъ иногда въ изумленіе своею невинностію. Вотъ истинный анекдотъ: «Въ Лицеѣ одинъ изъ младшихъ нашихъ товарищей, и не тѣмъ будь помянутъ, добрый мальчикъ, но довольно простой и во всѣхъ классахъ послѣдній, сочинилъ однажды два стиха, извѣстные всѣму Лицею:

Ха, ха, ха, хи, хи, хи, Д— пишетъ стихи.

Каково же было намъ, Д. и мнѣ, въ прошломъ 1830 году въ первой книжкѣ важнаго Вѣстника Европы, найти слѣдующую шутку: «Альманахъ Сѣверные Цвѣты раздѣляется на прозу и стихи — хи, хи!» Вообразите себѣ, какъ обрадовались мы старой нашей знакомкѣ! Сего не довольно. Это хи, хи, показалось видно столь затѣйливымъ, что его перепечатали съ большой похвалой въ Сѣверной Пчелѣ:

«Хи, хи, какъ весьма остроумно сказано было въ Въстникъ Европы, etc.»

Молодой Киртевскій, въ краснортивомъ и полномъ мыслей обозртній нашей словесности, говоря о Дельвигт, употребилъ сіе изысканное выраженіе: древняя муза его покрывается иногда душегрѣйкою новѣйшаго унынія. Выраженіе, конечно, смѣшное. Зачѣмъ не сказать было просто: въ стихахъ Дельвига отзывается иногда уныніе новѣйшей поэзіи? Журналисты наши, о которыхъ г. Кирѣевскій отозвался довольно непочтительно, обрадовались, подхватили эту душегрѣйку, разорвали на мелкіе лоскутки и вотъ уже годъ какъ ими щеголяютъ, стараясь насмѣшить свою публику. Но какая имъ оттого прибыль? Публикѣ почти дѣла нѣтъ до литературы, а малое число любителей вѣритъ наконецъ не шуткѣ, безпрестанно повторяемой, но постоянно, хотя и медленно, пробивающимся мнѣніямъ и безпристрастію критики.

Наbent sua fata libelli. *Полтава* не имъла успъха. Можетъ быть, она его и не стоила, но я былъ избалованъ пріемомъ, оказаннымъ моимъ прежнимъ, гораздо слабъйшимъ произведеніямъ. Журналы взялись объяснить мнѣ причину тому. Они, во-первыхъ, объявили мнѣ, что отъ роду не видано, чтобъ женщина влюбилась въ старика, и что, слъдственно, любовь Маріи (Матрены) Кочубеевой къ старому Гетману (впрочемъ, исторически доказанная) не могла существовать.

«Такъ чтожъ, что ты Честонъ? хоть знаю, да не върю.»

Этимъ я не могъ удовольствоваться: любовь есть самая своенравная страсть. Не говорю ужь о безобразіи и глупости, ежедневно предпочитаемыхъ молодости, уму и красотъ; я вспомнилъ преданія миоологическія, превращенія Овидіевы, Леду, Пазиоаю, Олимпію, Пигмаліона, и при-

нужденъ былъ признаться, что вст сіи вымыслы не чужды • поэзіи, или, справедливье, ей принадлежать. А Отелло, старый негръ, плънившій Дездемону разсказами о своихъ странствіяхъ и битвахъ?... Дал ве говорили мнв, что мой Мазепа злой и глупый старичишка (старичишка, вмѣсто старикъ — ради затъйливости). Что я изобразилъ Мазепу злымь, въ томъ я каюсь. Добрымъ я его не нахожу, особенно въ минуту, какъ онъ хлопочетъ о казни отца дъвушки, имъ обольщенной. Глупость человъка оказывается или изъ его дъйствій, или изъ его словъ. Мазепа дъйствуетъ въ моей поэмъ точь-въ-точь какъ и въ исторіи. Різчи объясняють его историческій характеръ. Не довольно, если критикъ и ръшитъ, что такое-то лицо въ поэмъ глупо; не худо, если онъ чъмъ-нибудь это и докажетъ. Потомъ замътили мнъ, что Мазепа слишкомъ у меня элопамятенъ; что Малороссійскій Гетманъ не студентъ и за пощечину или за дергание усовъ мстить не захочеть; опять исторія, опроверженная литературною критикою, опять: хоть знаю, да не върю.

Мазепа, воспитанный въ Европѣ, въ то время, какъ понятія о дворянской чести были въ высшей степени силы, Мазепа могъ помнить долго обиду. Въ этой чертѣ весь его характеръ, скрытный, жестокій, постоянный. Дернуть Поляка или казака за усы, все равно было, что хватить Россіянина за бороду. Хмѣльницкій, за всѣ обиды, претерпѣнныя, помнится, отъ Чернецкаго, получилъ въ возмездіе, по приговору Рѣчи Посполитой, остриженный усъ своего непріятеля (см. Конисскаго).

Потомъ слѣдовала критика мелочная, критика буквъ, отъ которой пора бы намъ отвыкнуть; слова: усы, визжать, вставай, разсвътаеть, ого, пора, показались критикамъ низкими, бурлацкими. Никогда не пожертвую

краткостію выраженія провинціальной чопорности, бояся казаться простонароднымъ для славянофиловъ, или т. п.

Старый Гетманъ, предвидя неудачу, въ моей поэмѣ, бранитъ молодаго Карла и называетъ его мальчикомъ и сумасшедшимъ. Критики важно укоряли меня въ неосновательномъ мнѣніи о Шведскомъ королѣ. У меня сказано гдѣ-то, что Мазепа ни къ чему не былъ привязанъ; критики ссылались на собственныя слова гетмана, увѣряющаго Марію, что онъ любитъ ее

### Больше славы, больше власти.

Такъ понимали они драматическое искусство!

Въ Въстникъ Европы замътили, что заглавіе поэмы ошибочно, и что, въроятно, не назвалъ я ее Мазепой, чтобъ не напомнить о Байронъ. Справедливо. Но была тутъ и другая причина: эпиграфъ. Такъ и Бахчисарайскій фонтанъ въ рукописи названъ былъ Гаремомъ; но меланхолическій эпиграфъ (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнилъ меня.

Кстати о Полтавъ. Критики упомянули, однакожъ, о Байроновомъ Мазепъ. Но какъ они понимали его, или, справедливъе, какъ не понимали!

Байронъ зналъ Мазепу только по Вольтеровой исторіи Карла XII. Онъ пораженъ былъ только картиной человъка, связаннаго на дикой лошади и несущагося по степямъ. Картина, конечно, поэтическая. И за то посмотрите, что онъ изъ нея сдѣлалъ! Какое пламенное созданіе! какая широкая кисть!

Но не ищите тутъ ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрач-

наго, ненавистнаго, мучительнаго характера, который проявляется во всѣхъ почти произведеніяхъ Байрона, но котораго (на бѣду моихъ критиковъ) въ Мазепѣ именно и нѣтъ. Байронъ и не думалъ о немъ; онъ выставилъ рядъ картинъ, одна другой разительнѣе. Вотъ и все. Если же бы подъ перо его попалась исторія обольщенной дочери и казненнаго отца, то, вѣроятно, никто бы не осмѣлился послѣ него коснуться сего предмета.

## Прочитавъ въ первый разъ стихи:

Жену страдальца Кочубея И обольщенную ихъ дочь,

я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами историческіе характеры — и немудрено, и невеликодушно. Клевета и въ поэмахъ всегда казалась мнѣ непохвальною. Но въ описаніи Мазепы пропустить столь разительную черту было непростительно. Однакожъ, какой отвратительный предметъ! Ни одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость.... Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы — вотъ что увлекло меня. Полтаву написалъ я въ нѣсколько дней, далѣе не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы все.

# ЗАМВТКИ О БОРИСВ ГОДУНОВВ \*).

T.

.... Съ отвращениемъ ръшаюсь я выдать въ свътъ.... И хоть я вообще довольно равнодушенъ къ успъху или неудачъ своихъ сочиненій, но признаюсь неудача Бориса Годунова будетъ мнъ чувствительна, а я въ ней почти увъренъ. Какъ Монтань я могу сказать о моемъ сочиненіи: «c'est une oeuvre de bonne foi.» Писанная мною въ строгомъ уединении, вдали охлаждающаго свъта, плодъ добросовъстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнъ все, чъмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновснію, внутреннее убъжденіе, что мною употреблены были вст усилія, наконецъ одобреніе малаго числа избранныхъ.... Трагедія моя уже извъстна почти всъмъ тъмъ, мнъніемъ которыхъ дорожу. Одного недоставало въ числъ моихъ слушателей: того, кому я обязанъ мыслію моей трагедіи, чей геній одущевилъ и поддержалъ меня, чье одобрение представлялось воображенію моему сладкою наградой и единственно развлекало посреди уединеннаго труда.

11.

Pour une préface. Le public et la critique ayant accueilli avec une indulgence passionée mes premiers essais et dans un

\*) Изъ Матеріаловъ П. В. Анненкова, стр. 132, 137—139, 145, 150 и Приложенія, стр. 442—445. Это черновыя письма, неизв'ястно къ кому, и начатки предисловія къ Годунову.

tems, où la sévérité et la malveillance m'eussent probablement dégoûté de la carrière que j'allais embrasser, je leur dois reconnaissance entière, et je les tiens quitte envers moi — leur rigueur et leur indifférence ayant maintenant peu d'influence sur mes travaux.

Je me présente ayant renoncé à ma manière première. N'ayant plus à illustrer un nom inconnu et une première jeunesse, je n'ose plus compter sur l'indulgence avec laquelle j'avais été accueilli. Ce n'est plus le sourire de la mode que je brigue. Je me retire volontairement du rang de ses favoris, en faisant mes humbles remerciements de la faveur, avec laquelle elle avait accueilli mes faibles essais pendant dix ans de ma vie.

#### III.

... о Царт Борист и о Гр. Отрепьевт писана въ 1825 году и долго не могъ я ртшиться выдать ее въ свттъ. Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лтописей дало мнт мысль оживить въ драматическихъ формахъ одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новтйшей исторіи. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ; Карамзину слтдовалъ я въ свтломъ развитіи происшествій; въ лтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени. Источники богатые! Усптлъ ли ими воспользоваться — не знаю. По крайней мтрт труды мои были ревностны и добросовъстны.

Долго не могъ я ръшиться напечатать свою драму. Хорошій или худой успъхъ моихъ стихотвореній, благосклонное или строгое ръшеніе журналовъ о какой нибудь стихотворной повъсти слабо тревожили мое самолюбіе. Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать мнѣніе критика, понять въ чемъ именно состоятъ его обвиненія и если никогда не отвічаль на оныя, то сіє происходило не изъ презрівнія, но единственно изъ убіжденія, что для нашей литературы il est indifférent, что такая то глава Онітина выше или ниже другой. Но признаюсь искренно, неуспіхъ драмы моей огорчиль бы меня; ибо я твердо увірень, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не світскій обычай трагедіи Расина, и что всякой неудачный опыть можеть замедлить преобразованіе нашей сцены.

#### IV.

- 1) Приступаю къ нъкоторымъ частнымъ объясненіямъ. Стихъ, употребленный мною (пятистопный ямбъ), принятъ обыкновенно Англичанами и Нъмцами. У насъ первый примъръ оному находимъ мы, кажется, въ Аргиванахъ. А. Жандръ въ отрывкъ своей прекрасной трагедіи, писанной стихами вольными, преимущественно употребляетъ его. Я сохранилъ цезурку Французскаго пентаметра на второй стопъ и, кажется, въ томъ ошибся, лишивъ добровольно свой стихъ свойственнаго ему разнообразія.
- 2) Есть шутки грубыя, сцены простонародныя. Поэту не должно быть площаднымъ изъ доброй воли, если можетъ ихъ избъжать; еслижъ нътъ, то ему нътъ нужды стараться замънять ихъ чъмъ нибудь инымъ.
- 3) Нашедъ въ исторіи одного изъ предковъ моихъ, игравшаго важную роль въ сію несчастную эпоху, я вывелъ его на сцену, не думая о щекотливости приличія, con amore. и проч.

V.

Благодарю васъ за участие, принимаемое вами въ судьбъ Годунова. Ваше нетерпъние видъть его очень лестно для моего самолюбія; но теперь, когда, по стечению благопріятных вобстоятельствъ, открылась мнъ возможность его напечатать, предвижу новыя затрудненія, мною прежде не подозръваемыя \*).

Съ 1820 года, будучи удаленъ отъ Московскихъ и Петербургскихъ обществъ, я въ однихъ журналахъ могъ наблюдать направленіе нашей Словесности. Читая жаркіе споры о Романтизмъ, я вообразилъ, что и въ самомъ дълъ намъ наскучили правильность и совершенство классической древности и блъдные, однообразные списки ея подражателей; что утомленный вкусъ требуетъ иныхъ, сильнъйшихъ ощущеній и ищетъ ихъ въ мутныхъ, но кипящихъ источникахъ новой, народной поэзін. Мнъ казалось однако довольно страннымъ, что младенческая наша Словесность, ни въ какомъ родъ не представляющая никакихъ образцовъ, уже успъла немногими опытами притупить вкусъ читающей публики; но, думалъ я, Французская Словесность, всъмъ намъ съ младенчества и такъ коротко знакомая, въроятно причиною сего явленія. Искренно признаюсь, что я воспитанъ въ страхъ почтеннъйшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признание ведетъ къ другому, болъе важному: такъ и быть, каюсь, что я въ литературъ скептикъ (чтобъ не сказать хуже), и что всъ

<sup>\*)</sup> Строки эти писаны, по всемъ вероятіямъ, въ 1829 году. Примечаніе въ Матеріалахъ П. В. Анненкова, стр. 145.

ея секты для меня равны, представляя каждая свою выподную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суевърно порабощать литературную совъсть? Зачъмъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ въ словесности своего народа, какъ онъ повинуется законамъ своего языка? Онъ долженъ владъть своимъ предметомъ, не смотря на затруднительность правилъ, какъ онъ обязанъ владъть языкомъ, не смотря на грамматическія оковы.

Между тъмъ, читая мелкія стихотворенія, величаемыя романтическими, я въ нихъ не видълъ и слъдовъ искренняго и свободнаго хода романтической поэзіи, но жеманство лже-классицизма Французскаго.

Все это сильно поколебало мою авторскую увъренность: я началъ подозръвать, что трагедія моя есть анахронизмъ.

Скоро я въ томъ удостовърился. Вы читали въ 1-й книжкѣ Московскаго Вѣстника отрывокъ изъ Бориса Годунова, сцену лѣтописца. Характеръ Пимена не есть мое изобрѣтеніе. Въ немъ собралъ я черты, плѣнившія меня въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ; умилительная кротость, младенческое и вмѣстѣ мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти Царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности, дышатъ въ сихъ драгоцѣнныхъ памятникахъ временъ давно-минувшихъ, между коими озлобленная лѣтопись Кн. Курбскаго отличается отъ прочихъ лѣтописей, какъ бурная жизнь Іоаннова изгнанника отличалась отъ смиренной жизни безмятежныхъ иноковъ.

Мнѣ казалось, что сей характеръ вмѣстѣ новъ и зна-

комъ для Русскаго сердца; что трогательное добродушіе древнихъ лѣтописцевъ, столь постигнутое Карамзинымъ и отразившееся въ его безсмертномъ созданіи, украситъ простоту моихъ стиховъ и заслужитъ снисходительную улыбку читателей. Чтожъ вышло? Обратили
вниманіе на политическія мнѣнія Пимена и нашли ихъ
запоздальми; другіе сомнѣвались, могутъ ли стихи безъ
рифмъ назваться стихами. Г-нъ 3. предложилъ промѣнять
сцену Бориса Годунова на картинку Дамскаго Журнала.
Тѣмъ и кончился строгій судъ почтеннѣйшей публики.

Что жъ изъ этого слѣдуетъ? Что Г-нъ З. и публика правы, но что Гг. журналисты виноваты ошибочными извѣстіями, введшими меня въ искушеніе. Воспитанные подъ вліяніемъ Французской критики, Русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою и неохотно смотрятъ на все, что не подходитъ подъ ея законы. Нововеденія опасны и, кажется, не нужны.

### VI.

1. Voici ma tragédie puisque vous le voulez absolument; mais avant que de la lire, j'exige que vous parcouriez le dernier tome de Karamzine. Elle est remplie de bonnes plaisanteries et d'allusions fines à l'histoire de ce temps là. Il faut les comprendre, sine qua non.

A l'exemple de Shaksp, je me suis borné à développer une époque et des personnages historiques sans rechercher les effets théatrals, le pathétique romanesque etc.... Le style en est mélangé. Il est trivial et bas là où j'ai été obligé de faire intervenir des personnages vulgaires et grossiers. Quant aux grosses indécences — n'y faites pas attention: cela a été écrit au courant de la plume et disparaîtra à la première copie. Une

tragédie sans amour souriait à mon imagination. Mais outre que l'amour entrait beaucoup dans le caractère romanesque et pas sioné de mon aventurier, i'ai rendu Amurpin amoureux de Marina pour mieux faire ressortir l'étrange caractère de cette dernière. Il n'est encore qu'esquissé dans Karamzine, mais certes c'était une drôle de jolie femme. Elle n'a eu qu'une passion et ce fut l'ambition, mais à un degré d'énergie, de rage qu'on a peine à se figurer. Après avoir goûté de la royauté. voyez la, ivre d'une chimère, se prostituer, d'aventurier en aventurier, partager tantôt le lit dégoutant d'un juif, tantôt la tente d'un cosaque, toujours prête à se livrer à quiconque peut lui présenter la faible espérance d'un trône qui n'existait plus. Voyez la braver la guerre, la misère, la honte; en même temps traiter avec le roi de Pologne de couronne à couronne et finir misérablement l'existence la plus orageuse et la plus extraordinaire. Je n'ai q'une scène pour elle, mais j'y reviendrai, si Dieu me prête vie. Elle me trouble comme une passion....

Гаврила Пушкинъ est un de mes ancêtres; je l'ai peint tel que je l'ai trouvé dans l'histoire et dans les papiers de ma famille. Il a eu de grands talents. Homme de guerre, homme de cour.... c'est lui et Плещеевъ qui ont assuré le succès du Самозванецъ par une audace inouie. Après, je le retrouve à Moscou — l'un des 7 chefs qui la defendaient en 1612, puis en 1616 dans la Дума siégeant à coté de Козьма Minine, puis Voévode à Нижній, puis ambassadeur....il a été tout.... il fit brûler une ville, comme le prouve une грамота, que j'ai trouvé à Погорѣлое Городище.

Je compte revenir aussi sur Шуйскій. Il montre dans l'histoire un singulier mélange d'audace, de souplesse et de force de caractère. Valet de Godounoff, il est un des premiers Boyards à passer du côté de Дмитрій. Il est le premier qui conspire et c'est lui-même, notez cela, qui se charge de retirer les marrons du feu, c'est lui-même qui vocifère, qui accuse, qui de Chef devient enfant perdu. Il est prêt à perdre la tête; Димитрій lui fait grace déjà sur l'échafaud. Il l'exile et il le

rappelle à sa cour, il le comble de biens et d'honneurs. Que fait Шуйскій qui avait frisé de si près la hache? Il n'a rien de plus pressé que de conspirer de nouveau, de réussir, de se faire élire Tsar, de tomber et de garder dans sa chûte plus de dignité et de force d'ame qu'il n'en eut pendant toute sa vie.

Грибовдовъ a critiqué le personnage de Job . . . .

En écrivant Годуновъ, j'ai refléchi sur la tragédie et si je me mélai de faire une préface, je ferai du scandale. C'est, peut-être, le genre le plus méconnu. On a tâché d'en baser les loix sur la vraisemblance et c'est justement elle qu'exclut la nature du drame. Sans parler déjà du tems, des lieux, etc. quel diable de vraisemblance y a-t-il dans une salle coupée en deux, dont l'une est occupée par 2,000 personnes sensées n'être pas vues par celles qui sont sur les planches?... La langue. Par ex. le Philoctéte de La Harpe dit en bon français après avoir entendu une tirade de Pyrrhus: «Hélas! J'entends les doux sons de la lange grecque!» Tout cela n'est-il pas d'une invraisemblance de convention. Les vrais génies de la tragédie ne se sont jamais soucié d'une autre vraisemblance que celle des caractères et des situations. Voyez comme Corneille a bravement mené le Cid. Ha, vous voulez la règle des 24 heures! Soit. Et là dessus il vous entasse des événements pour 4 mois. Rien de plus ridicule que les petits changements des règles reçues. Alfieri est profondément frappé du ridicule de l'a parte. Il le supprime et là dessus allonge le monologue. Quelle puérilité!

Ma lettre est bien plus longue que je ne l'avais voulu faire. Gardez-la, je vous prie, car j'en aurai besoin, si le diable me tente de faire une préface.

A. P.

1829. 30 j....

2. . . . . . La vraisemblance des situations et la vérité du dialogue — voilà la véritable règle de la tragédie. Je n'ai pas lu

Calderon, ni Véga, mais quel homme que ce Shakspeare! Je n'en reviens pas. Comme Byron le tragique est mesquin devant lui! Ce Byron qui n'a jamais conçu qu'un seul caractère — et c'est le sien (les femmes n'ont pas de caractère, elles ont des passions dans leur jeunesse et voilà pourquoi il est si facile de les peindre), ce Byron donc a partagé entre ses personnages tel et tel trait de son caractère: son orgueil à l'un, sa haine à l'autre, sa mélancolie au troisième, etc. — et c'es tainsi que d'un caractère plein, sombre et énergique il a fait plusieurs caractères insignifiants — ce n'est pas là de la tragédie!

On a encore une manie. Quand on a conçu un caractère, tout ce qu'on lui fait dire, même les choses les plus étrangères en porte essentielement l'empreinte, comme les pédants et les marins dans les vieux romans de Fielding. Un conspirateur dit: «donnez moi à boire» en conspirateur et n'est que ridicule. Voyez le Haineux de Byron (ha pagato). Cette monotonie, cette affectation de laconisme, de rage continuelle, est-ce la nature? De là cette gène et cette timidité de dialogue. Et là dessus lisez Shak. Il ne craint jamais de compromettre son personnage; il le fait parler avec tout l'abandon de la vie, car il est sûr, en tems et lieu, de lui faire trouver le langage de son caractère.

Vous me demanderez: votre tragédie est-elle une tragédie de caractère ou de costume? J'ai choisi le genre le plus aisé, mais j'ai taché de les unir tous deux. J'écris et je pense. La plupart des scènes ne demandent que du raisonement; quand j'arrive à une scène qui demande de l'inspiration, j'attends ou je passe par dessus. Cette manière de travailler m'est tout-àfait nouvelle. Je sens que mon ame s'est tout-à-fait développée — je puis créer....

#### VII.

Въроятно, трагедія моя не будетъ имъть никакого успъха. Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имъю главной привлекательности: молодости и но-

визны литературнаго имени. Къ тому же главныя сцены напечатаны, или искажены въ подражаніяхъ.

Китайскій анекдоть. Недавно въ Пекинъ случилось очень забавное происшествіе. Нъкто изъ класса грамотъевъ написалъ трагедію, долго не отдавалъ ее въ печать, но читалъ ее неоднократно въ порядочныхъ пекинскихъ обществахъ и даже ввърялъ свою рукопись нъкоторымъ мандаринамъ. Другой грамотей (следуютъ китайскія ругательства) или подслушаль трагедію изъ прихожей, что говорятъ за нимъ важивалось, или тихонько взялъ рукопись изъ шкатулки мандарина (что въ старину также съ нимъ случалось), склеилъ на скорую руку изъ довольно нескладной трагедіи чрезвычайно скучный романъ. Грамотъй-трагикъ, человъкъ ловкій и безпокойный, но смирный, поворчавъ немного, оставилъ было въ покоъ похитителя; но грамотъй-романистъ, опасаясь быть обличеннымъ, сталъ кричать изо всей мочи, что трагикъ. Фанъ-хо обокралъ его безстыднымъ образомъ. Трагикъ Фанъ-хо, разсердясь не на шутку, позвалъ романиста Фанъ-хи въ совъстный пекинскій судъ, и проч. и проч.

Вотъ уже 16 лѣтъ, какъ я печатаю, и критики замѣтили въ моихъ стихахъ пять грамматическихъ ошибокъ (и справедливо); я всегда былъ имъ искренно благодаренъ и всегда поправлялъ замѣченное мѣсто. Прозой

нишу я гораздо неправильнѣе, а говорю еще хуже и почти такъ, какъ пишетъ  $\Gamma^{***}$ .

Какъ надобно писать: Турковъ, или Турокъ? то и другое правильно. Турокъ и Турка равно употребительны.

Многіе пишутъ: юnка, csamьбa. Никогда въ производныхъ словахъ m не перемъняется на d, ни n на d, а мы говоримъ юfounuqa, csadefnый.

У насъ многіе (между прочимъ и г-нъ Каченовскій, котораго, кажется, нельзя упрекнуть въ незнаніи Русскаго языка) спрягають: рѣшаю, рѣшаешь, рѣшаеть — рѣшаемъ, рѣшаете, рѣшаютъ, вмѣсто рѣшу, рѣшить и проч. Рѣшу спрягается, какъ грѣшу.

Иностранныя собственныя имена, кончащіяся на е, и, о, не склоняются. Кончащіяся на а, в и ь склоняются въ мужескомъ родѣ, а въ женскомъ нѣтъ; и противъ этого многіе у насъ погрѣшаютъ, пишутъ: книга, сочиненная Гётемъ, и проч.

**Двенадцать**, а не двинадцать — сокращено изъ двое, какъ три изъ трое.

Пишутъ тълега, тельга. Не правильнъе ли телега (отъ слова телецъ; телега, запряженная волами)?

Московскій выговоръ чрезвычайно изнѣженъ и прихотливъ. Звучныя буквы щ и и передъ другими согласными въ немъ измѣнены (см. Богдановича).

Разговорный языкъ простаго народа (нечитающаго иностранныхъ книгъ и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы, своихъ мыслей на Французскомъ языкъ) достоинъ также глубочайшихъ изслъдованій.

Альфіери изучалъ итальянскій языкъ на Флорентинскомъ базарів. Не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: оні говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ.

# ЗАМВЧАНІЯ НА НВСНЬ О ПОЛКУ МГОРЕВВ \*).

Пъснь о Полку Игоревъ найдена была въ библіотекъ Графа А. Ив. Мусина-Пушкина и издана въ 1800 году.

<sup>\*)</sup> По предположенію П. В. Анненкова писано въ 1834 году по поводу изданія Вельтмана: Пъснь Ополченію Игоря, Москва. 1833.

Рукопись сгоръла въ 1812-мъ году. Знатоки, видъвшіе ее, сказываютъ, что почеркъ ея былъ полу-уставъ XV въка. Первые издатели приложили къ ней переводъ, вообще удовлетворительный, хотя нъкоторыя мъста остались темны или вовсе невразумительны. Многіе послътого силились ихъ объяснить. Но хотя въ изысканіяхъ таковаго рода, послъдніе бываютъ первыми (ибо ошибки и открытія предшественниковъ открываютъ и очищаютъ дорогу послъдователямъ), первый переводъ, въ которомъ участвовали люди истинно ученые, все еще остается лучшимъ. Прочіе толкователи наперерывъ затмъвали неясныя выраженія своевольными поправками и догадками, ни на чемъ не основанными. Объясненіями важнъйшими обязаны мы Карамзину, который въ своей исторіи, мимокодомъ, разрышилъ загадочныя мъста.

Нѣкоторые писатели усомнились въ подлинности древняго намятника нашей поэзіи и возбудили жаркія возраженія. Счастливая поддѣлка можетъ ввести въ заблужденіе людей незнающихъ, но не можетъ укрыться отъ взоровъ истиннаго знатока. Вальполь не вдался въ обманъ, когда Чаттертонъ прислалъ ему стихотворенія стараго монаха Rowley; Джонсонъ тотчасъ уличилъ Макферсона. Но ни Карамзинъ, ни Ермолаевъ, ни А. Х. Востоковъ нижогда не сомнѣвались въ подлинности пѣсни о Полку Игоревѣ. Великій скептикъ Шлецеръ, не видѣвъ еще Слова о Нолку Игоревѣ, рѣзко назвалъ оное подлогомъ, но прочитавъ, призналъ подлинно древнее пронсхожденіе, и не почелъ даже за нужное приводить тому доказательства: такъ очевидна казалась ему истина!

§ 1. Слово о Плъку Игоревъ, сына Святъславля, внука Ольгова.

Не льпо ли ны бяшеть, братіе,

Начати старыми словесы Трудныхъ повъстей о пълку Игоревъ, Игоря Святъславлича!

Начати же ся тъй пъсни По былинамъ сего времени, А не по замышленію Бояню.

√ 1-й. Всѣ, занимавшіеся толкованіемъ Слова о Полку Игоревѣ, перевели: «не прилично ли будетъ намъ, не лучше ли намъ, не пристойно ли бы намъ, не славно ли, други, братья, братцы воспъть древнимъ складомъ, старымъ слогомъ, древнимъ языкомъ трудную, печальную пѣснь о Полку Игоревѣ, Игоря Святославича \*)?» Но въ древнемъ Славянскомъ языкъ частица ли не всегда даетъ смыслъ вопросительный, подобно Латинскому ne. Иногда ли значить: только, иногда бы, иногда же; до нынъ въ Сербскомъ языкъ сохраняетъ она сіи знаменованія. Въ Русскомъ, частица ли есть или союзъ раздѣлительный, или вопросительный, если управляетъ ею отрицательное не. Въ пъсняхъ она иногда никакого смысла не имъетъ, и вставляется для мъры, также какъ и частицы: и,что, а кактужт, уже какт (замъчаніе Тредьяковскаго).

<sup>\*)</sup> Въ такомъ смыслъ переложили начальные стихи Пъсни — Пожарскій, Грамматинъ и г. Вельтманъ, а первое изданіе Графа Мусина-Пушкина и Шишковъ перевели: «Пріятно намъ, братцы, начать» и «Возвъстимъ братіе.... тъмъ слогомъ» и проч. (Примъч. П. В. Анненкова).

Въ другомъ мѣстѣ Слова о Полку Игоревѣ ли постановлено также, но всѣ переводчики перевели не вопросомъ, а утвердительно. Тоже надлежало бы слѣлать и злѣсь.

Во первыхъ разсмотримъ смыслъ рѣчи. По мнѣнію переводчиковъ, Поэтъ говорить: «не воспъть ли намъ объ Игоръ по старому? начнемъ же пъть по былинамъ сего времени (т. е. по ново-My), а не по замышленію Бояню, (т. е. не по старому). » Явное противорфчіе\*). Если же признаемъ, что частица ли смысла вопросительнаго не даетъ, то выдетъ: «Не прилично, братья, начать стариннымъ слогомъ печальную пѣснь объ Игорѣ Святославичъ. Начаться же пъсни по былинамъ сего времени, а не по вымысламъ Бояна».

Стихотворцы никогда не любили упрека въ подражаніи и неизвъстный творецъ Слова о Полку Игоревъ не

Digitized by Google

<sup>\*) «</sup>Очень понимаемъ, почему А. С. Шишковъ не отступилъ отъ того же мнънія. Сочинителю Разсужденія о старомъ и новомъ слогъ было бы непріятно видъть, что и во времена сочинителя Слова о Полку Игоревъ предпочитали былины своего времени — старымъ словесамъ.»

преминулъ объявить въ началь своей поэмы, что онъ будетъ пъть по своему, а не ташиться по следамъ стараго Бояна. Глаголъ: бяшеть подтверждаетъ замѣчаніе мое: онъ употребленъ въ прошедшемъ времени (съ неправильностію въ склоненіи, коему примѣры встрѣчаются въ лѣтописяхъ) и предполагаетъ кондиціональную частицу: бы. «Не прилично было бы». Вопросъ же требовалъ бы настоящаго или будущаго.

§ 2. Боянт бо вышій, аще кому хотяше пыснь тво-рити, то растыкашетса мыслію по древу, сырымт вълкомт по земли, шизымт орломт подт облакы.

№ 2. Не рѣшу, упрекаютъ ли здъсь Бояна или хвалятъ, но, во всякомъ случаћ, поэтъ приводить сіе мѣсто въ примъръ того, какимъ образомъ слагали пъсни въ старину. Здѣсь полагаю описку, или даже поправку, впрочемъ незначительную: «растъкашетса мыслію по древу».... тутъ пропущено славіемъ, которое довершаетъ уподобленіе. Г. Вельтманъ перевелъ это мѣсто: «былое воспъть, а не вымыслъ Бояна, коего мысли текли въ вышину, такъ какъ соки по древу \*)». Удивительно!

 3. Помняшеть бо речь първыхъ временъ усобіць, тогда пущашеть ї соколовь на стадо лебедьй, который domeuame, ma npedu nībcb пояше: старому Ярослову, храброму Мстиславу, иже заръза Редедю предъ пълки Касожьскыми, красному Романови Святъславличю. Боянъ же, братів не ї соколовь на стадо лебедый пущаше, нъ своя въщіа пръсты на живая струны въ складаше; они же сами Княземъ славу рокотаху.

√ 3-й. Ни одинъ изъ толкователей не перевелъ сего мѣста удовлетворительно. Д'яло здъсь идетъ о Боянъ, все это продолжение прежней мысли: «Поминая преданія о прежнихъ браняхъ (усобица значитъ ополченіе, брань, а не междоусобіе, какъ перевели нѣкоторые. Между-усобіе есть уже слово составленное), напускалъ онъ и проч. » Поэтъ изъясняетъ иносказательной языкъ Соловья стараго времени и изъясненіе столь же великолепно, какъ и блестящая Аллегорія, приведенная имъ въ примъръ: 10 соколовъ, напущенныхъ на стадо лебедей, значили 10 пальцевъ, возложенныхъ на струны. Толкованіе Ал. Сем. любопытно (томъ 7, стр. 43.) \*\*) «И такъ надлежитъ паче думать» еtc. Г. Пожарскій съ симъ мнѣніемъ не согласуется. Ему кажется не-

<sup>\*)</sup> Пъснь Ополченію Игоря, переведенная Александромъ Вельтманомъ, Москва. 1833, стр. 3.

<sup>\*\*)</sup> Ссылка на сочиненія А. С. Шишкова.

приличнымъ для Русскихъ Князей доказывать первенство свое, кровію пріобрьтенное, полетом в соколовъ. Онъ полагаетъ, что не Князья, а стихотворцы напускали соколовъ, а причина такого древняго обряда, думаетъ онъ, была скромность стихотворцевъ, не хотъвшихъ выставлять себя передъ товарищами. А С. Шишковъ въ свою очередь видитъ въ мнѣніи Я. Пожарскаго крайнюю неосновательность и несчастное самолюбіе (томъ II, стр. 388). Къ крайнему сожальнію Г. Пожарскій не возразилъ.

- а) «Почнемъ же, братіе, повысть сію от стараю Владимера до ныньшилю Июря.» Здісь опреділяется эпоха, въ которую написано слово о Полку Игоревь.
- b) «Иже истяну умь кръпостію своєю.» Истягнулъ — вытянулъ, натянулъ, извъдалъ, попробовалъ (Пожарскій: препоясалъ умъ кръпостію; первые толкователи: напрягши умъ кръпостію своєю). Натянулъ какъ лукъ, изострилъ какъ мечъ — метафоры, заимствованныя изъ одного источника.
- с) Наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половъцькую за землю Руськую. Тогда Игорь възръ на свътлое солнце и видъ отъ него тьмою

вся своя воя прикрыты, и рече Игорь къ дружинъ своей: братіе и дружино! луце-жъ бы потяту быти, неже полонену быти.» Лучше быть убиту, нежели полонену. Въ Русскомъ языкъ сохранилось одно слово, гдъ ли послъ не, не имъетъ силы вопросительной: нежели. Слово неже употреблялось во всъхъ Славянскихъ наръчіяхъ и встръчается и въ Словъ о Полку Игоревъ.

- d) «Спала Князю умь похоти, и жалость ему знаменіе заступи, искусити Дону Великаго.» Слова запутаны \*). Первые издатели перевели: «пришло Князю на мысль пренебречь (худое) предвѣщаніе и извѣдать (счастія на) Дону великомъ.» «Заступить» имѣетъ нѣсколько значеній — омрачить, lumen impedio, помѣшать, удержать. «Спали Князю въ умъ — желаніе и печаль. Ему знаменіе мѣшало, запрещало искусити Дону великаго. Такъ хочу же, сказалъ.... «Хощу бо, рече, копіе приломити конець поля Половецкаго съ вами Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону.»
- е) «О Бояне, соловію стараго времени! абы ты сіа пълкы ущекоталь, скача славію по мыслену древу, летая умомь подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени,» т. е. «сплетая хвалы на всѣ стороны сего времени.» Если не ошибаюсь, иронія пробивается сквозь пышную хвалу.
  - f) Рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы.»
- («Четыре раза» говорятъ первые издатели.... 5 стр. изд. Шишкова). Прочіе толкователи не послъдовали скром-

<sup>\*)</sup> Въ рукописи зачеркнуты слова: «смыслъ лсенъ» (Примъч П. В. Анненкова.)

ному примъру. Они не хотъли оставить безъ ръшенія то, чего не понимали.

Чрезъ всю Бессарабію проходить рядъ кургановъ, памятникъ Римскихъ укрѣпленій, извѣстный подъ названіемъ Троянова вала. Вотъ куда обратились толкователи и утвердили, что неизвѣстный Троянъ, о коемъ 4 раза упоминаетъ Слово о Полку Игоревѣ, есть ни кто иной, какъ Римскій Императоръ. Должно ли не шутя опровергать такое легкомысленное объясненіе? Но и тропа Троянова можетъ ли быть принята за Трояновъ валъ, когда нѣсколько ниже опредѣляется: «вступиль дъвою на землю Трояню.... на синъмъ моръ, у Дону» (стр. 14, изд. Шишкова). Гдѣ же тутъ Бессарабія? «Слѣды Трояна....» говоритъ Вельтманъ. Почему же?

g) Пъти было пъсь Игореви, того (Олга) внуку. Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, еtc. Поэтъ повторяетъ опять изображенія Бояновы и, обращаясь къ Бояну, вопрошаетъ: «или не такъ ли пъть было, въщій Бояне, Велесовъ внуче: Комони ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыевь; трубы трубять въ Новыградъ, стоять стязи въ Путивль; Игорь ждетъ мила брата Всеволода.»

Теперь поэтъ говоритъ самъ отъ себя — не по вымыслу Бояню, а по былинамъ сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описаніе стоитъ иносказаній Соловья стараго времени!

h) «И рече ему Буй — Туръ Всеволодъ: одинь брать, одинь свъть свътлый ты Игорю, оба есвъ Святьславличя: съдлай, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови.» Готовы значатъ здъсь извъстны; значение си сохранилось въ Иллирийскомъ Славянскомъ наръчии. Ниже мы увидимъ, что Половцы бъгутъ неготовыми (неиз-

въстными) дорогами. Если же неготовыми значило бы «немощеными», то что же бы значило: готовые кони осъдлани у Курска на переди?

- i) «А мои ти Куряни свъдоми.» Сіе повтореніе тогоже понятія другими выраженіями подтверждаетъ предъидущія мои показанія. Это одна изъ древнъйшихъ формъ поэзіи. Смотри Священное Писаніе.
- k) Кмети подъ трубами повити. «Г. Вельтманъ».... «Кметь» значить вообще крестьянинъ, мужикъ: Kar gospòda stori krivo, kmeti morjo plàzhat shivo.»

## дополнительная замътка.

Подлинность самой пѣсни доказывается духомъ древности, подъ который не возможно поддѣлаться. Кто изъ нашихъ писателей въ 18 вѣкѣ могъ имѣть на то довольно таланта? Карамзинъ? Но Карамзинъ не поэтъ. Прочіе не имѣли всѣ столько поэзіи, сколько находится оной въ планѣ ея, въ описаніи битвы и бѣгства. Кому пришло бы въ голову взять въ предметъ пѣсни темный походъ неизвѣстнаго Князя? Кто съ такимъ искусствомъ могъ затмить нѣкоторыя мѣста изъ своей Пѣсни словами, открытыми въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ, или отысканными въ другихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ, гдѣ еще сохранились они во всей свѣжести употребленія? Это предполагало бы знаніе встъхъ нарѣчій Славянскихъ. Положимъ онъ ими бы и обладалъ — неужто таковая смѣсь естественна?...

## 3 A M B T K H

(изъ матеріаловъ П. В. Анненкова.)

1.

Въ первое представленіе Донъ-Жуана, въ то время, когда весь театръ безмолвно упивался гармоніей Моцарта, раздался свистъ: всѣ обратились съ изумленіемъ и негодованіемъ, а знаменитый Сальери вышелъ изъ залы въ бѣшенствѣ, снѣдаемый завистью.

Сальери умеръ лѣтъ 8 тому назадъ \*). Нѣкоторые Нѣмецкіе журналы говорили, что на одрѣ смерти признался онъ будто-бы въ ужасномъ преступленіи, въ отравленіи великаго Моцарта.

Завистникъ, который могъ освистать Донъ-Жуана, могъ отравить его творца.

(Матеріалы стр. 288.)

2.

Критикъ \*\*) смѣщиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ. Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи. Восторгъ исключаетъ спокойствіе —

<sup>&#</sup>x27;) Въ 1825 году 7 Мая (Изъ Conversations L.)

<sup>&</sup>quot;) Замътка эта направлена противъ статьи Мнемозины 1824 г. ч. II подъ заглавіемъ: «О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической въ послъднее десятильтіе.» (См. Матер., стр. 257).

необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ не продолжителенъ, не постояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго. Трагедія, Комедія, Сатира, всѣ болѣе ел требуютъ творчества, fantaisie, воображенія, знанія природы. И плана не можетъ быть въ одѣ! Единый планъ Дантова Ада есть уже плодъ высокаго генія! Какой планъ въ одахъ Пиндара? какой планъ въ Водопадѣ, лучшемъ произведеніи Державина?

3 \*).

Ни одно изъ произведеній Лорда Байрона не сдѣлало въ Англіи такого сильнаго впечатлѣнія, какъ его поэма Корсаръ, не смотря на то, что она достоинствомъ уступаетъ многимъ другимъ: Глуру въ пламенномъ изображеніи страстей, Осадъ Кориноа, Шильонскому Узнику въ трогательномъ развитіи сердца человѣческаго, Паризинъ въ трагической силѣ, Чайльдъ Гарольду въ глубокомысліи и высотѣ паренія лирическаго, и въ удивительномъ Шекспировскомъ разнообразіи — Д. Жуану. Корсаръ неимовѣрнымъ своимъ успѣхомъ былъ обязанъ характеру главнаго лица, таинственно напоминающаго намъ человѣка, коего роковая воля правила тогда одной частью Европы, угрожая другой. По крайней-мѣрѣ англійскіе критики предполагаютъ въ Байронѣ сіе намѣреніе, но вѣроятно



<sup>\*)</sup> Написано по поводу драмы г. Олина: Корсаръ, 1827. (см. Матеріалы, стр. 259.)

что поэтъ и здѣсь вывелъ на сцену лицо, являющееся во всѣхъ его созданіяхъ и которое наконецъ принялъ онъ самъ на себя, въ Ч. Гарольдѣ. Какъ бы то ни было, поэтъ никогда не изъяснилъ своего намѣренія: сближеніе съ Наполеономъ нравилось его самолюбію!

Байронъ мало заботился о планахъ своихъ произведеній, или даже вовсе не думалъ о нихъ. Нѣсколько сценъ, слабо между собою связанныхъ, было ему достаточно для бездны мыслей, чувствъ и картинъ. Что же мы подумаемъ о писателѣ, который изъ поэмы Корсаръ выбираетъ одинъ только планъ, достойный нелѣпой повѣсти, и по сему дѣтскому плану составляетъ длинную трагедію, замѣнивъ очаровательную и глубокую поэзію Байрона прозой надутой и уродливой, достойной нашихъ несчастныхъ подражателей покойному Коцебу? Спрашивается: что же въ Байроновой поэмѣ его поразило? Неужели планъ? О Miratores!

4.

Съ нъкотораго времени у насъ вошло въ обыкновеніе говорить о народности, жаловаться на отсутствіе народсти; но никто не думалъ опредълить, что разумъетъ онъ подъ словомъ народность.

Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ отечественной исторіи \*) Другіе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-Русски, употребляютъ русскія выраженія \*\*).

<sup>\*)</sup> Здѣсь встрѣчается въ рукописи пустое мѣсто, оставленное Пушкинымъ для выписки мн¹:нія.

<sup>\*\*)</sup> Тоже, Прим. П. В. Анненкова, (Матеріалы, стр. 261).

Народность въ писателѣ есть достоинство, которое вполнѣ можетъ быть оцѣнено одними соотечественникати: для другихъ оно или не существуетъ, или даже можетъ показаться порокомъ. Ученый Нѣмецъ негодуетъ на учтивость героевъ Расина; Французъ смѣется, видя въ Кальдеронѣ — Коріона, вызывающаго на дуэль своего противника и проч. Все это однакожъ носитъ печать народности. Есть образъ мыслей и чувствованій; есть тма обычаевъ, повѣрій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, вѣра даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болѣе или менѣе отражается и въ поэзіи. Въ Россіи....

5.

Долго Россія оставалась чуждою Европъ. Великая эпоха возрожденія не имъла на нее никакого вліянія, рыцарство не одушевило чистыми восторгами и благодътельное потрясеніе, произведенное Крестовыми похадами, не отозвалось въ нравахъ. Но Россіи опредълено было высокое предназначеніе.... Ел необозримыя равнины поглотили силу Монголовъ и остановили ихъ нашествіе на самомъ краю Европы. Варвары, не осмѣлясь оставить у себя въ тылу порабощенную Русь, возвратились на стени своего востока. Образующееся просвъщение было спасено растерзанной и издыхающей Россіей, а не Польшей, какъ еще недавно утверждали Европейскіе журналы; но Европа, въ отношении России, всегда была столь же невъжественна, какъ и неблагодарна. Духовенство, пощаженное удивительной сметливостію Татаръ, одно, въ теченіи двухъ мрачныхъ стольтій, питало искру образованности. Въ безмолвіи монастырей, иноки вели свою безпрерывную

льтопись; архіереи въ посланіяхъ своихъ бесѣдовали съ Князьями и Боярами, утѣшая сердца въ тяжкія времена искушеній и безнадежности. Татаре не походили на Мавровъ. Они, завоевавъ Россію, не подарили ей ни Алгебры, ни Аристотеля: нѣсколько сказокъ и пѣсенъ, безпрестанно поновляемыхъ изустнымъ преданіемъ, сохранили драгоцѣнныя, полуизглаженныя черты народности и Слово о Полку Игоревъ возвышается уединеннымъ памятникомъ въ пустынѣ нашей Словесности.

(Матеріалы, стр. 262).

6.

Приступая къ изученію нашей Словесности, мы хотъли бы обратиться назадъ и взглянуть съ любопытствомъ и благоговъніемъ на ея старинные памятники, сравнить ихъ съ этою бездной поэмъ, романсовъ ироическихъ, и любовных в, и простодушных в, и сатирических в, коими наводнены Европейскія литературы среднихъ вѣковъ. Въ сихъ первоначальныхъ играхъ творческаго духа намъ пріятно было бы наблюдать исторію нашего народа, сравнить вліяніе завоеванія скандинавскаго съ завоеваніемъ Мавровъ. Мы бы увидъли разницу между простодушною сатирою Французскаго трувера и лукавой насмъщливостно скомороха, между площадной, полудуховной мистеріей и затъями нашей старой комедіи. Но къ сожальнію старой словесности у насъ не существуетъ, за нами степьи на ней возвышается единственный памятникъ: «Пѣснь о Полку Игоревъ. (Матеріалы, стр. 263).

7.

Россія вошла въ Европу, какъ спущенный корабль: при стукъ топора и при громъ пушекъ. Но войны, пред-

принятыя Петромъ Великимъ, были благодътельны и плодотворны. Успъхъ народнаго преобразованія былъ слъдствіемъ Полтавской битвы и Европейское просвъщеніе причалило къ берегамъ завоеванной Невы.

Петръ I не успълъ довершить многое, начатое имъ. Онъ умеръ въ поръ мужества, во всей силъ творческой своей дъятельности. Онъ бросилъ на Словесность взоръ разсъянный, но проницательный. Онъ возвысилъ Өеофана, ободрилъ Кошевича, не поладилъ съ Татищевымъ за его легкомысліе, угадалъ въ бъдномъ школьникъ въчнаго труженика — Тредьяковскаго. Сынъ Молдавскаго Господаря воспитывался въ его походахъ, а сынъ Холмогорскаго рыбака, убъжавъ отъ береговъ Бълаго моря, стучался у воротъ Заиконоспаскаго училища.

Въ началѣ 18 столѣтія Французская литература обладала Европою. Она должна была имѣть на Россію долгое, рѣшительное вліяніе. И такъ, прежде всего, надлежить намъ ее изслѣдовать.

(Матеріалы, стр. 263).

8.

Когда въ XII стольтіи, подъ небомъ полуденной Франціи, отозвалась рифма въ Прованскомъ нарьчіи — ухо ей обрадовалось: Трубадуры стали играть ею, придумывать для нея всевозможныя измъненія стиховъ, окружили ее самыми затруднительными формами. Такимъ образомъ изобрътены Рондо, Вирле, Баллада и Тріолетъ. (Балладой называлось небольшое стихотвореніе, въ коемъ рифма сочеталась извъстнымъ образомъ и которое начиналось и оканчивалось тъми же словами).

Разсматривая безчисленное множество мелкихъ стихотвореній, коими наводнена была Франція въ концѣ 16

гедін, которую такъ славно вывель онъ на Французскую сцену.

Между тъмъ великій въкъ миновался. Новыя мысли, новое направленіе отзывалось въ умахъ, алкавшихъ новизны. Пренебрегая цвъты и благородныя игры воображенія, словесность.... (Матеріалы, стр. 264—266).

9.

Что нынѣ называется Малороссія? Что составляло прежде Малороссію? Когда отторгнулась она отъ Россіи? Долго ли находилась подъ владычествомъ Татаръ? Отъ Гедимина до Сагайдачнаго, отъ Сагайдачнаго до Хифльницкаго, отъ Хмфльницкаго до Мазепы, отъ Мазепы до Разумовскаго? (Матеріалы, стр. 266).

10.

Өеодальное право, основанное на правъ завоеванія.

Что были предводители?

Что былъ народъ?

Тълохранители.

Власть Королевская.

Продажа вольности городамъ.

Парламенты.

Vénalité des charges.

Ришелье.

Споры Аристократіи съ Парламентами.

Уничтоженіе Өеодализма.

1) Феодальное правленіе — система простая и сильная, была основана на правъ завоеванія. Побъдители, присвоивъ себъ землю и собственность побъжденныхъ, обратили ихъ самихъ въ рабство и раздълили все между

собою. Предводители получили больше участки. Слабые прибъгнули къ покровительству сильнъйшихъ, и Феодальная Іерархія установилась.

- 2) Каждый владълецъ управлялъ въ своемъ участкъ по своему, устанавливая свои законы, соблюдая свои выгоды и стараясь окружить себя достаточнымъ числомъ приверженцевъ, для удержанія въ повиновеніи своихъ вассаловъ или для отраженія хищныхъ сосъдей. Для сего избирались большею частію вольные люди, составлявшіе нѣкогда войско завоевателей. Со временемъ они смѣшались съ побѣжденными, и такимъ образомъ установились взаимныя обязательства между владъльцами и вассалами.
- 3) Короли, избираемые въ началѣ владѣльцами, были властителями только въ собственномъ своемъ участкѣ. Въ случаѣ войны съ непріятелемъ, новыхъ налоговъ или споровъ между двумя могущими сосѣдями, они созывали сеймы. Сеймы сіи составляли сначала одни знатные владѣльцы и военные люди. Духовенство было призвано впослѣдствіи властолюбивыми Палатными мерами (Maire du Palais), а народъ гораздо позже, когда Королевская власть почувствовала необходимость противупоставить новую силу дворянству, соединенному съ духовенствомъ.
- 4) Судопроизводство находилось въ рукахъ владъльцевъ. Для записыванія ихъ постановленій избирались грамотъи изъ простолюдиновъ, ибо знатные люди занимались единственно военной наукою и не умъли читать. Когда же война призывала Бароновъ къ защитъ королевскихъ владъній или собственныхъ замковъ, то въ ихъ отсутствіи сіи грамотъи чинили судъ и расправу, съ начала отъ имени бароновъ, а впослъдствіи сами отъ себя.

Продолжительныя войны дали имъ время основать свою самобытность. Такимъ образомъ родились Парламенты.

- 5) Нужда въ деньгахъ заставила Бароновъ и Епископовъ продавать вассаламъ права, нѣкогда присвоенныя 
  завоевателями. Сначала откупились рабы отъ вассаловъ, 
  затѣмъ общины пріобрѣли привиллегіи. Впослѣдствіи времени, Короли, для уничтоженія власти сильныхъ владѣльцевъ, непрестанно покровительствовали общины, и когда 
  мало по-малу народъ откупился, владѣльцы обѣднѣли и 
  стали проситься на жалованье Королей. Они выбрались 
  изъ феодальныхъ своихъ вертеповъ....
- 6) Короли почувствовали всю выгоду новаго положенія. Дабы покрыть новые, необходимые расходы, они прибъгнули къ продажъ судебныхъ мъстъ, ибо доходы отъ правъ, покупаемыхъ городами, начали истощаться и казались уже опасными. Сія мъра утвердила независимость гражданскихъ чиновниковъ (de la Magistrature) и сіе сословіе вошло въ соперничество съ дворянствомъ, которое возненавидъло его.
- 7) Продажа гражданскихъ мъстъ упрочила вліяніе достаточной части народа, слъдовательно стодь же благоразумна, какъ и другіе законы. Напрасно вопили противъсей мъры, будто-бы варварской и нельной.
- 8) Но вскорѣ замѣтили до какой степени сія мѣра укрѣпила независимость чиновниковъ. Ришелье установилъ Коммиссаровъ, т. е. временныхъ сановниковъ, уполномоченныхъ Королемъ. Законники возроптали, какъ на нарушеніе правъ своихъ и злоупотребленіе общественной довѣренности. Ихъ не послушали и могущество министра подавило и ихъ, и феодализмъ.

(Матеріалы, стр. 267—269).

## 11.

Г. П—й \*) предчувствуетъ истинну, но не умѣетъ ее отыскать. Онъ чувствуетъ, что Россія была совершенно отдѣлена отъ Западной Европы. Онъ предчувствуетъ тому причину, но вскорѣ желаніе принаровить систему новѣйшихъ историковъ къ Россіи увлекаетъ его. Онъ видитъ опять феодализмъ (называетъ его семейнымъ) и полагаетъ его необходимымъ для развитія силъ новой Россіи. Дѣло въ томъ, что въ Россіи еще не было феодализма, а были удѣлы, Князья и ихъ дружина, что Россія не окръпла и не развилась въ удѣльныя междоусобія, но напротивъ ослабъла и сдѣлалась легкою добычею Татаръ, что боярство не есть феодализмъ:

Феодализмъ — частность, Боярство — общность. Бояре жили въ городахъ при дворъ Княжескомъ, Не укръпляя своихъ помъстій, Не сосредоточиваясь въ маломъ семействъ, Не враждуя противу Королей, Не продавая своей помощи городамъ;

HO

Они были вмѣстѣ придворные и товарищи, Состивили союзы, Считались старшинствомъ, Соперничали.

Вы поняли великія достоинства Французскаго историка, поймете жъ и то, что Россія никогда ничего не имъла общаго съ остальною Европою, что исторія ея

<sup>\*)</sup> Полевой, Пушкинъ говоритъ о 2-мъ томъ «Исторіи русскаго народа.»

требуетъ другой мысли, другой формулы, чѣмъ мысли и формулы, выведенныя Гизотомъ изъ исторіи Христіанскаго Запада. Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историкъ быль бы астрономъ и событія жизни человѣческой были бы предсказаны въ календаряхъ, какъ и затмѣнія солнечныя. Но провидѣніе — не Алгебра; умъ человѣческій, по простонародному выраженію — не пророкъ, а угадчикъ. Онъвидитъ общій ходъ вещей и можетъ выводить изъ онаго глубокія предположенія, часто оправданныя временемъ, но невозможно предвидѣть ему случая. Одинъ изъ остроумныхъ людей прошлаго столѣтія предсказалъ могущество Россіи, но Наполеона никто не могъ предсказать. (Матеріалы, стр. 270).

12.

10 лътъ тому назадъ литературою занималось у насъ весьма малое число любителей. Они видъли въ ней пріятное, благородное упражненіе, но еще не отрасль промышленности: читателей было еще мало. Книжная торговля ограничивалась переводами кой-какихъ романовъ и перепечатываніемъ сонниковъ и пъсенниковъ.

Человѣкъ, имѣвшій важное вліяніе на Русское просвѣщеніе, посвятившій жизнь единственно на ученые труды, Карамзинъ первый показалъ опытъ торговыхъ оборотовъ въ литературѣ. Онъ и тутъ (какъ и во всемъ) былъ исключеніемъ изъ всего, что мы привыкли видѣть у себя.

Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление т. е. торговое. Нынф составляетъ она часть частной промышленности, покровительствуемой законами.

Изъ всъхъ родовъ литературы періодическія изданія

болъе приносятъ выгодъ и чъмъ разнообразнъе по содержанію, тъмъ болъе расходятся.

Одна «Газета», издаваемая двумя извъстными литераторами, имъя около 3,000 подписчиковъ, естественно должна имъть большое вліяніе на читающую публику, слъдственно и на книжную торговлю.

Всякій журналъ имъ́етъ право говорить мнѣніе свое о нововышедшей книгѣ столь строго, какъ угодно ему. «Газета» пользуется симъ правомъ и хорошо дѣлаетъ.

Автору осужденной книги остается ожидать рышенія читающей публики или искать управы и защиты въ другомъ журналь, но журналы чисто литературные, вмысто 3,000 подписчиковъ, имыютъ едва ли и 500 — слыдственно голосъ ихъ въ его пользу былъ бы вовсе не дыйствителенъ.

Для возстановленія равновѣсія въ литературѣ необходимъ журналъ, коего средства могли бы равняться средствамъ «Газеты.» (Матеріалы, стр. 357.)

13.

Множество словъ и выраженій, насильственнымъ образомъ введенныхъ въ употребленіе, остались и укоренились въ нашемъ языкѣ. Напримъръ: трогательный отъ слова touchant (см. справедливое о томъ разсужденіе Г. Шишкова.) Хладнокровіе. Это слово не только переводъ буквальный, но еще и ошибочный; настоящее выраженіе Французское есть Sens froid — хладномысліе, а не Sang froid. Такъ и писали это слово до самаго 18-го стольтія: Dans son assiette ordinaire. Assiette значитъ положеніе, отъ слова asseoir, но мы перевели каламбуромъ — не въ своей тарелкъ. Любезнъйшій ты не въ своей тарелкъ.

Tope oms yma.»

(Матеріалы, стр. 256.)

14.

Русское стихосложеніе.... Обращаюсь къ Русскому стихосложенію. Думаю, что современемъ мы обратимся къ бѣлому стиху. Риемъ въ Русскомъ языкѣ слишкомъ мало. Одна вызываетъ другую: пламень неминуемо тащитъ за собою камень, изъ за чувства выглядываетъ непремѣнно исмусство. Кому не надоѣли любовъ и кровь, трудной и чудной и проч.? Много говорили о настоящемъ Русскомъ стихѣ. А. Х. Востоковъ опредѣлилъ его съ большею ученостію и смѣтливостію. Вѣроятно, будущій нашъ эпическій поэтъ изберетъ его — и сдѣлаетъ народнымъ. (Изданіе 1855, VI, 110.)

15.

Многія изъ трагедій, приписываемыхъ Шекспиру, ему не принадлежать, а только имъ поправлены. Трагедія Ромео и Докульета, котя слогомъ своимъ и совершенно отдѣляется отъ извѣстныхъ его пріемовъ, но она такъ ясно входитъ въ его драматическую систему и носитъ на себѣ такъ много слѣдовъ вольной и широкой его кисти, что ее должно почесть сочиненіемъ Шекспира. Въ ней отразилась Италія, современная поэту, съ ея климатомъ, страстями, праздниками, нѣгой, сонетами, съ ея роскошнымъ языкомъ, исполненнымъ блеска и сопсеttі. Такъ понялъ Шекспиръ драматическую мѣстность. Послѣ Джюльеты, послѣ Ромео; сихъ двухъ очаровательныхъ созданій Шекспировской граціи, Меркутіо, образецъ мо-

лодаго кавалера того времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркутіо, есть замѣчательнѣйшее лицо изо всей трагедіи. Поэтъ избралъ его въ представители Итальянцевъ, бывшихъ моднымъ народомъ Европы, Французами XVI вѣка. (Матеріалы, стр. 169.)

16.

- 1) Тиберій не могъ быть доволенъ Германикомъ, оказавшимъ много слабости въ погашеніи бунта легіоновъ. Германикъ соглашается на требованія мятежниковъ, ограничиваетъ время службы, допущаетъ самовольныя казни, даже междоусобную битву. Блестящія пораженія непріятеля при Марсорскихъ селеніяхъ не заглаживаютъ столь явныхъ ошибокъ. Тиберій въ своей рѣчи старался ихъ прикрыть риторическими украшеніями; меньше хвалилъ онъ Друза, но откровеннѣе и вѣрнѣе. Счастливыя обстоятельства благопріятствовали Друзу, но сей сказалъ и много благоразумія: не склонился на требованія мятежниковъ, самъ казнилъ первыхъ возмутителей, самъ водворилъ порядокъ.
- 2) Германикъ, тщетно стараясь усмирить бунтъ легіоновъ, хотѣлъ заколоться въ глазахъ воиновъ. Его удержали. Тогда одинъ изъ нихъ подалъ свой мечъ, говоря: «Онъ вострѣе.» Это показалось, говоритъ Тацитъ, слишкомъ злобно и жестоко самимъ яростнымъ мятежникамъ.

Самоубійство было обыкновенно въ древности. Мать Мессалины сов'туетъ ей убиться. Мессалина въ нер'вшимости подноситъ ножъ то къ горлу, то къ груди, и мать ея не останавливаетъ. Сенека не препятствуетъ своей женъ Паулинъ послъдовать за нимъ и проч. Предложеніе воина есть хладнокровный вызовъ, а не неумъстная шутка.

- 3) Юлія, дочь Августа, извъстная ссылкой Овидія, умираетъ въ изгнаніи и въ нищеть, но не отъ нищенства и голода, какъ пишетъ Тацитъ. Голодомъ можно заморить въ тюрьмъ....
- 4) Иъкто Вибій Серенъ, по доносу своего сына, былъ присужденъ Римскимъ Сенатомъ къ заключенію на какомъ-то безлюдномъ островъ. Тиберій воспротивился сему ръшенію, говоря, что человъка, коему дарована жизнь, не слъдуетъ лишать способовъ къ поддержанію жизни. Слова, достойныя ума свътлаго и человъколюбиваго!

(Матеріалы, стр. 170.)

17.

Между тъмъ какъ сладкозвучный, но однообразный Ламартинъ готовилъ новыя, благочестивыя размышленія, подъ заслуженнымъ названіемъ Harmonies religieuses; между тымъ какъ важный Victor Hugo издаваль свои блестящія, хотя и натянутыя Восточныя стихотворенія (les Orientales); между тъмъ какъ бъдный скептикъ Делормъ воскресалъ въ видъ исправляющагося неофита, и строгость приличій была объявлена въ приказт по всей Французской литературт — вдругъ явился молодой поэтъ, съ книжечкой сказокъ и пъсенъ и произвелъ недоумъніе... Какъ приняли молодаго проказника? За него страшно. Кажется, видишь негодованіе журналовъ и всѣ ферулы, поднятыя на него. Ни чуть не бывало. Откровенная шалость любезнаго повъсы такъ изумила, такъ понравилась, что критика не только его не побранила, но еще сама взялась его оправдать, объявила, что можно описывать разбойниковъ и убійцъ, даже не имъя цълію объяснить, сколь не похвально это ремесло - и быть добрымъ и честнымъ человѣкомъ, что вѣроятно семейство его, читая его стихи, не станетъ раздълять ужаса нъкоторыхъ и видъть въ немъ изверга, что, однимъ словомъ, поэзія — вымыселъ и ничего съ прозаической истиной жизни общаго не имъетъ. Давно бы такъ Мм. Гг.»

#### 18.

Итальянскія и Испанскія сказки Мюссе отличаются живостію необыкновенной. Изъ нихъ Portia, кажется, имъетъ болъе всего достоинства: сцена ночнаго свиданія, картина ревнивца, постатвинаго вдругъ, разговоръ двухъ любовниковъ на моръ, все это прелесть. Драматическій очеркъ: Les marrons du feu объщаетъ Франціи романтическаго трагика. А въ повъсти Mardoche, Musset. первый изъ Французскихъ поэтовъ, умълъ схватить тонъ Байрона въ его шуточныхъ произведеніяхъ, что вовсе не шутка. Если мы будемъ понимать слова Горація: Difficile est propria communia dicere, какъ поняль ихъ Англійскій поэтъ въ эпиграфѣ къ Донъ-Жуану, то мы согласимся съ его мнѣніемъ: трудно прилично выражать обыкновенные предметы. Communia значить не обыкновенные предметы, но общіе встыль. (Діло идеть о предметахъ трагическихъ, всъмъ извъстныхъ, общихъ въ противоположность предметамъ вымышленнымъ)»....

(Матеріалы, стр., 296—298).

## 19.

Всъмъ иавъстно, что Французы народъ самый антипоэтической. Славнъйшіе представители сего остроумнаго и положительнаго народа: Монтань, Монтескье, Вольтеръ, доказали это. Монтань, путешествовавшій по Италіи, не упоминаетъ ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэль; Монтескье смъется надъ Гомеромъ; Вольтеръ, кромъ Расина и Горація, кажется, не понялъ ни одного поэта.... Если обратимъ вниманіе на критическіе результаты, обращающіеся въ народъ и принятые за литературныя аксіомы, то мы изумимся ихъ бъдности....

20.

Ламартинъ скучнѣе Юма и не имѣетъ его глубины. Не знаю признались ли они въ тощемъ однообразіи, въ вялой безцвѣтности своего Ламартина, но тому лѣтъ 10 — его ставили наравнѣ съ Байрономъ и Шекспиромъ. \*)

21.

Французскіе критики имъютъ свое понятіе о романтизмъ. Они относятъ къ нему всъ произведенія носяще на себъ печать унынія или мечтательности. Иные называютъ даже романтизмомъ неологизмъ и ошибки грамматическія. Такимъ образомъ Андрей Шенье — поэтъ, напитанный древностью, коего даже недостатки проистекаютъ отъ желанія дать французскому языку формы греческаго стихосложенія, попалъ у нихъ въ романтическіе поэты. (Матеріалы, стр. 259).

<sup>&#</sup>x27;) Это писано около 1831 г. См. Матеріалы П. В. Анненкова, стр. 297.

V.

# AHEKAOTЫ.

Славный анекдотъ объ указъ, разорванномъ княземъ Яковомъ Долгорукимъ, разсказанъ у Голикова ошибочно и не вполнъ. Долгорукій, послъ дерзкаго своего поступка, уфхалъ домой изъ сената. Государь, узнавъ обо всемъ, очень прогитвался и прітхалъ къ нему. Князь Яковъ сталъ передъ нимъ на колена и просилъ помилованія. Государь, побранивъ его, сталъ съ нимъ разсуждать о сущности разорваннаго указа. Долгорукій изложилъ Ему свое мнѣніе. «Развѣ не могъ ты тоже самое сказать, замътилъ ему Петръ, не раздирая Моего указа?» — Правда Твоя, Государь, отвъчалъ Долгорукій; но я зналь, что если я его раздеру, то уже впредь таковыхъ подписывать не станешь, жалья мою старость и усердіе. Государь съ нимъ помирился, но, прітхавъ къ Себт, приказаль Цариць, которая къ князьямъ Долорукимъ была особенно милостива, призвать князя Я чова и присовътовать ему на другой день при всемъ сенатъ просить прощенія у Государя. Князь Яковъ на чисто отказался. На другой день онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, встрътиль въ сенатъ Государя и болъе, нежели когда-нибудь, Его оспоривалъ. Петръ, видя, что съ нимъ дълать нечего, оставилъ это дело, и более о томъ уже не упоминалъ.

Digitized by Google

Кречетниковъ, по возвращении своемъ изъ Польши, позванъ былъ въ кабинетъ Императрицы. «Исполнилъ ли ты Мои приказанія?» спросила Императрица. Нътъ, Государыня, отвъчалъ Кречетниковъ. Государыня всныхнула. «Какъ нътъ?» Кречетниковъ сталъ излагать причины, недозволившія ему исполнить Высочайшія повельнія. Императрица его не слушала; въ порывъ величайшаго гнъва, Она осыпала его укоризнами и угрозами. Кречетниковъ ожидалъ своей погибели. Наконецъ Императрица умолкла и стала ходить взадъ и впередъ по комнатъ. Кречетниковъ стоялъ ни живъ, ни мертвъ. Чрезъ нъсколько минутъ, Государыня снова обратилась къ нему и сказала уже гораздо тише. «Скажите же мнъ, какія причины помѣшали вамъ исполнить Мою волю?» Кречетниковъ повторилъ свои прежнія оправданія. Екатерина, чувствуя его справедливость, но не желая признаться въ своей вспыльчивости, сказала ему съ видомъ совершенно успокоеннымъ: «Это дъло другое. Зачъмъ же ты мнѣ тотчасъ этого не сказалъ?»

Нѣкто К. Х., возвратясь изъ Парижа въ Москву, отличался невоздержностію языка и при всякомъ случаѣ язвительно поносилъ Екатерину. Императрица велѣла сказать ему черезъ фельдмаршала графа Салтыкова, что за таковые дерзости въ Парижѣ сажаютъ въ бастилію, а у насъ недавно рѣзали языки; что не будучи отъ природы жестока, она для такого бездъльника, каковъ Х., нравъ свой перемѣнять не намѣрена; однако, совѣтуетъ ему впредь быть осторожнѣе.

Когда графъ д'Артуа прівзжалъ въ Петербургъ, то Государыня приняла его самымъ ласковымъ и блистательнымъ образомъ. Онъ Ей, однако, надовлъ, и она вельма сказать дамамъ своимъ, чтобъ онъ постарались его занять. Однажды посадила она графа д'Артуа въ свою карету. Графъ Д. Ав...., капитанъ гвардіи принца, имъя право повсюду следовать за нимъ, хотълъ было състь также въ карету, но Государыня остановила его, сказавъ: Cette fois-ci c'est moi qui me charge d'être le capitaine des gardes de Mr. le c. d'Artois.

Французскіе принцы имъли большой успъхъ при всъхъ дворахъ, куда они являлись. Были, однакожъ, съ ихъ стороны нъкоторые промахи. Они сыпали деньги и дорогіе подарки. Въ Берлинъ старый князь Витгенштейнъ сказалъ Брессону, который хвастался ихъ расточительностію: «mais, mon cher Mr. Bresson, ce n'est pas convenable du tout; vos princes sont de la maison de Bourbon et non pas de la maison Rothschild.»

Потемкину доложили однажды, что нѣкто графъ Мор..., житель Флоренціи, превосходно играетъ на скрипкѣ. Потемкину захотѣлось его послушать; онъ приказалъ его выписать. Одинъ изъ адъютантовъ отправился курьеромъ въ Италію, явился къ графу Мор...., объявилъ ему приказъ свѣтлѣйшаго и предложилъ тотъ же часъ садиться въ его тележку и скакать въ Россію. Благородный виртуозъ взбѣсился и послалъ къ чорту и Петербургъ и

курьера съ его тележкою. Дълать было нечего. Но какъ явиться къ князю, не исполнивъ его приказанія? Догадливый адъютантъ отъискалъ какого-то скрипача, бъдняка не безъ таланта, и легко уговорилъ его назваться графомъ Мор...., и ъхать въ Россію. Его привезли и представили Потемкину, который остался доволенъ его игрою.

Одинъ изъ адъютантовъ Потемкина, жившій въ Москвъ и считавшійся въ отпуску, получилъ приказъ немедленно явиться къ своей должности. Родственники засуетились; не знаютъ, чему приписать требованіе свътлъйшаго. Одни боятся внезапной немилости, другіе видятъ неожиданное счастіе. Молодаго человъка снаряжаютъ наскоро въ путь. Онъ отправляется изъ Москвы, скачетъ день и ночь и пріъзжаетъ въ дагерь свътлъйшаго. Объ немътотчасъ докладываютъ. Потемкинъ приказываетъ ему явиться. Адъютантъ съ трепетомъ входитъ въ его падатку и находитъ Потемкина въ постеди, со святцами въ рукахъ. Вотъ ихъ разговоръ:

Потемкинъ.

Ты, братецъ, мой адъютантъ такой то?

Аъъютантъ.

Точно такъ, ваша свътлость.

Потемкинъ,

Правда ли, что ты святцы знаешь наивусть?

Адъютантъ.

Точно такъ.

Потемкинъ (смотря въ святцы)

Какого же святаго празднуютъ 18 мая?

Алъютантъ.

Мученика Өеодота, ваша свътлость.

Потемкинъ.

Такъ. А 29 сентября?

Адъютантъ.

Преподобнаго Куріака.

Потемкинъ.

Точно. А 5 февраля?

Алъютантъ.

Мученицы Агаеви.

Потемкинъ (закрывая святцы)

Ну, поъзжай же себъ домой.

N. N., вышедини изъ пежчихъ въ дъйствительные статскіе совътники, былъ недоволенъ обхожденіемъ князя Потемкина. «Развъ не знаетъ князь — говорилъ онъ на своемъ наръчіи \*) — что я такой же генералъ?» Это пересказали Потемкину, который сказалъ ему при первой

<sup>\*) «</sup>Хиба винъ не тямитъ того, що я такій едноралъ, якъ винъ самъ.»

встръчъ: «что ты врешь? какой ты генералъ? ты генералъ-басъ?»

(Четыре разсказа 3.... о Потемкинъ.)

1.

Потемкинъ прітхалъ со мною проститься. Я сказала ему: «Ты не повъришь, какъ я о тебъ грущу.» — А что такое? — «Не знаю, куда мнъ будетъ тебя дъвать.» — Какъ такъ? — «Ты моложе Государыни; ты ее переживешь; что тогда изъ тебя будетъ? Я знаю тебя какъ свои руки: ты никогда не согласишься быть вторымъ человъкомъ.» Потемкинъ задумался и сказалъ: «не безпокойся; я умру прежде Государыни; я умру скоро.» И предчувствіе его сбылось. Ужь я больше его не видала.

 $\mathbf{2}.$ 

Вы слыхали про Ветошкина? Это удивительно, что никто его не знаетъ. Надобно вамъ сказать, что Торжекъ былъ въ то время деревушка. Государыня сдълала изъ него порядочный городокъ. Жители торговали (не знаю, какъ это сказать: ils faisaient le commerce des grains) крупами, что ли? и привозили на баркахъ, не помню куда. Вотъ этотъ Ветошкинъ былъ прикащикомъ на этихъ баркахъ. Онъ былъ раскольникъ. Однажды онъ является къ митрополиту и проситъ объяснить ему догматы православія. Митрополитъ отвъчалъ ему, что для того нужно быть ученымъ, знать по-Гречески, по-Еврейски и, Богъ въдаетъ, что еще. Ветошкинъ уходитъ отъ него и черезъ два года является оцять. Вообразите, что въ это время успъль онъ выучиться всему этому. Онъ отрекся отъ своего раскола и принялъ истинную въру. Въ городъ только

что про него и говорили. Я жила тогда на Мойкъ, дверь объ дверь съ графомъ А. С. Срогановымъ. Ромъ жилъ у нихъ въ учителяхъ, тотъ самый, что полписалъ потомъ опредъленіе.... Онъ очень быль умный человъкъ, с'était une forte tête, un grand raisonneur; il vous eut rendu claire l'Apocalypse. Онъ у меня былъ каждый день съ своимъ питомцемъ. Я ему разсказываю про Ветошкина. «Madame, c'est impossible.» — Mon cher Mr. Rom, je vous répète ce que tout le monde me dit. Au reste si vous êtes curieux de voir Ветошкинъ chez le prince Potemkine, il y vient tous les jours. - « Madame, je n'y manquerai pas. » Ромъ отправился къ Потемкину и увидълся съ Ветошкинымъ. Онъ приходитъ ко мнъ. Hé bien, m-r? — «Madame je n'en reviens pas : c'est que véritablement c'est un savant.» Мит очень хоттлось встратить Ветошкина. И. И. Шуваловъ доставилъ мнъ случай увидътъ его въ своемъ домъ. Я застала тамъ двухъ молодыхъ раскольниковъ, съ которыми Ветошкинъ имълъ une controverse (пръніе). Ветошкинъ былъ щедушный мужчина льтъ 35. Пръніе ихъ очень меня занимало. Послѣ того за ужиномъ я сидъла противъ Ветошкина. Я спросила его, какимъ образомъ добился онъ учености. «Сначала было трудно-отвъчалъ онъ — а потомъ все легче и легче. Книги доставляли мнъ добрые люди, графъ И. И. да князь Г. А.» — Вамъ. думаю, скучно въ Торжкъ. — «Нътъ, сударыня, я живу съ моими родителями и цълый день занятъ книгами.» Потемкинъ, страстный ко всему необыкновенному наконецъ такъ полюбилъ Ветошкина, что не могъ съ нимъ разстаться. Онъ взяль его съ собою въ Молдавію, гль Ветошкинъ занемогъ тамошней лихорадкою и умеръ почти въ одно время съ княземъ. Очень странный человъкъ этотъ Ветошкинъ.

3.

Потемкинъ очень меня любилъ; не знаю, что бы онъ для меня не сдълалъ. У Машеньки была une maitresse de clavecin. Разъ она мнъ говоритъ: «Madame, je ne puis rester à Petersbourg.» — Pourquoi ça? — «Pendant l'hiver je puis donner des leçons, mais en été tout le monde est à la campagne et je ne suis pas en état de payer un équipage, ou bien de rester oisive.» — Mademoiselle, vous ne partirez pas; il faut arranger cela de manière ou d'autre. Пріъзжаетъ ко мнъ Потемкинъ. Я говорю ему: «какъ ты хочешь, Потемкинъ, а мамзель мою пристрой куда—нибудь.» — Ахъ, моя голубушка, сердечно радъ; да что для нея сдълать, право, не знаю. — Что же? черезъ нъсколько дней приписали мою мамзель къ какому-то полку и дали ей жалованье. Ныньче этого сдълать уже нельзя.

4.

Потемкинъ, сидя у меня, сказалъ мнѣ однажды: «Н. К., кочешь ты земли?» — Какія земли? — «У меня тамъ есть въ Крыму». — Зачѣмъ мнѣ брать у тебя земли, къ какой стати? — «Разумѣется, Государыня подаритъ, а я только ей скажу.» — Сдѣлай одолженіе. — Я поговорила объ этомъ съ Т., который мнѣ сказалъ: «спросите у князя планы, а я вамъ выберу земли.» Такъ и сдѣлалось. Проходитъ годъ, мнѣ приносятъ 80 рублей. «Откуда, батюшки?» — Съ вашихъ новыхъ земель; тамъ ходятъ стада, и за это вотъ вамъ деньги.—«Спасибо, батюшки.» Проходитъ еще годъ, другой, Т. говоритъ мнѣ: «что же вы не думаете о заселеніи вашихъ земель? Десятъ лѣтъ пройдетъ, такъ худо будетъ: вы заплатите большой

штрафъ.» — Да что же мит дълать? — «Напишите вашему батющит письмо: онъ не откажетъ вамъ дать крестъянъ на заселеніе.» Я такъ и сдълала: батющка пожаловалъ мит 300 душть; я ихъ поселила; на другой годъ они вст разбъжались, не знаю отчего. Въ то время сватался К. за Машу. Я ему и сказала: «возьми пожалуста мои крымскія земли, мит съ ними только что хлопоты.» Что же? Эти земли давали послъ К. 50,000 рублей доходу. Я очень была рада.

Когда Пугачевъ сидълъ на Мъновомъ дворъ, праздные Москвичи, между объдомъ и вечеромъ, заъзжали на него поглядъть подхватить какое-нибудь отъ него слово, которое спъшили потомъ развозить по городу. Однажды сидълъ онъ задумавшись. Посътители молча окружили его, ожидая, чтобъ онъ заговорилъ. Пугачевъ сказалъ: «извъстно по преданіямъ, что Петръ I, во время Персидскаго похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалект, нарочно къ ней потхалъ и велтлъ разметать курганъ, дабы увидъть хоть его кости....» Всъмъ извъстно, что Разинъ былъ четвертованъ и сожженъ въ Москвъ. Тъмъ не менъе сказка замъчательна, особенно въ устахъ Пугачева. Въ другой разъ нѣкто \*\*\*, Симбирскій дворянинъ, бъжавшій отъ него, прітхалъ на него посмотръть и, видя его кръпко привинченнаго къ цъпи, сталъ осыпать его укоризнами. \*\*\* былъ очень дуренъ лицемъ. къ тому же и безъ носу. Пугачевъ, на него посмотръвъ, сказаль: «правда, много перевышаль я вашей братіи, но такой гнусной образины, признаюсь, не видываль.»

Денисъ Давыдовъ явился однажды въ авангардъ къкнязю Багратіону и сказалъ: «главнокомандующій приказалъ доложить вашему сіятельству, что непріятель у насъ на носу, и проситъ васъ немедленно отступить.» Багратіонъ \*) отвѣчалъ: — непріятель у насъ на носу? на чьемъ? если на твоемъ, такъ онъ близко; а коли на моемъ, такъ мы успѣемъ еще отобѣдать.

Генералъ Р. былъ насмъщливъ и желченъ. Во время Турецкой войны, объдая у главнокомандующаго гр. К., онъ замѣтилъ, что кандиторъ вздумалъ выставить вензель на крыльяхъ мельницы изъ сахара, и сказалъ какую-то колкую шутку. Въ тотъ же день Р. былъ высланъ изъ главной квартиры. Онъ сказывалъ мнъ, что К. былъ трусъ и не могъ хладнокравно слышать ядра; однако, подъ какою-то кръпостію онъ видълъ К., вдавшагося въ опасность. Одинъ изъ нашихъ генераловъ, не пользующійся блистательною славой, въ 1812 году взяль ньсколько пушекъ, брошенныхъ непріятелемъ, и выпросилъ себъ за то награждение. Встрътясь съ г. Р. и боясь его шутокъ, чтобы ихъ предупредить, онъ бросился было его обнимать: Р. отступилъ и сказалъ ему съ улыбкою: «кажется, ваше превосходительство принимаете меня за пушку безъ прикрытія.»

Херасковъ очень уважалъ Кострова и предпочиталъ его талантъ своему собственному. Это приноситъ боль-

<sup>\*)</sup> Можетъ-быть, не всъмъ извъстно, что у князя Багратіона былъ очень большой носъ.

ку и, дълая ему разыве вопросы, повелъ съ собою по лагерю, который между тъмъ проснулся. Бъдный майоръ быль въ отчаянии. Фельдмаршалъ, разгуливая такимъ образомъ, возвратился въ свою ставку, гдт уже вся свита ожидала его. Майоръ, умирая отъ стыда, очутился посреди генераловъ, одътыхъ по всей формъ. Румянцевъ, тъмъ еще недовольный, имълъ жестокость напоить его чаемъ и потомъ уже отпустилъ, не сдълавъ никакого замъчания.

Нѣкто, отставной мичманъ, будучи еще ребенкомъ, представленъ былъ Петру I въ числѣ дворянъ, присланныхъ на службу. Государь открылъ ему лобъ, взглянулъ въ лице и сказалъ: «Ну! этотъ плохъ. Однако, записать его во флотъ. До мичмановъ авось дослужится.» Старикълюбилъ разсказывать этотъ анекдотъ и всегда прибавлялъ: «Таковъ былъ пророкъ, что и въ мичманы-то поналъ я только при отставкъ!»

Всемъ известны слова Петра Ввликаго, когда представили ему двенадцатилетняго школьника Василія Тредья-ковскаго: вычный труженикт! Какой взглядъ! какая точность въ определеніи! Въ самомъ деле, что былъ Тредьяковскій, какъ не вечный труженикъ?

Графъ Самойловъ получилъ Георгія на шею въ чинъ полковника. Однажды во дворцъ Государыня замътила его,

заслоненнаго толпою генераловъ и придворныхъ. «Графъ Александръ Николаевичъ» — сказала Она ему — «ваше мъсто здъсь впереди, какъ и на войнъ.»

Государыня Екатерина II говаривала: «Когда хочу заняться какимъ-нибудь новымъ установленіемъ, я приказываю порыться въ архивахъ и отыскать, не говорено яи было уже о томъ при Петръ Великомъ, — и почти всегда открывается, что предполагаемое дъло было уже имъ обдумано.»

Петръ I говаривалъ: «Несчастія бояться — счастья не видать.»

Любимый изъ племянниковъ князя Потемкина былъ покойный Н. Н. Раевскій. Потемкинъ для него написалъ нъсколько наставленій; Н. Н. ихъ потерялъ и помнилъ только первыя строки: Во-первыхъ, старайся испытать, не труст ли ты; если ньть, то укрыпляй врожеденную смылость частымь обхождениемь съ непріятелемь. VI.

## HYTEMECTBIE BY AP3PYMY

во время похода 1829 года.

## предисловіе.

Недавно попалась мить въ руки книга, напечатанная въ Парижть въ прошломъ 1834 году подъ названіемъ: Voyages en Orient entrepris par ordre du gouvernement français. Авторъ, по своему описывая походъ 1829 года, оканчиваетъ свои разсужденія слѣдующими словами:

Un poëte distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin, non le sujet d'un poëme, mais celui d'une satyre.

Изъ поэтовъ, бывшихъ въ Турецкомъ походъ, зналъ я только объ А. С. Хомяковъ и объ А. Н. Муравьевъ. Оба находились въ арміи графа Дибича. Первый написалъ въ то время нъсколько прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній, второй обдумывалъ свое «Путешествіе къ Святымъ Мъстамъ», произведшее столь сильное впе-

чатльніе. По я не читаль никакой сатиры на Арэрумскій похоль.

Никакъ бы я не могъ подумать, что дъло здѣсь идетъ обо мнѣ, если бы въ той самой книгѣ не нашелъ я своего имени между именами генераловъ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса. Parmi les chefs qui la cammandaient (l'armée du Prince Paskéwitch) on distinguait le Général Mouravief.... le Prince Georgien Tsitsevaze.... le Prince Arménien Beboutof.... le Prince Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin — M. Pouchkine... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes.

Признаюсь: эти строки Французскаго путешественника, не смотря на лестные эпитеты, были мить гораздо досаднъе, нежели брань русскихъ журналовъ. Искать вдожновенія всегда казалось мнт смішной и неліпой причудою; вдохновенія не сыщешь; оно само должно найти поэта. Прітхать на войну съ темъ, чтобъ воспъвать будущіе подвиги, было бы для меня съ одной стороны слишкомъ самолюбиво, а съ другой слишкомъ непристойно. Я не вмъщиваюсь въ военныя сужденія. Это не мое дело. Можетъ быть, смелый переходъ черезъ Соганъ-Лу, движеніе, коимъ Графъ Паскевичъ отръзалъ Сераскира отъ Османъ-паши, поражение двухъ непріятельских корпусовъ въ теченіе однихъ сутокъ, быстрый походъ къ Арэруму - все это, увънчанное полнымъ успъхомъ, можетъ быть, и чрезвычайно достойно посміянія въ глазахъ военных влюдей (каковы, ... напримъръ, г. купеческій консуль Фонталье, авторъ Путешествія на Востокъ), но я устыдился бы писать сатиры на прославленнаго полководца, ласново принявшаго женя подъ сънь своего шатра и находившаго время посреди

тую честь и его сердцу и его вкусу. Костровъ нъсколько времени жилъ у Хераскова, который не давалъ ему напиваться. Это наскучило Кострову. Онъ однажды пропалъ. Его бросились искать по всей Москвъ и не нашли. Вдругъ Херасковъ получаетъ отъ него письмо изъ Казани. Костровъ благодарилъ его за всъ его милости, «но, писалъ поэтъ, воля для меня всего дороже.»

Костровъ быль отъ Императрицы Екатерины наименованъ университетским стихотворцем и въ семъ званіи получаль 1,500 рублей жалованья.

Когда наступали торжественные дни, Кострова искали по всему городу для сочиненія стиховъ и находили обыкновенно въ кабакъ или у дьячка, великаго пьяницы, съ которымъ былъ онъ въ тъсной дружбъ.

Однажды въ университетъ сдълался шумъ. Студенты, недовольные своимъ столомъ, разбили нъсколько тарелокъ и швыркнули въ эконома нъсколькими пирогами. Начальники, разбирая это дъло, въ числъ бунтовщиковъ нашли баккалавра Ермила Кострова. Всъ очень изумились. Костровъ былъ нрава самаго кроткаго, да ужъ и не въ такихъ лътахъ, чтобъ бить тарелки и швырять пирогами. Его позвали въ конференцію. «Помилуй, Ермилъ Ивановичъ, сказалъ ему ректоръ, ты—то какъ сюда попался?»—«Изъ состраданія къ человъчеству», отвъчалъ добрый Костровъ.

Никто такъ не умълъ сердить Сумарокова, какъ Барковъ. Сумароковъ очень уважалъ Баркова, какъ ученаго и остраго критика, и всегда требовалъ его мнънія касательно своихъ сочиненій. Барковъ, который обыкновенно его не баловалъ, прійдя однажды къ Сумарокову, сказалъ ему: «Сумароковъ великій человінть! Сумароковъ первый Русскій стихотворець!» Обрадованный Сумароковъ вельнь тотчасъ подать ему водки, а Баркову только того и хотілось. Онъ напился. Выходя, сказаль онъ ему: «нітть, Александръ Петровичь, я тебі солгаль: первый-то русскій стихотворець — я, второй Ломоносовь, а ты толькочто третій.» Сумароковъ чуть его не зарізаль.

 $\mathcal{A}^{***}$  однажды вызваль на дуэль  $\mathbf{b}^{***}$ .  $\mathbf{b}^{***}$  отказался, сказавъ: «скажите  $\mathcal{A}^{***}$ , что я на своемъ въку видъль болье крови, нежели онъ чернилъ.»

Сатирикъ М\*\*\* пришелъ однажды къ Гнѣдичу пьявый, по своему обыкновенію, оборванный и растрепанный. Гнѣдичъ принялся увѣщевать его. Растроганный М\*\*\* заплакалъ и, указывая на небо, сказалъ: «тамъ найду я награду за всѣ мои страданія....» — Братецъ, возразилъ ему Гнѣдичъ, посмотри на себя въ зеркало: пустятъ ли тебя туда?

У Крылова надъ диваномъ (гдъ онъ обыкновенно сиживалъ), сорвавшись съ одного гвоздика, висъла наискось по стънъ большая картина въ тяжелой рамъ. Кто-то ему далъ замътить, что и остальной гвоздь, на которомъ она еще держалась, не проченъ, и что картина когда-нибудь можетъ упасть и убить его. «Нътъ», отвъчалъ Крыловъ, «уголъ рамы долженъ будетъ въ такомъ случать непре-

мѣнно описать косвенную линію и миновать мою голову.»

На Потемкина часто находила хандра. Онъ по цълымъ суткамъ сидълъ одинъ, никого къ себъ не пуская, въ совершенномъ бездъйствіи. Однажды, когда былъ онъ въ такомъ состояніи, множество накопилось бумагъ, требовавшихъ немедленнаго его разрѣшенія; но никто не сићаъ къ нему войти съ докладомъ. Молодой чиновникъ, по имени Пътушковъ, подслушавъ толки, вызвался представить нужныя бумаги князю для подписи. Ему поручили ихъ съ охотою и съ нетерпъніемъ ожидали, что изъ этого будетъ. Пътушковъ съ бумагами вошелъ прямо въ кабинетъ. Потемкинъ сидълъ въ халатъ, босой, нечесаный, грызя ногти въ задумчивости. Пттушковъ смтьло объяснилъ ему въ чемъ дъло и положилъ предъ нимъ бумаги. Потемкинъ, молча, взялъ перо и подписалъ ихъ одну за другою. Пътушковъ поклонился и вышелъ въ переднюю съ торжествующимъ лицемъ. «Подписалъ!»... Вст къ нему кинулись, глядять: вст бумаги въ самомъ ды подписаны. Пътушкова поздравляють. «Молодецъ! нечего сказать. » Но кто-то всматривается въ подпись что-же? На всъхъ бумагахъ вмъсто: князь Потемкинъ -подписано Пътушковъ, Пътушковъ, Пътушковъ....

Надмънный въ сношеніяхъ своихъ съ вельможами, Потемкинъ былъ снисходителенъ къ низшимъ. Однажды ночью онъ проснулся и началъ звонить. Никто не шелъ. Потемкинъ соскочилъ съ постели, отворилъ дверь и увидѣлъ ординарца своего, спящаго въ креслахъ. Потемкинъ сбросилъ съ себя туфли и босой прошелъ въ передиюю тихонько, чтобъ не разбудить молодаго офицера.

Молодой Ш. какъ-то напроказилъ. Князь Б. собирался пожаловаться на него самой Государынъ. Родня перепугалась. Кинулись къ князю Потемкину, прося его заступиться за молодаго человъка. Потемкинъ велълъ III. быть на другой день у него и прибавиль: «да сказать ему, чтобъ онъ со мною былъ посмълъе.» — Ш. явился въ назначенное время. Потемкинъ вышелъ изъ кабинета въ обыкновенномъ своемъ нарядъ, не сказалъ никому ни слова и сълъ играть въ карты. Въ это время пріъзжаетъ князь Б. Потемкинъ принимаетъ его какъ нельзя хуже и продолжаетъ играть. Вдругъ онъ подзываетъ къ себъ Ш. «Скажи, братъ» — говоритъ Потемкинъ, показывая ему свои карты — «какъ мнъ тутъ сыграть?» — Да мнъ какое дъло, ваша свътлость — отвъчалъ ему Ш. — играйте какъ умфете! «Ахъ, мой батюшка» — возразилъ Потемкинъ-«и слова нельзя тебъ сказать; ужъ и разсердился!» Услыша таковый разговоръ, князь Б. раздумалъ жаловаться.

Графъ Румянцевъ однажды рано утромъ расхаживалъ по своему лагерю. Какой-то майоръ въ шлафрокъ и въ колпакъ стоялъ передъ своею палаткою и въ утренней темнотъ не узналъ приближающагося фельдмаршала, пока не увидълъ его передъ собою лицемъ къ лицу. Майоръ хотълъ-было скрыться, но Румянцевъ взялъ его подъ ру-

своихъ великихъ заботъ оказывать мит лестное вниманіе. Человтять, не имтющій нужды въ покровительствт сильныхъ, дорожитъ ихъ радушіемъ и гостепріимствомъ, ибо инаго отъ нихъ не можетъ и требовать. Обвиненіе въ неблагодарности не должно быть оставлено безъ возраженія, какъ ничтожная критика или литературная брань. Вотъ почему ртшился я напечатать это предисловіе и выдать свои путевыя записки, какъ все, что мною было написано о походт 1829 года.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Степи. — Калмыцкая кибитка. — Кавказскія воды. — Военная Грузинская дорога. — Владикавказъ. — Осетинскія похороны. — Терекъ. — Даріальское ущеліе. — Переъздъ чрезъ сиъговыя горы. — Первый взглядъ на Грузію. — Водопроводы. — Хозревъ-мирза. — Душетскій городничій.

.... Изъ Москвы поъхалъ я на Калугу, Бълевъ и Орелъ и сдълалъ такимъ образомъ двъсти верстъ лишнихъ, за то увидълъ \*\*\*.

.... Мнѣ предстоялъ путь черезъ Курскъ и Харьковъ, но я своротилъ на прямую Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошимъ объдомъ въ Курскомъ трактиръ (что не бездълица въ нашихъ путешествіяхъ) и не любопытствуя посътить \*\*\*.

До Ельца дороги ужасны. Нѣсколько разъ коляска моя вязла въ грязи, достойной грязи Одесской. Мнѣ случалось въ сутки проѣхать не болѣе пятидесяти верстъ. Наконецъ увидѣлъ я Воронежскія степи и свободно покатился по зеленой равнинѣ. Въ Новочеркаскѣ нашелъ я графа

 также въ Тифлисъ, и мы согласились путешествовать вибств.

Переходъ отъ Европы къ Азіи дѣлается часъ отъ часу чувствительнѣе: лѣса исчезають, холмы сглаживаются, трава густѣетъ и являетъ большую силу растительности; показываются птицы, невѣдомыя въ нашихъ лѣсахъ; орлы сидятъ на кочкахъ, означающихъ большую дорогу, какъ будто на стражѣ, и гордо смотрятъ на путешественника. Калмыки располагаются около станціонныхъ хатъ. У кибитокъ ихъ пасутся уродливыя, косматыя козы, знакомыя вамъ по прекраснымъ рисункамъ Орловскаго.

На-дняхъ постилъ я Калмыцкую кибитку (клттчатный плетень, обтянутый бълымъ войлокомъ). Все семейство собиралось завтракать; котель варился посрединь, и дымъ выходилъ въ отверстіе, сдъланное въ верху кибитки. Молодая Калмычка, собою очень не дурная, шила, куря табакъ. Я сълъ подлъ нел. «Какъ тебя зовутъ?» — \*\*\* — «Сколько тебъ лътъ?» — Десять и восемь. — «Что ты шьешь?» — Портка. — «Кому?» — Себя. Она подала мнъ свою трубку и стала завтракать. Въ котлъ варился чай съ бараньимъ жиромъ и солью. Она предложила мнъ свой ковшикъ. Я не хотълъ отказаться и хлебнулъ, стараясь не перевести духа. Не думая, чтобы другая народная кухня могла произвести что нибудь гаже. Я попросилъ чемъ нибудь забеть. Мне дали кусочикъ сушеной кобылятины; я быль и тому радь. Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскоръе выбрался изъ кибитки и поъхалъ отъ степной Цирцеи.

Въ Ставрополъ увидълъ я на краю неба облака, поразившія мнъ взоры ровно за десять льтъ. Они были все тъ же, все на томъ же мъстъ. Это — снъжныя вершины Кавказской цъпп.

Изъ Георгіевска я затхалъ на Горячія воды. Здесь нашель я большую перемѣну. Въ мое время ванны находились въ лачужкахъ, наскоро построенныхъ. Источники, большею частію въ первобытномъ своемъ видѣ, били, дымились и стекали съ горъ по разнымъ направленіямъ, оставляя по себѣ бѣлые и красноватые слѣды. Мы черпали кипучую воду ковшикомъ изъ коры или дномъ разбитой бутылки. Нынче выстроены великолѣпные ванны и дома. Бульваръ, обсаженный липками, проведенъ по склоиенію Машука. Вездѣ чистенькія дорожки, зеленыя лавочки, правильные цвѣтники, мостики, павильоны. Ключи обдѣланы, выложены камнемъ; на стѣнахъ ваннъ прибиты предписанія отъ полиціи; воздѣ порядокъ, чистота, красивость....

Признаюсь, Кавказкія воды представляють нынт болье удобностей; но мнт было жаль ихъ прежняго, дикаго состоянія; мнт было жаль крутыхъ каменныхъ тропинокъ, кустарниковъ и неогороженныхъ пропастей, надъ которыми, бывало, я карабкался. Съ грустью оставилъ я воды и отправился обратно въ Георгіевскъ. Скоро настала ночь. Чистое небо усталось милліонами звтадъ; я талъ берегомъ Подкумка. Здто, бывало, сиживалъ со мною А. Р., прислушиваясь къ мелодіи водъ. Величавый Бешту чернте и чернте рисовался въ отдаленіи, окруженный горами, своими вассалами, и наконецъ исчезъ во мракт...

На другой день мы отправились далъе и прибыли въ Екатериноградъ, бывшій нъкогда намъстническимъ городомъ.

Съ Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый трактъ прекращается. Нанимаютъ лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачій и пъхотный и одна пушка. Почта отправляется два раза въ недълю, и пробажіе къ ней присоединяются: это называется оказівй. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро въ 9 часовъ мы были готовы отправиться въ путь. На сборномъ мъстъ соединился весь караванъ, состоявшій изъ пятисотъ человікъ или около. Пробили въ барабанъ. Мы тронулись. Впередъ повхала пушка, окруженная пъхотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдатокъ, переъзжающихъ изъ одной крѣпости въ другую; за нами заскрыпѣлъ обозъ двуколесныхъ аробъ. По сторонамъ бъжали конскіе табуны и стада воловъ. Около нихъ скакали Нагайскіе проводники въ буркахъ и съ арканами. Все это сначала мнъ очень нравилось, но скоро надобло. Пушка бхала шагомъ, фитиль курился, и солдаты раскуривали имъ трубки. Медленность нашего похода, (въ первый день мы прошли только пятнадцать версть), несносная жара, недостатокъ припасовъ, безпокойные ночлеги, наконецъ безпрерывный скрыпъ Нагайскихъ аробъ выводили меня изъ терпънія. Татаре тщеславятся этимъ скрыпомъ, говоря, что они разъезжаютъ какъ честные люди, неимеюще нужды укрываться. На сей разъ пріятнье было бы мнь путешествовать не въ столь почетномъ обществъ. Лорога довольно однообразная: равнина, по сторонамъ холмы. На краю неба - вершины Кавказа, каждый день являющіяся выше и выше. Кръпости, достаточныя для здъшняго. края, со рвомъ, который каждый изъ насъ перепрыгнулъ бы въ старину не разбъгаясь, съ пушками, не стрълявшими со временъ графа Гудовича, съ валомъ, по которому бродитъ гарнизонъ курицъ и гусей. Въ крѣпостяхъ нъсколько лачужекъ, гдъ съ трудомъ можно достать десятокъ яицъ и кислаго молока.

Первое замъчательное мъсто есть кръпость Минаретъ,

Приближаясь къ ней, нашъ караванъ ѣхалъ по прелестной долинъ, между курганами, обросшими липой и чинаромъ. Это могилы нъсколькихъ тысячь умершихъ чумою. Пестрылись цвыты, порожденные зараженнымы пепломы. Справа сіялъ снѣжный Кавказъ; впереди возвышалась огромная, лѣсистая гора, за нею находилась крѣпость: кругомъ ея видны слъды раззореннаго аула, называвшагося Татартубомъ и бывшаго некогда главнымъ въ Большой Кабардъ. Легкій, одинокій минаретъ свидътельствует в о бытім исчезнувшаго селенія. Онъ стройно возвышается между грудами камней, на берегу изсохшаго потока. Внутренняя лъстница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, съ которой уже не раздается голосъ Муллы. Тамъ нашелъ я нъсколько неизвъстныхъ именъ, нацарапанныхъ на кирпичахъ славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сдѣлалась живописна. Горы тянулись надъ нами. На ихъ вершинахъ ползали чуть видныя стада и казались насѣкомыми. Мы различили и пастуха, быть можетъ, Русскаго, нѣкогда взятаго въ плѣнъ и состарѣвшагося въ неволѣ. Мы встрѣтили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробныхъ памятника стояли на краю дороги. Тамъ, по обычаю Черкесовъ, похоронены ихъ наѣздники. Татарская надпись, изображеніе шашки, танга, изсѣченныя на камнѣ, оставлены хищнымъ внукамъ въ память хищнаго предка.

Черкесы насъ ненавидятъ. Мы вытъснили ихъ изъ привольныхъ пастбищъ; аулы ихъ раззорены, цълыя племена уничтожены. Они часъ отъ часу далъе углубляются въ горы и оттуда направляютъ свои набъги. Дружба мирныхъ Черкесовъ ненадежна: они всегда готовы помочь буйнымъ своимъ единоплеменникамъ. Духъ

Digitized by Google

дикаго ихъ рыцарства замътно упалъ. Они ръдко нападаютъ въ равномъ числѣ на казаковъ, никогда на пѣхоту, и бъгутъ, завидя пушку. За то никогда не пропустятъ случая напасть на слабый отрядъ или на беззащитнаго. Почти нътъ никакого способа ихъ усмирить, пока ихъ не обезоружать, какъ обезоружили Крымскихъ Татаръ, что чрезвычайно трудно исполнить, по причинъ господствующихъ между ними наслъдственныхъ распрей и мщенія крови. Кинжаль и шашка суть члены ихъ тела, и младенецъ начинаетъ владъть ими прежде, нежели леиетать. У нихъ убійство — простое тълодвиженіе. Плънниковъ они сохраняютъ въ надеждъ на выкупъ, но обходятся съ ними съ ужаснымъ безчеловъчіемъ, заставляють работать сверхъ силь, кормять сырымъ тестомъ, быотъ, когда вздумается, и приставляютъ къ нимъ для стражи своихъ мальчишекъ, которые за одно слово вправъ ихъ изрубить своими дътскими шашками. Недавно поймали мирнаго Черкеса, выстрълившаго въ солдата. Онъ оправдывался тъмъ, что ружье его слишкомъ долго было заряжено. Что делать съ таковымъ народомъ? Должно, однакожъ, надъяться, что пріобрътеніе восточнаго края Чернаго Моря, отръзавъ Черкесовъ отъ торговли съ Турціей, принудить ихъ съ нами сблизиться. Вліяніе роскоши можетъ благопріятствовать ихъ укрощенію: самоваръ былъ бы важнымъ нововведеніемъ. Есть средство болъе сильное, болъе нравственное, болъе сообразное съ просвъщениемъ нашего въка: проповъдание Евангелія. Черкесы очень недавно приняли Магометанскую въру. Они были увлечены деятельнымъ фанатизмомъ апостоловъ Корана, между коими отличался Мансуръ, человъкъ необыкновенный, долго возмущавшій Кавказъ противу Русскаго владычества, наконецъ схваченный нами

и умершій въ Соловецкомъ монастырѣ. Кавказъ ожидаетъ Христіанскихъ миссіонеровъ. Но тщетно въ замѣну слова живаго выливать мертвыя буквы и посылать нѣмыя книги людямъ, не знающимъ грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежняго Капъ-кая, преддверія горъ. Онъ окруженъ Осетинскими аулами. Я постиль одинъ изъ нихъ и попалъ на похороны. Около сакли толпился народъ. На дворъ стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершаго съъзжались со всъхъ сторонъ и съ громкимъ плачемъ шли въ саклю, ударяя себя кулаками въ лобъ. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на буркъ....

.... like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him,

положили его на арбу. Одинъ изъ гостей взялъ ружье покойника, сдулъ съ полки порохъ и положилъ его подлѣ тѣла. Волы тронулись. Гости поѣхали слѣдомъ. Тѣло должно было быть похоронено въ горахъ, верстахъ въ тридцати отъ аула. Къ сожалѣнію, никто не могъ объяснить мнѣ сихъ обрядовъ.

Осетинцы самое бѣдное племя изъ народовъ, обитающихъ на Кавказѣ; женщины ихъ прекрасны и, какъ сышно, очень благосклонны къ путешественникамъ. У воротъ крѣпости встрѣтилъ я жену и дочь заключеннаго Осетинца. Онѣ несли ему обѣдъ. Обѣ казались спокойны и смѣлы; однакожъ, при моемъ приближеніи обѣ потупили головы и закрылись своими изодранными чадрами. Въ крѣпости видѣлъ я Черкесскихъ аманатовъ, рѣзвыхъ и красивыхъ мальчиковъ. Они поминутно проказятъ, и бѣгаютъ изъ крѣпости.

Пушка оставила насъ. Мы отправились съ пъхотой и

казаками. Кавказъ насъ принялъ въ свое святилище. Мы услышали глухой шумъ и увидъли Терекъ, разливающійся по разнымъ направленіямъ. Мы потхали по его лѣвому берегу. Шумныя волны его приводятъ въ движеніе колеса низенькихъ Осетинскихъ мельницъ, похожихъ на собачьи кануры. Чъмъ далъе углублялись мы въ горы, тъмъ уже становилось ущеле. Стъсненный Терекъ съ ревомъ бросаетъ свои мутныя волны чрезъ утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его теченія. Каменныя подошвы горъ обточены его волнами. Я шелъ пъшкомъ и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестію природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черныхъ вершинъ: Графъ П. и Ш., смотря на Терекъ, вспоминали Иматру и отдавали преимущество ръкъ, на Съверъ гремящей. Но я ни съ чемъ не могъ сравнить мне предстоявшаго эрелища.

Не доходя до Ларса, я отсталь отъ конвоя, засмотръвшись на огромныя скалы, между коими хлещетъ Терекъ
съ яростію неизъяснимой. Вдругъ бѣжитъ ко мнѣ солдатъ, крича издали: не останавливайтесь, В. Б., убыоть!
Это предостереженіе съ непривычки показалось мнѣ чрезвычайно страннымъ. Дѣло въ томъ, что Осетинскіе разбойники, безопасные въ этомъ узкомъ мѣстѣ, стрѣляютъ
черезъ Терекъ въ путешественниковъ. Наканунѣ нашего
мерехода, они напали такимъ образомъ на генерала Бековича, проскакавшаго сквозь ихъ выстрѣлы. На скалѣ
видны развалины какого-то замка: онѣ облѣплены саклями мирныхъ Осетинцевъ, какъ будто гнѣздами ласточекъ.

Въ Ларсъ остановились мы ночевать. Тутъ нашли мы путешественника Француза, который напугалъ насъ предстоящею дорогой. Онъ совътовалъ намъ бросить

экипажи въ Коби и тхать верхомъ. Съ нимъ выпили мы въ первый разъ Кахетинскаго вина изъ вонючаго бурованія Иліады:

«И въ козінхъ мъхахъ вино, отраду нашу!»

Здъсь нашелъ я измаранный списокъ *Кавказскаго Плънника* и, признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено върно.

На другой день поутру отправились мы далѣе. Турецкіе плѣнники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, имъ выдаваемую. Они никакъ не могли привыкнуть къ Русскому черному хлѣбу. Это напоминало мнѣ слова моего пріятеля Ш. по возвращеніи его изъ Парижа: «Худо, братъ, жить въ Парижѣ: ѣсть нечего; чернаго хлѣба не допросишься!»

Въ семи верстахъ отъ Ларса находится Даріальскій постъ. Ущелье носить то же имя. Скалы съ объихъ сторонъ стоятъ паралельными стънами. Здъсь такъ узко, пишетъ одинъ путешественникъ, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тъсноту. Клочекъ неба, какъ лента, синъетъ надъ вашей головою. Ручьи, падающе съ горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мнт похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. Къ тому же и ущелье освъщено совершенно въ его вкусъ. Въ иныхъ мъстахъ Терекъ подмываетъ самую подошву скаль, и на дорогь, въ видь плотины, навалены каменья. Недалеко отъ поста мостикъ смѣло переброшенъ черезъ ръку. На немъ стоишь, какъ на мельницѣ. Мостикъ весь такъ и трясется, а Терекъ шумить, какъ колеса, движущія жерновь. Противь Даріала, на крутой скаль, видны развалины крыпости. Преданіе

гласитъ, что въ ней скрывалась какая-то царица Дарія, давшая имя свое ущелію: сказка. Даріалъ на древнемъ Персидскомъ языкъ значитъ ворота. По свидътельству Плинія, Кавказскія врата, ошибочно называемыя Каспійскими, находились здъсь. Ущеліе замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными жельзомъ. Подъ ними, пишетъ Плиній, течетъ ръка Диріодорисъ. Тутъ была воздвигнута и кръпость для удержанія набъговъ дикихъ племенъ, и проч. (См. Путешествіе графа И. Потоцкаго, коего ученыя изысканія столь же занимательны, какъ и Испанскіе романы.)

Изъ Даріала отправились мы къ Казбеку. Мы увидѣли "Троицкіл ворота (арка, образованная въ скалѣ взрывомъ пороха); подъ ними шла нѣкогда дорога, а нынѣ протекаетъ Терекъ, часто мѣняющій свое русло.

Недалеко отъ селенія Казбекъ, перевхали мы чрезъ Бъшеную Балку, оврагъ, во время сильныхъ дождей превращающійся въ яростный потокъ. Онъ въ это время быль совершенно сухъ и громокъ однимъ своимъ именемъ.

Деревня Казбекъ находится у подошвы горы Казбекъ и принадлежитъ князю Казбеку. Князь, мужчина лѣтъ сорока-пяти, ростомъ выше преображенскаго флигельмана. Мы нашли его въ духанѣ (такъ называются Грузинскія харчевни, которыя гораздо бѣднѣе и нечище Русскихъ). Въ дверяхъ лежалъ пузастый бурдюкъ (воловій мѣхъ), растопыря свои четыре ноги. Великанъ тянулъ изъ него чихирь и сдѣлалъ мнѣ нѣсколько вопросовъ, на которые отвѣчалъ я съ почтеніемъ, подобаемымъ его званію и росту. Мы разстались большими пріятелями.

Скоро притупляются впечатлінія. Едва прошли сутки, и уже ревъ Терека и его безобразные водопады, уже

утесы и пропасти не привлекали моего вниманія. Нетерпѣніе доѣхать до Тифлиса исключительно овладѣло мною. Я столь же равнодушно ѣхалъ мимо Казбека, какъ нѣкогда плылъ мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мѣшала мнѣ видѣть его снѣговую груду, по выраженію поэта, подпирающую небосклонъ.

Ждали Персидскаго принца. Въ нъкоторомъ разстояніи отъ Казбека попались намъ навстръчу нъсколько колясокъ и затруднили узкую дорогу. Покамъстъ экипажи разъезжались, конвойный офицеръ объявилъ намъ, что онъ провожаетъ придворнаго Персидскаго поэта, и, по моему желанію, представиль меня Фазиль-Хану. Я, съ помощію переводчика, началъ было высокопарное восточное привътствіе, но какъ же мнъ стало совъстно, когда Фазиль-ханъ отвѣчалъ на мою неумѣстную затѣйливость простою, умной учтивостію порядочнаго человѣка! «Онъ надъялся увидъть меня въ Петербургъ; онъ жалълъ, что знакомство наше будетъ непродолжительно», и проч. Со стыдомъ принужденъ я быль оставить важно-шутливый тонъ и сътхалъ на обыкновенныя Европейскія фразы. Вотъ урокъ нашей Русской насмѣшливости. Впередъ не стану судить о человъкъ по его бараньей попахъ \*) и по крашеннымъ ногтямъ.

Постъ Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрезъ которую предстоялъ намъ переходъ. Мы тутъ остановились ночевать и стали думать, какимъ бы образомъ совершить сей ужасный подвигъ: състь ли, бросивъ экипажи, на казачьихъ лошадей, или послать за Осетинскими волами? На всякой случай, я написалъ отъ имени всего нашего каравана оффиціальную просьбу къ

<sup>\*)</sup> Такъ называются Персидскія шапки.

Г. Ч\*\*\*, начальствующему въ здѣшней сторонѣ, и мы легли спать въ ожиданіи подводъ.

На другой день около 12 часовъ услышали мы шумъ, крики, и увидѣли зрѣлище необыкновенное: осмнадцать паръ тощихъ, малорослыхъ воловъ, понуждаемыхъ толпою полу-нагихъ Осетинцевъ, насилу тащили легкую Вѣнскую коляску пріятеля моего О\*\*. Это зрѣлище тотчасъ разсѣяло всѣ мои сомнѣнія. Я рѣшился отправить мою тяжелую Петербургскую коляску обратно въ Владикавказъ и ѣхать верхомъ до Тифлиса. Графъ П. не хотѣлъ слѣдовать моему примѣру. Онъ предпочелъ впрячь цѣлое стадо воловъ въ свою бричку, нагруженную запасами всякаго рода, и съ торжествомъ переѣхалъ черезъ снѣговой хребетъ. Мы разстались, и я поѣхалъ съ полковникомъ Ог...., осматривающимъ здѣшнія дороги.

Дорога шла черезъ обвалъ, обрушившійся въ концѣ Іюня 1827 года. Таковые случаи бываютъ обыкновенно каждыя семь лѣтъ. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущеліе на цѣлую версту и запрудила Терекъ. Часовые, стоявшіе ниже, слышали ужасный грохотъ и увидѣли, что рѣка быстро мелѣла и въ четверть часа совсѣмъ утихла и истощилась. Терекъ прорылся́ сквозь обвалъ не прежде, какъ черезъ два часа. То-то былъ онъ ужасенъ!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли въ рыхломъ снъту, подъ которымъ шумъли ручьи. Я съ удивленіемъ смотрълъ на дорогу и не понималъ возможности ъзды на колесахъ.

Въ это время услышаль я глухой грохотъ. «Это обвалъ», сказалъ мнъ г. Ог..... Я оглянулся и увидълъ въ сторонъ груду снъга, которая осыпалась и медленно съъзжала съ крутизны. Малые обвалы здъсь неръдки. Въ прошломъ году Русскій извощикъ ъхалъ по Крестовой

горѣ; обвалъ оборвался: страшная глыба свалилась на его повозку, поглотила телегу, лошадь и мужика, перевальнась черезъ дорогу и покатилась въ пропасть съ своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здѣсь поставленъ гранитный крестъ, старый памятникъ, обновленный Г. Ермоловымъ.

Здѣсь путешественники обыкновенно выходять изъ экипажей и идутъ пѣшкомъ. Недавно проѣзжалъ какой-то иностранный консулъ: онъ такъ былъ слабъ, что велѣлъ завязать себѣ глаза; его вели подъ руки, и когда сняли съ него повязку, тогда онъ сталъ на колѣна, благодарилъ Бога, и проч., что очень изумило проводниковъ.

Мгновенный переходъ отъ грознаго Кавказа къ миловидной Грузіи воскитителенъ. Воздухъ юга вдругъ начинаетъ повъвать на путешественника. Съ высоты Гутъгоры открывается Кайшаурская долина съ ея обитаемыми скалами, съ ея садами, съ ея свътлой Арагвой, извивающейся, какъ серебряная лента, и все это въ уменьшенномъ видъ, на днъ трехверстной пропасти, по которой идетъ опасная дорога.

Мы спускались въ долину. Молодой мъсяцъ показался на ясномъ небъ. Вечерній воздухъ былъ тихъ и тепелъ. Я ночевалъ на берегу Арагвы, въ домъ Г. Ч. На другой день я разстался съ любезнымъ хозяиномъ и отправился далъе.

Здѣсь начинается Грузія. Свѣтлыя долины, орошаемыя весселой Арагвою, смѣнили мрачныя ущелія и грозный Терекъ. Вмѣсто голыхъ утесовъ, я видѣлъ около себя зеленыя горы и плодоносныя деревья. Водопроводы доказывали присутствіе образованности. Одинъ изъ нихъ поразилъ меня совершенствомъ оптическаго обмана: вода, кажется, имѣетъ свое теченіе по горѣ снизу вверхъ.

Въ Пайсанауръ остановился я для перемѣны лошадей. Тутъ я встрѣтилъ Русскаго офицера, провождающаго Нерсидскаго Принца. Вскоръ услышалъ я звукъ колокольчковъ, и иѣлый рядъ катаровъ (муловъ), привязанныхъ одинъ къ другому и навыоченныхъ но-Азіатски, потянулся по дорогѣ. Я пошелъ пѣшкомъ, не дождавшись ломидей, и въ полуверстѣ отъ Аканура, на поворотѣ дороги, встрѣтилъ Хозревъ-Мирзу. Экипажи его стояли. Самъ онъ выглянулъ изъ евоей коляски и кивнулъ мнѣ головою. Чрезъ нѣсколько часовъ послѣ нашей встрѣчи, на принца напали Горны. Услыша свистъ пуль, Хозревъ выскочилъ изъ своей коляски, сѣлъ на лошадь и ускакалъ. Русскіе, бывшіе при немъ, удивились его смѣлости. Дѣло въ томъ, что молодой Азіатецъ, непривыкшій къ коляскѣ, видѣлъ въ ней скорѣе западню, нежели убѣжище.

Я дошелъ до Аканура не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мнѣ сказали, что до города Душета оставалось не болѣе, какъ десять верстъ, и я ошять отправился пѣшкомъ. Но я не зналъ, что дорога шла въ гору. Эти десять верстъ стоили добрыхъ двадцати.

Наступилъ вечеръ; я шелъ впередъ, подымаясь все выше и выше. Съ дороги сбиться было невозможно; но мъстами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мнѣ до колѣна. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышалъ вой и лай собакъ и радовался, воображая, что городъ недалеко. Но ошибался: лаяли собаки Грузинскихъ пастуховъ, а выли шакалы, звѣри въ той сторонѣ обыкновенные. Я проклиналъ свое нетерпѣніе; но дѣлать было нечего. Наконецъ увидѣлъ я огни и около полуночи очутился у домовъ, осѣненныхъ деревьями. Первый встрѣчный вызвался провести меня къ Городничему и потребовалъ за то съ меня абазъ.

Появленіе мое у Городничаго, стараго офицера изъ Грузинъ, произвело большое дъйствіе. Я требовалъ вопервыхъ, комнаты, где бы могъ раздеться, во-вторыхъ, стакана вина, въ-третьихъ, абаза для моего провожатаго. Городничій не зналь, какъ меня принять, и посматривалъ на меня съ недоумъніемъ. Видя, что онъ не торопится исполнить мои просьбы, я сталь передъ нимъ раздъваться, прося извиненія de la liberté grande. Къ счастію, нашель я въ кармань подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественникъ, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартія возымала тотчасъ свое дайствіе: комната была мит отведена, стакант вина принесенъ, и абазъ выданъ моему проводнику, съ отеческимъ выговоромъ за его корыстолюбіе, оскорбительное для Грузинскаго гостепрінмства. Я бросился на диванъ, надъясь послъ моего подвига заснуть богатырскимъ сномъ: не тутъ-то было! блохи, которыя гораздо опаснъе шакаловъ, напали на меня и во всю ночь не дали мнъ покою. Поутру явился ко мнѣ мой человѣкъ и объявилъ, что графъ П. благополучно переправился на волахъ чрезъ ситговыя горы и прибыль въ Душетъ. Нужно было мить торопиться! Графъ П. и Ш. постили меня и предложили опять отправиться вмъстъ въ дорогу. Я оставилъ Душетъ съ пріятной мыслію, что ночую въ Тифлисъ.

Дорога была также пріятна и живописна, котя рѣдко видѣли мы слѣды народонаселенія. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Гарцискала мы переправились черезъ Куру, по древнему мосту, памятнику Римскихъ походовъ, и крупной рысью, а иногда и вскачь поѣхали къ Тифлису, въ которомъ непримѣтнымъ образомъ и очутились часу въ одиннадцатомъ вечера.

## PAABA BTOPAS.

Тифлисъ. — Народныя бани. — Безносый Гассанъ. — Нравы Грузинскіе. — Іївсни. — Кахетинское вино. — Причина жаровъ. — Дороговизна. — Описаніе города. — Отъвздъ изъ Тифлиса. — Грузинская ночь. — Видъ Арменіи. — Двойной переходъ. — Армянская деревня. — Гергеры. — Грибовдовъ. — Безобдалъ. — Минеральный ключь. — Буря въ горахъ. — Ночлегъ въ Гумрахъ. — Араратъ. — Граница. — Турецкое гостепріимство, — Карсъ. — Армянская семья. — Вывздъ изъ Карса. — Лагерь Графа Паскевича.

Я остановился въ трактирѣ; на другой день отправился въ славныя Тифлисскія бани. Городъ показался міть многолюденъ. Азіатскія строенія и базаръ напомнили мнѣ Кишеневъ. По узкимъ и кривымъ улицамъ бѣжали ослы съ перекидными корзинами; арбы, запряженныя волами, перегорожали дорогу. Армяне, Грузинцы, Черкесы, Персіяне, тъснились на неправильной площади; между ними молодые Русскіе чиновники разътажали верхами на Карабахскихъ жеребцахъ. При входъ въ бани сидълъ содержатель, старый Персіянинъ. Онъ отворилъ мнѣ дверь; я вошелъ въ обширную комнату, и что же увидълъ? Болъе пятидесяти женщинъ, молодыхъ и старыхъ, полуодътыхъ и вовсе не одътыхъ, сидя и стоя раздъвались, одъвались на лавкахъ, разставленныхъ около стънъ. Я остановился. «Пойдемъ, пойдемъ — сказалъ мнѣ хозяинъ сегодня вторникъ: женскій день. Ничего, не бъда.» — Конечно, не бъда — отвъчалъ я ему — напротивъ. Появленіе мужчинъ не произвело никакого впечатлівнія. Онъ продолжали смѣяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна

не перестала раздъваться. Казалось, я вошелъ невидимкой. Многія изъ нихъ были въ самомъ дълъ прекрасны и оправдывали воображеніе Т. Мура:

> .... a lovely Georgian maid, With all the bloom, the freshened glow Of her own country maiden's looks, When warm they rise from Teflis brooks.

> > Lalla Rookh.

Зато не знаю ничего отвратительные Грузинскихъ старухъ: это въдъмы.

Персіянинъ ввелъ меня въ бани: горячій, желѣзосѣрный источникъ лился въ глубокую ванну, изсѣченную въ скалѣ. Отъ роду не встрѣчалъ я ни въ Россіи, ни въ Турціи ничего роскошнѣе Тифлисскихъ бань. Опишу ихъ подробно.

Хозяинъ оставилъ меня на попеченіе Татарину-баньщику. Я долженъ признаться, что онъ былъ безъ носу; это не мъшало ему быть мастеромъ своего дъла. Гассанъ (такъ назывался безносый Татаринъ) началъ съ того, что разложилъ меня на тепломъ каменномъ полу, послѣ чего началъ онъ ломать мнт члены, вытягивать составы, бить, меня сильно кулакомъ: я не чувствовалъ ни малъйшей боли, но удивительное облегчение. (Азіатскіе баньщики приходять иногда въ восторгъ, вспрыгивають вамъ на плеча, скользять ногами по бедрамъ и плящуть по спинъ въ присядку, е sempre bene.) Послъ сего долго теръ онъ меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескавъ теплой водою, сталъ умывать намыленнымъ полотнянымъ пузыремъ; ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливаетъ васъ какъвоздухъ! NB. Шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты въ Русской бане; знатоки будутъ благодарны за таковое нововведеніе.

Посят пузыря, Гассанъ отпустиль меня въ ванну; тѣмъ и комчилась церемонія.

Въ Тифлисъ надъялся я найти Р.; но, узнавъ, что полкъ его уже выступилъ въ походъ, я ръщился просить у графа Паскевича позволенія прівхать въ армію.

Въ Тифлисъ пробылъ я около двухъ медъль и познакомился съ тамопнимъ обществомъ. С., издатель «Тифлисскихъ Въдомостей», разсказывалъ мнт много любопытнаго о здъшнемъ крат, о князъ Циціановъ, объ А. П. Ермоловъ и проч. С. любитъ Грузію и предвидитъ для нея блестящую будущность.

Грузія прибѣгнула подъ покровительство Россіи въ 1783 году, что не помѣшало славному Агѣ-Махамеду взять и раззорить Тифлисъ и двадцать тысячь жителей увести въ плѣнъ (1795 г.). Грузія перешла подъ скинетръ Импвратора Александра въ 1802. Грузины народъ воинственный. Они доказали свою храбрость подъ нашими знаменами. Ихъ умственныя способности ожидаютъ большой образованности. Они вообще нрава веселаго и общежительнаго. По праздникамъ мужчины пьютъ ѝ гуляютъ по улицамъ. Черноглазые мальчики поютъ, прыгаютъ и кувыркаются; женщины плящутъ лезгинку.

Голосъ пѣсенъ Грузинскихъ пріятенъ: мнѣ перевели одну изъ нихъ слово въ слово; она, кажется, сложена въ новѣйшее время; въ ней есть какая-то восточная безсмыслица, имѣющая свое поэтическое достоинство. Вотъ вамъ она:

Душа, недавно рожденная въ раю! Душа, созданная для моего счастія! Отъ тебя, безсмертная, ожидаю жизни.

Отъ тебя, Весна цвътущая, Луна двунедъльная, отъ тебя, Ангелъ мой хранитель, отъ тебя ожидаю жизни.

Ты сілешь лицемъ и веселишь улыбкою. Не хочу обла-

дать міромъ : хочу твоего взора. Оть теби ожидаю жизни.

Герная роза, освъженная росою! избранная любимица природы! Тихое, потаемное сокровище! отъ тебя ожидею жизни.

Грузинцы пьють — и не но нашему, и удивительно крѣпки. Вина ихъ не терпять вывоза и скоро портятся; но на мѣстѣ они прекрасны. Кахетинское и Карабахское стоятъ нѣкоторыхъ бургонскихъ. Вино держатъ въ маралахъ, огромныхъ кувшинахъ, зарытыхъ въ землю. Ихъ открываютъ съ торжественными обрядами. Недавно Русскій драгунъ, тайно открывъ таковой кувшинъ, уналъ въ него и утонулъ въ Кахетинскомъ винѣ, какъ несчастный Кларенсъ въ бочкѣ малаги.

Тифлисъ находится на берегахъ Куры, въ долинъ, окруженной каменистыми горами. Онъ укрываютъ его со всъхъ сторонъ отъ вътровъ и, раскалясь на солицъ, не нагръваютъ, а кипятятъ недвижимый воздухъ. Вотъ причина нестерпимыхъ жаровъ, царствующихъ въ Тифлисъ, несмотря на то, что городъ находится только еще подъ 41 градусомъ широты. Самое его названіе (Тбиликаларъ) значитъ жаркій городъ.

Большая часть города выстроена по-Азіатски: дома низкіе, кровли плоскія. Въ сѣверной части возвышаются дома Европейской архитектуры, и около нихъ начинаютъ образовываться правильныя площади. Базаръ раздѣляется на нѣсколько рядовъ; лавки полны Турецкихъ и Персидскихъ товаровъ, довольно дешевыхъ, если принять въ разсужденіе всеобщую дороговизну. Оружіе Тифлисское дорого цънится на всемъ Востокъ. Графъ С. и В, прослывшіе здѣсь богатырямй, обыкновенно пробовали свои

новыя шашки, съ одного маху перерубая на-двое барана или отсъкая голову быку.

Въ Тифлисъ главную часть народонаселенія составляють Армяне: въ 1825 году было ихъ здѣсь до двухъ тысячь пятисотъ семействъ. Во время нынѣшнихъ войнъ число ихъ еще умножилось. Грузинскихъ семействъ считается до тысячи пятисотъ. Русскіе не считаютъ себѣ здѣшними жителями. Военные, повинуясь долгу, живутъ въ Грузіи, потому что такъ имъ велѣно. Молодые титулярные совѣтники пріѣзжаютъ сюда за чиномъ Ассессорскимъ, толико вожделѣннымъ. Тѣ и другіе смотрятъ на Грузію, какъ на изгнаніе.

Климатъ Тифлисскій, сказываютъ, нездоровъ. Здѣшнія горячки ужасны; ихъ лечатъ меркуріемъ, коего употребленіе безвредно, по причинѣ жаровъ. Лекаря кормятъ имъ своихъ больныхъ безъ всякой совѣсти. Генералъ С., говорятъ, умеръ оттого, что его домовый лекарь, пріѣхавшій съ нимъ изъ Петербурга, испугался пріема, предлагаемаго тамошними докторами, и не далъ онаго больному. Здѣшнія лихорадки похожи на Крымскія и Молдавскія и лечатся одинаково.

Жители пьютъ Курскую воду мутную, но пріятную. Во всѣхъ источникахъ и колодцахъ вода сильно отзывается сѣрой. Впрочемъ, вино здѣсь въ такомъ общемъ употребленіи, что недостатокъ въ водѣ былъ бы незамѣтенъ.

Въ Тифлисѣ удивила меня дешевизна денегъ. Переѣхавъ на извощикѣ чрезъ двѣ улицы и отпустивъ его чрезъ полчаса, я долженъ былъ заплатить два рубля серебромъ. Я сперва думалъ, что онъ хотѣлъ воспользоваться незнаніемъ новопріѣзжаго; но мнѣ сказали, что цѣна точно такова. Все прочее дорого въ соразмѣрности.

Мы тадили въ Нъмецкую колонію и тамъ объдали. Пили тамъ дѣлаемое пиво, вкуса очень непріятнаго, и заплатили очень дорого за очень плохой объдъ. Въ моемъ трактиръ кормили меня также дорого и дурно. Г. С., извъстный гастрономъ, позвалъ однажды меня отобъдать; по несчастію, у него разносили кушанья по чинамъ, а за столомъ сидъли англійскіе офицеры въ Генеральскихъ эполетахъ. Слуги такъ усердно меня обносили, что я всталъ изъ-за стола голодный. Чортъ побери Тифлисскаго гастронома!

Я съ нетерпъніемъ ожидалъ разръшенія моей участи. Наконецъ получилъ я записку отъ Р. Онъ писалъ мнъ, чтобы я спъшилъ къ Карсу, потому-что черезъ нъсколько дней войско должно было итти далье. Я вытхалъ на другой же день.

Я ѣхалъ верхомъ, перемѣняя лошадей на казачьихъ постахъ. Вокругъ меня земля опалена была зноемъ. Грузинскія деревни издали казались мнѣ прекрасными садами, но, подъѣзжая къ нимъ, видѣлъ я нѣсколько бѣдныхъ сакель, осѣненныхъ пыльными тополями. Солнце сѣло, но воздухъ все еще былъ душенъ:

Ночи знойныя! Звъзды чудныя!...

Луна сіяла; все было тихо; топотъ моей лошади одинъ раздавался въ ночномъ безмолвіи. Я тхалъ долго, не встръчая признаковъ жилья. Наконецъ увидълъ уединенную саклю. Я сталъ стучаться въ дверь. Вышелъ хозяинъ. Я попросилъ воды, сперва по—Русски, а потомъ по—Татарски. Онъ меня не понялъ. Удивительная безпечность! Въ тридцати верстахъ отъ Тифлиса, и на дорогъ въ Персію и Турцію, онъ не зналъ ни слова ни по-Русски, ни по—Татарски.

Переночевавъ на казачьемъ посту, на разсвътъ и отправился далъе. Дорога шла горами и въсемъ. Я встрътилъ путешествующихъ Татаръ; между ними было нъсколько женщинъ. Онъ сидъли верхами, окутанныя въчадры; видны были у нихъ только глаза да каблуки.

Я сталъ подыматься на Безобдалъ, гору, отдъляющую Грузію отъ древней Арменіи. Широкая дорога, осъненная деревьями, извивается около горы. На вершинъ Безобдала я проъхалъ сквозь малое ущеліе, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границъ Грузіи. Мнъ представились мовыя горы, новый горизонтъ; подо мною разстилались злачныя зеленыя нивы. Я взглянулъ еще разъ на опаленную Грузію и сталъ спускаться по отлогому склоненію горы къ свѣжимъ равнинамъ Арменіи. Съ неописаннымъ удовольствіемъ замѣтилъ я, что зной вдругъ уменьшился: климатъ былъ другой.

Человъкъ мой со выочными лошадьми отъ меня отсталъ. Я таль въ цвтущей пустынт, окруженной надали горами. Въ разсъянности протъалъ я мимо поста, гдъ долженъ былъ перемънить лошадей. Прошло болъе шести часовъ, и я началъ удивляться пространству перехода. Я увидълъ въ сторонъ груды камней, похожія на сакли, и отправился къ нимъ. Въ самомъ дълъ, я прітъалъ въ армянскую деревню. Нъсколько женщинъ въ цестрыхъ лохмотьяхъ сидъли на плоской кровлъ подземной сакли. Я изъяснился кое-какъ. Одна изъ нихъ соща въ саклю и вынесла мнъ сыру и молока. Отдохнувъ нъсколько минутъ, я пустился далъе и на высокомъ берегу ръки увидъль противъ себя кръность Гергеры. Три потока съ мумомъ и пъной низвергались съ высокаго берега. Я переъхалъ черезъ ръку. Два вола, впряженные въ арбу,

тодымались по крутой дорогѣ. Нѣсколько Грузинъ сопровождали арбу. «Откуда вы?» спросилъ я ихъ. — Изъ Тегерана. — «Что вы везете?» — Грибогьда. Это было тѣло убитаго Грибоѣдова, которое препровождали въ Тифлисъ.

Не думаль я встрѣтить уже когда-нибудь нашего Грибоѣдова! Я разстался съ нимъ въ прошломъ году, въ Петербургѣ, предъ отъѣздомъ его въ Персію. Онъ быль нечаленъ и имѣлъ странныя предчувствія. Я было хотѣлъ его успокоить, онъ мнѣ сказалъ: Vous ne connaissez pas сез gens là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux. Онъ полагалъ, что причимою кровопролитія будетъ смерть Шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарѣлый Шахъ еще живъ, а пророческія слова Грибоѣдова сбылись. Онъ погибъ подъ кинжалами Персіянъ, жертвой невѣжества и вѣроломства. Обезображенный трупъ его, бывшій три дня игралищемъ Тегеранской черни, узнанъ былъ только по рукѣ, нѣкогда прострѣленной пистолетною пулею.

Я познакомился съ Грибоѣдовымъ въ 1817 году. Его меланхолическій характеръ, его озлобленный умъ, его добродушіе, самыя слабости и пороки, неизбѣжные спутники человѣчества, все въ немъ было необыкновенно привлекательно. Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ, долго былъ омъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ и неизвѣстности. Способности человѣка государственнаго оставались безъ употребленія; талантъ поэта былъ не признанъ; даже его холодиая и блестящая храбрость оставалась нѣкоторое время въ подоэрѣніи. Нѣскелько друзей знали ему цѣну и видѣли улыбку недовърчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось имъ говорить о человѣкѣ необыкновенномъ. Люди вѣрятъ только славѣ и не понимаютъ, что между ними

можетъ находиться какой-нибудь Наполеонъ, непредводительствующій ни одною егерскою ротою, или другой Декартъ, ненапечатавшій ни одной строчки въ «Московскомъ Телеграфъ». Впрочемъ, уваженіе наше къ славъ происходитъ, можетъ быть, отъ самолюбія: въ составъ славы входитъ и нашъ голосъ.

Жизнь Грибоъдова была затемнена нъкоторыми облаками: слъдствіе пылкихъ страстей и могучихъ обстоятельствъ. Онъ почувствовалъ необходимость расчесться единожды навсегда съ своею молодостію и круто поворотить свою жизнь. Онъ простился съ Петербургомъ и съ праздной разсъянностію - и уъхалъ въ Грузію, гдъ нробыль восемь льтъ въ уединенныхъ, неусыпныхъ занятіяхъ. Возвращеніе его въ Москву, въ 1824 году, было переворотомъ въ его судьбъ и началомъ безпрерывныхъ успѣховъ. Его рукописная комедія Горе от Ума произвела неописанное дъйствіе и вдругъ поставила его на ряду съ первыми нашими поэтами. Черезъ нъсколько времени потомъ совершенное знаніе того края, гдф начиналась война, открыло ему новое поприще; опъ назначенъ былъ Посланникомъ. Прітхавъ въ Грузію, женился онъ на той, которую любилъ.... Не знаю ничего завиднъе послъднихъ годовъ бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смѣлаго, неровнаго боя, не имѣла для Грибоъдова ничего ужаснаго, ничего томительнаго. Она была мгновенна и прекрасна.

Какъ жаль, что Грибоѣдовъ не оставилъ своихъ записокъ! Написать его біографію было бы дѣломъ его друзей; но замѣчательные люди исчезаютъ у насъ, не оставляя по себѣ слѣдовъ. Мы лѣнивы и нелюбопытны....

Въ Гергерахъ встрътилъ я Б., который, какъ и я, такалъ въ армію. Б. путешествовалъ со всевозможными

прихотями. Я отобъдалъ у него какъ бы въ Петербургъ. Мы положили путешествовать вмъстъ; но демонъ нетерпънія опять мною овладълъ. Человъкъ мой просилъ у меня позволенія отдохнуть. Я отправился безъ проводника. Дорога все была одна и совершенно безопасна.

Перетхавъ черезъ гору и опустясь въ долину, остененную деревьями, я увидълъ минеральный ключь, текущій поперегъ дороги. Здёсь я встрътилъ Армянскаго попа, такавшаго въ Ахалцыкъ изъ Эривани. «Что новаго въ Эривани?» спросилъ я его. — Въ Эривани чума — отвъчалъ онъ, а что слыхать объ Ахалцыкъ? — «Въ Ахалцыкъ чума», отвъчалъ я ему. Обмънявшись сими пріятными извъстіями, мы разстались.

Я ѣхалъ посреди плодоносныхъ нивъ и цвѣтущихъ луговъ. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородіе вошло на Востокѣ въ пословицу. Къ вечеру прибылъ я въ Пернике. Здѣсь былъ казачій постъ. Урядникъ предсказалъ мнѣ бурю и совѣтовалъ остаться ночевать; но я хотѣлъ непремѣнно въ тотъ же день достигнуть Гумровъ.

Мнѣ предстоялъ переходъ черезъ невысокія горы, естественную границу Карскаго Пашалыка. Небо покрыто было тучами: я надѣялся, что вѣтеръ, который часъ отъ часу усиливался, ихъ разгонитъ. Но дождь сталъ накрапывать и шелъ все крупнѣе и чаще. Отъ Пернике до Гумровъ считается двадцать семь верстъ. Я затянулъ ремни моей бурки, надѣлъ башлыкъ на картузъ и поручилъ себя Провидѣнію.

Прошло болъе двухъ часовъ. Дождь не переставалъ. Вода ручьями лилась съ моей отяжелъвшей бурки и съ башлыка, напитаннаго дождемъ. Наконецъ холодная струя начала пробираться мнѣ за галстухъ, и вскорѣ дождь

меня промочиль до послѣдней нитки. Почь была темная. Казакъ ѣхалъ впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между-тѣмъ дождь пересталъ и тучи разсѣялись. До Гумровъ оставалось верстъ десять. Вѣтеръ, дуя на свободѣ, былъ такъ силенъ, что въ четверть часа высущилъ меня совершенно. Я не думалъ избѣжать горячки. Наконецъ я достигнулъ Гумровъ около получочи. Казакъ привезъ меня прямо къ посту. Мы остановились у палатки, куда спѣшилъ я войти. Тутъ нашелъ я двѣнадцать казаковъ, спящихъ одинъ возлѣ другаго. Мнѣ дали мѣсто: я повалился на бурку, не чувствуя самъ себя отъ усталости. Въ этотъ день проѣхалъ я 75 верстъ. Я заснулъ, какъ убитый.

Казаки разбудили меня на зарѣ. Первою моею мыслію было: не лежу ли въ лихорадкѣ, но почувствовалъ, что слава Богу былъ здоровъ; не было слѣда не только болѣзни, но и усталости. Я вышелъ изъ палатки на свѣжій утренній воздухъ. Солнце всходило. На ясномъ небѣ бѣлѣла снѣговая, двуглавая гора. Что за гора? спросилъ я, потягиваясь, и услышалъ въ отвѣтъ: это Араратъ. Какъ сильно дѣйствіе звуковъ! Жадно глядѣлъ я на библейскую гору, видѣлъ ковчегъ, причалившій къ ея вершинѣ съ надеждой обновленія и жизни — и врана и голубицу, излетающихъ, символы казни и примиренія....

Лошадь моя была готова. Я потхалъ съ проводникомъ. Утро было прекрасно. Солнце сіяло. Мы тхали по широкому лугу, по густой зеленой травт, орошенной росою и каплями вчерашняго дождя. Передъ пами блистала ртчка, черезъ которую должны мы были переправиться. Вотъ и Арпачай, сказалъ мнт казакъ. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакалъ къ рткт съ чувствомъ неизъяснимымъ. Никогда еще не видалъ я чужой земли.

Граница имъла для меня что-то таинственное; съ дътскихъ лѣтъ путешествія были моєю любимою мечтою. Долго велъ я потомъ жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Сѣверу, и никогда еще не вырывался изъ предъловъ необъятной Россіи. Я весело вътхалъ въ завътную рѣку, и добрый конь вынесъ меня на Турецкій берегъ. Но этотъ берегъ былъ уже завоеванъ; я все еще находился въ Россіи.

Ло Карса оставалось мнв еще 75 верстъ. Къ вечеру я нальялся увидьть нашъ лагерь. Я нигдь не останавливался. На половинъ дороги, въ Армянской деревнъ, выстроенной въ горахъ на берегу ръчки, вмъсто объда съълъ я проклятый чюрекъ, Армянскій хлібъ, испеченный въ видъ лепешки пополамъ съ золою, о которомъ такъ тужили турецкіе плънники въ Даріальскомъ ущеліи. Дорого бы я далъ за кусокъ Русскаго чернаго хльба, который быль имъ такъ противенъ. Меня провожалъ молодой Турокъ, ужасный говорунъ. Онъ во всю дорогу болталъ по-Турецки, не заботясь о томъ, понималъ ли я его, или нътъ. Я напрягалъ вниманіе и старался угадать его. Казалось, онъ побранивалъ Русскихъ и, привыкнувъ видъть ихъ встхъ въ мундирахъ, по платью принималъ меня за иностранца. На встръчу намъ попался Русскій офицеръ. Онъ ъхалъ изъ нашего лагеря и объявилъ мнъ, что армія уже выступила изъ-подъ Карса. Не могу описать моего отчаянія: мысль, что мнѣ должно возвратиться въ Тифлисъ, измучась понапрасну въ пустынной Арменіи, совершенно убивала меня. Офицеръ поъхалъ въ свою сторону. Турокъ началъ опять свой монологъ; но уже мнъ было не до него. Я перемънилъ иноходь на крупную рысь и вечеромъ прітхалъ въ Турецкую деревню, находящуюся въ двадцати верстахъ отъ Карса.

Соскочивъ съ лошади, я хотълъ войти въ первую саклю; но въ дверяхъ показался хозяинъ и оттолкнулъ меня съ бранью. Я отвъчалъ на его привътствіе нагайкою. Турокъ раскричался; народъ собрался. Проводникъ мой, кажется, за меня заступился. Мнѣ указали Караванъсарай; я вошелъ въ большую саклю, похожую на хлѣвъ. Не было мѣста, гдѣ бы я могъ разостлать бурку. Я сталъ требовать лошадь. Ко мнѣ явился Турецкій старшина. На всѣ его непонятныя рѣчи отвѣчалъ я одно: вербана атъ (дай мнѣ лошадь). Турки не соглашались. Наконецъ я догадался показать имъ деньги (съ чего надлежало бы мнѣ начать). Лошадь тотчасъ была приведена, и мнѣ дали проводника.

Я потхалъ по широкой долинт, окруженной горами. Вскорт увидтът я Карсъ, отътющійся на одной изънихъ. Турокъ мой указывалъ мнт на него, повторяя: Карсъ, Карсъ! и пускалъ вскачь свою лошадь; я слъдовалъ за нимъ, мучась безпокойствомъ: участь моя должна была рышиться въ Карсъ. Здъсь долженъ я былъ узнать, гдъ находится нашъ лагерь, и будетъ ли еще мнт возможность догнать армію. Между тъмъ небо покрылось тучами, и дождь пошелъ опять; но я о немъ уже не заботимся.

Мы вътхали въ Карсъ. Подътзжая къ воротамъ стъны, услышалъ я Русскій барабанъ: били зорю. Часовой принялъ отъ меня билетъ и отправился къ Коменданту. Я стоялъ подъ дождемъ около получаса. Наконецъ меня пропустили. Я велълъ проводнику везти меня прямо въбани. Мы потхали по кривымъ и крутымъ улицамъ; лошади скользили по дурной Турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома довольно плохой наружности. Это были бани. Турокъ слъзъ съ лошади и сталъ сту-

чаться у дверей. Никто не отвічаль. Дождь ливмя лиль на меня. Наконецъ изъ ближняго дома вышелъ молодой Армянинъ и, переговоривъ съ моимъ Туркомъ, позвалъ меня къ себъ, изъясняясь на довольно чистомъ Русскомъ языкъ. Онъ повелъ меня по узкой лъстницъ во второе жилье своего дома. Въ комнатъ, убранцой, низкими диванами и ветхими коврами, сидъла старуха, его мать. Она подошла ко мит и поцтловала мит руку. Сынъ велтлъ ей разложить огонь и приготовить мнь ужинъ. Я разлыся и стать передъ огнемъ. Вошелъ меньшой братъ хозяина, мальчикъ лътъ семнадцати. Оба брата бывали въ Тифлисъ и живали въ немъ по нъскольку мъсяцевъ. Они сказали мнь, что войска наши выступили наканунь, и что лагерь нашъ находится въ двадцати-пяти верстахъ отъ Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мнъ баранину съ лукомъ, которая показалась мнъ верхомъ повареннаго искусства. Мы всѣ легли спать въ одной комнать; я разлегся противу угасающаго камина и заснулъ въ пріятной надеждѣ увидѣть на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошелъ я осматривать городъ. Младшій изъ моихъ хозяевъ взялся быть моимъ чичерономъ. Осматривая укрѣпленія и цитадель, выстроенную на непристунной скалѣ, я не понималъ, какимъ образомъ мы могли овладѣть Карсомъ. Мой Армянинъ толковалъ мнѣ, какъ умѣлъ, военныя дѣйствія, коихъ самъ онъ былъ свидѣтелемъ. Замѣтя въ немъ охоту къ войнѣ, я предложилъ ему ѣхать со мною въ армію. Онъ тотчасъ согласился. Я послалъ его за лошадьми. Черезъ полчаса выѣхалъ я изъ Карса, и Артемій (такъ назывался мой Армянинъ) уже скакалъ подлѣ меня на Турецкомъ жеребцѣ, съ гибкимъ

Digitized by Google

Куртинскимъ дрогикомъ въ рукъ, съ кимжаловъ за поясомъ, и бредя в Туркахъ и о сраженияхъ.

Я вналь но эемлв, вездв засвинной клюбомъ; кругомъ видны были деревни, но онв были пусты: жители разбыжались. Дорога была прекрасна и въ топкихъ мюстахъ вымощена; черевъ ручьи выстроены были каменные мосты. Земля примътно возвышалась; нередовые холмы хребта Саганъ-лу (древнято Тавра) начинали появляться. Прошло около двухъ часовъ. Я взъвхалъ на отлогое возвышение и вдругъ увидълъ нашъ лагеръ, расположенный на берегу Кърса-чая; черезъ нъсколько минутъ я былъ уже въ палаткъ Р.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Переходъ черезъ Саганъ-лу.—Перестрълка.—Лагерная жизнь.— Пзиды. — Сраженіе съ Сераскиромъ Арзрумскимъ. — Взорванная сакля.

Я прівхаль вовремя. Въ тоть же день (13 іюня) войско получило повельне итти впередь. Обедая у Р., слушаль я молодихь генерановь, разсуждавникъ е движеніи, имъ предписанномъ. Генераль Бурцовъ отряженъ быль вліво по большой Арзрумской дорогь пряме противу Турецкато лагоря, между тімь, накъ все прочее войско должно было итти правою стороною въ обходъ непріятелю.

Въ питомъ часу войско выступило. Я вхаль съ Нижегородскить Драгунскить полкомъ, разговаривая съ Р., съ которымъ ужъ нъсколько лътъ не видался. Настала мечь; мы остановились въ долинъ, где все войско имъло привалъ. Здъсь имълъ я честь быть представленъ графу Насиевичу.

Я нашель Графа дома передъ бивачнымъ отвемъ, окруженнаго своимъ штабомъ. Онъ быль весель и приняль меня ласково. Чуждый воинскому искусству, я не подозріваль, чго участь похода рішилась въ эту минуту. Здісь увиділь я нашего В., запыленнаго съ ногь до головы, обросшаго бородой, изнуреннаго заботами. Онъ чашель, однако, время побесідовать со мяюю, жань старый товарищь. Здісь увиділь я и М. Н., раненаго въ прошломъ году. Онъ любимъ и уважаемъ, какъ славный товарищь и храбрый солдать. Многіе изъ старыкъ мошхъ пріятелей окружили меня. Какъ они переміннянсь! какъ быстро уходить время!

Heu fugaces, Posthume, Posthume, Labuntur anni....

Я воротился къ Р. и ночеваль въ его палаткъ. Посреди начи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что непріятель сділаль незаянное нинаденіе. Р. послаль узнать причину тревоги. Ніскольно Татарскихъ лошадей, сорвавшихся съ привлаи, бізгали по лагерю, и Мусульмане (такъ зовутся Татаре, служащіе въ нашемъ войскі) ихъ ловили.

На зарѣ войско двинулось. Мы подъбжали къ горамъ, перосшимъ лѣсомъ. Мы въѣхали въ ущелье. Драгуны говориян между собою: «смотри, братъ, держись — какъ разъ картечью хватятъ.» Въ самомъ дѣлѣ, мѣстоположене благопріятствовало засадамъ; но Турки, отвлеченные въ другую сторону движенемъ генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно про-

мым опасное ущелье и стали на высотахъ Саганъ-лу, въ десяти верстахъ отъ непріятельскаго лагеря.

Природа около насъ была угрюма. Воздухъ былъ холоденъ, горы покрыты печальными соснами. Снъгъ лежалъ въ оврагахъ.

> ... nec Armeniis in oris, Armice Valgi, stat glacies iners Menses per omnes....

Только успали мы отдохнуть и отобадать, какъ услыпіали ружейные выстрълы. Р. послалъ освъдомиться. Ему донесли, что Турки завязали перестралку на передовыхъ нашихъ пикетахъ. Я потхалъ съ С. посмотръть новую для меня картину. Мы встретили раненаго казака: онъ еидълъ, шатаясь на съдлъ, блъденъ и окровавленъ. Два казака поддерживали его. Много ли Турковъ? спросилъ С. — «Свиньемъ валитъ, ваше благородіе», отвъчалъ одинъ изъ нихъ. Протхавъ ущелье, вдругъ увидъли мы на склоненіи противоположной горы, до двухсотъ казаковъ, выстроенныхъ въ лаву, и надъ ними около пятисотъ Турковъ. Казаки отступали медленно; Турки натажали съ большою дерзостію, прицъливались шагахъ въ двадцати и, выстръливъ, скакали назадъ. Ихъ высокія чалмы, красивые доломаны и блестящій уборъ коней составляли рѣзкую противоположность съ синими мундирами и простою збруей казаковъ. Человъкъ пятнадцать нашихъ было уже ранено. Подполковникъ Басовъ послалъ за подмогой. Въ это время самъ онъ былъ раненъ въ ногу. Казаки было смъщались; но Басовъ опять съль на лошадь и остался при своей командъ. Подкръпленіе подоспъло. Турки, замътивъ его, тотчасъ исчезли, оставя на горѣ голый трупъ казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отстченныя головы отсылають въ Константинополь, а кисти рукъ, обманнувъ въ крови, отпечатлъваютъ на своихъ знаменахъ. Выстрълы утихли. Орлы, спутники войскъ, поднялись надъ горою, съ высоты высматривая себъ добычу. Въ это время показалась толпа генераловъ и офицеровъ: графъ Паскевичъ пріъхалъ и отправился на гору, за которою скрылись Турки. Они были подкръплены четырью тысячами конницы, скрытой въ лощинъ и въ оврагахъ. Съ высоты горы открылся намъ Турецкій лагерь, отдъленный отъ насъ оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Протзжая нашимъ лагеремъ, я видълъ нашихъ раненыхъ, изъ коихъ человъкъ пять умерло въ ту же ночь и на другой день. Вечеромъ навъстилъ я молодого Остенъ—Сакена, раненаго въ тотъ же день въ другомъ сраженіи.

Лагерная жизнь очень мнв нравилась. Пушка подымала насъ на заръ. Сонъ въ палаткъ удивительно здоровъ. За объломъ запивали мы Азіатскій шашлыкъ Англійскимъ пивомъ и шампанскимъ, застывшимъ въ снегахъ Таврійскихъ. Общество наше было разнообразно. Въ палаткъ генерала Раевскаго собирались Беки Мусульманскихъ полковъ, и бесъда шла черезъ переводчика. Въ войскъ нашемъ находились и народы Закавказскихъ нашихъ областей, и жители земель, недавно завоеванныхъ. Между ними съ любопытствомъ смотрълъ я на Язидовъ, слывущихъ на Востокъ дъяволопоклонниками. Около трехсотъ семействъ обитаютъ у подошвы Арарата. Они признали владычество Русскаго Государя. Начальникъ ихъ, высокій, уродливый мужчина, въ красномъ плащь и черной шапкъ, приходилъ иногда съ поклономъ къ генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать отъ Язида правду о ихъ въроисповъданіи. На мои вопросы отвъчалъ онъ, что молва, будто бы Язиды поклоняются

сатанъ, есть пустая баснь; что они вирують въ единаго Бога; что по ихъ закому провлинать дъявола, привда, почитается непримичнымъ и неблагороднымъ, ибо онътеперь несчастливъ, но современенъ можетъ бытъ прощенъ, ибо нельзя положить предълвъ милосердно Аллаха. Это объяснение меня успоковло. Я очень радъ былъ за Язидовъ, что они сатанъ не поклоняются, и заблуждения ихъ помазались внъ уже гораздо простительные.

Человъть мой явился въ лагерь черезъ три дня послъ меня. Онъ прикхаль вибсть съ вагенбургомъ, который въ виду мемріятеля благополучно соединился съ арміей. NB. Во все время похода ни одна арба изъ многочисленнаго нашего обоза не была захвачена непріятелемъ. Порядокъ, съ какимъ обозъ следовалъ за войскомъ, въ самомъ деле, удивителенъ.

17 ізоня утромъ вновь услашали мы перестрілку и черезъ два часа увиділи Карабахскій полнъ возвращающимся съ восемью Турециими знаменами: полковникъ Фридериксъ имілъ діло съ непрілтелемъ, засівнимъ за каменными завалами, вытісниль его и прогналъ; Османънама, начальствовавшій конницей, едва успілъ спастись.

18 іюня латерь передвинулся на другое м'ясто. 19-го, едва пушна разбудила васъ, все въ лагеръ пришло въдвиженіе. Генералы поткали къ своимъ постамъ. Полки строились; офицеры становились у своихъ ваводовъ. Я остался одинъ, не зная, въ воторую сторону кхать, и пустилъ лошадь на волю Вожію. Я встрътилъ генерала Бурцова, который звалъ меня на лъвый члангъ. Что такое лъвый члангъ? полумалъ я и побхалъ далъе. Я увидълъ генерала Муравьева, разстамавшаго пушки. Вскоръ покавались Дели-Баши и закружились въ долинъ, перестръливалсь съ нашими казаками. Между-гъмъ, густая толпа

ижв измоты пла по лощинь. Генераль Муравьевь привазаль странуь. Картечь хватила вы самую середину толны. Турки новалили въ сторону и скрылись за возвышеність. Я увидьть графа Паскевича, окруженнаго своимъ. интабомъ. Турки обходили наше войско, отделенное отъ них вглубокимъ оврагомъ. Графъ послалъ П. осмотръть еврагъ. И. восканалъ. Турки приняли его за навадника и дали по немъ залоъ. Всв засмвялись. Графъ велель выетавить нушки и палить. Непріятель разсыпался по горъ и по лощинть. На левомъ флангь, куда звалъ меня Бурновъ, происходило жаркое дело. Передъ нами (противу нентра) скакала Турецкая конинца. Графъ послалъ противъ нея генерала Расвскаго, который повелъ въ атаку свой Нижегородскій полкъ. Турки исчезли. Татаре наши опружами ихъ раненыхъ и преворно разывами, оставляя нагихъ посреди поля. Генералъ Раевскій остановился на нраго оврага. Два эскадрона, отделяев отъ полка, занеслись въ своемъ преследовании; они были выручены полковникомъ Симоничемъ.

Сраженіе утихло: Турни у насть въ глазахъ начали конать землю и таскать каменья, укрѣплясь во своему обыкновенію. Ижь оставили въ покоїв. Мы слѣзли съ лошадей и стали объдать чѣмъ Богъ послаль. Въ это время къ графу привели ивскольникъ плѣнилковъ. Один в изъ никъ бъль жестоко раненъ. Ихъ разспросили. Около шестаго часу войска опять получили приказъ идти ва непріятеля. Турки замевелинсь за своими завалами, принали насъ пушечными выстрълами и всюрт мачали отступать. Конница нама была впереда; мы стали спускаться въ обрать. Земля обривалась и сънилась подъ испокими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда \*\* уланскій полкъ перевъзаль бы черезъ меня. Однако, Вогь вынесъ. Едва выбрались им на широкую дорогу, идущую горами, какъ вся наша конница поскалала во весь опоръ. Турки бѣжали; казаки стегали наганками пушки, брошенныя на дорогъ, и неслись мимо. Турки бросвлись въ овраги , находящіеся по объимъ сторонамъ дороги. Они уже не стръляли; по крайней мъръ ни одна пуля не просвистала мимо моихъ ушей. Первые въ преследованіи были наши Татарскіе полки, коихъ лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусивъ повода, отъ нихъ не отставала: я насилу могъ ее сдержать. Она остановилась передъ трупомъ молодаго Турка, лежавшимъ поперегъ дороги. Ему, казалось, было леть осинадцать; бледное девическое лице не было обезображено: чалма его валялась въ пыли; обритый затылокъ простръленъ былъ пулею. Я повхаль шагомъ; вскорв нагналь меня Р. Онъ написалъ карандашемъ на клочкъ бумаги донесение графу Паскевичу о совершенномъ пораженіи непріятеля и потхалъ далъе. Я слъдовалъ за нимъ издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждомъ шагу. Графъ Паскевичъ повелълъ не прекращать преслъдованія и самъ имъ управлялъ. Меня обогнали конные наши отряды. Я увидълъ полковника Полякова, начальника казацкой артиллеріи, игравшей въ тотъ день важную роль, и съ нимъ вмъсть прибылъ въ оставленное селеніе, гдъ остановился графъ Паскевичъ, прекратившій преслідованіе по причинъ наступившей ночи.

Мы нашли Графа на кровлѣ подземной сакли передъ огнемъ. Къ нему приводили плѣнныхъ. Тутъ находились почти всѣ начальники. Казаки держали въ поводъяхъ ихъ лошадей. Огонъ освѣщалъ картину, достойную Сальватора-Розы; рѣчка шумѣла во мракъ. Въ это время донесли Графу, что въ деревнѣ спрятаны пороховые запасы,

и что должно опасаться взрыва. Графъ оставиль саклю со всею свитою. Мы повхали къ нашему лагерю, находившемуся уже въ тридцати верстахъ отъ мъста, гдъ мы ночевали. Дорога полна была конныхъ отрядовъ. Только успъли мы прибыть на мъсто, какъ вдругъ небо освътилось, какъ будто метеоромъ, и мы услышали глухой взрывъ. Сакля, оставленная нами назадъ тому четверть часа, взорвана была на воздухъ; въ ней находился пороховой запасъ. Разметанные камни задавили нъсколькихъ казаковъ.

Вотъ все, что въ то время успълъ я увидъть. Вечеромъ я узналъ, что въ семъ сражени разбитъ Сераскиръ Арзрумскій, шедшій на присоединеніе къ Гаки – Паштъ съ тридцатью тысячами войска. Сераскиръ бъжалъ къ Арзруму; войско его, переброшенное за Саганъ-лу, было разсъяно, артиллерія взята, а Гаки-Паша одинъ оставался у насъ на рукахъ. Графъ Паскевичъ не далъ ему времени распорядиться.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сраженіе съ Гаки-Пашею. — Смерть Татарскаго Бека. — Гермафродитъ. — Плънный Паша. — Араксъ. — Мостъ пастуха — «Тассанъ-Кале. — Горячій источникъ. — Походъ къ Арэруму. — Переговоры. — Взятіе Арэрума. — Турецкіе плънники — Дервишъ.

тоны Масиругой день въ нятомъ часу лагерь проснулся и потаучилы привазание выступить. Выйдя изъ палатки, встръвиниъ заграфа Паскевича разставшаю прежде всъхъ. Онъ увидълъ попия: «Etes» nons fatigué de la journée d'hier?»

vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes.»

Мы тронулись и къ осьми часамъ пришли на возвышеніе, съ котораго лагерь Гаки-Паши виденъ быль какъ на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всъхъ своихъ батарей. Между-тъмъ, въ лагеръ ихъ замътно было больнюе движение. Усталость и утренний жаръ заставили многихъ изъ насъ слѣзть съ лошалей и лечь на свежую траву. Я опуталь поводья около руки и сладко заснуль, въ ожидани приказа идти впередъ. Чрезъ четверть часа меня разбудили. Все было въ движеніи. Съ одной стороны колонны шли на Турецкій лагерь; съ другой конница готовилась преследовать непріятеля. Я повкаль было за Нижегородскимъ полкомъ, но лощадь моя хромала: я отсталъ. Мимо меня пронесся Уланскій полкъ, Потомъ В. проскакалъ съ тремя пушками. Я очутился одинъ въ лесистыхъ горахъ. Мне попался на встречу драгунъ, который объявилъ, что лѣсъ наполнился непріятелемъ. Я воротился. Я встретилъ генерала М. съ пекотнымъ полкомъ. Онъ отрядилъ одну роту въ лесъ, дабы его очистить. Подъезжая къ лощине, увиделъ я необыкновенную картину. Подъ деревомъ лежалъ одинъ изъ нашихъ Татарскихъ Бековъ, раненый смертельно. Подлъ него рыдаль его любимець. Мулла, стоя на кольняхъ, читаль молитвы. Умирающий Бекъ быль чрезвычайно спокоенъ и неподвижно глядълъ на молодаго своего друга. Въ лощинъ собрано было человъкъ пятьсотъ плънныхъ. Насколько раненыяъ Турковъ подзывали меня знаками, въроятно, принимая меня за лекаря и требуя помощи, которой я не могъ имъ подать. Изъльсу вышель Турокъ, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Сол-

даты подощам кълнему, осъ намероніемъ его приколоть, можеть быть, изъчелованолюбія, Но это слишкомъ меня возмутило: я заступился за бъднаго Турку и на силу привель его, изнеможеннаго и истекающаго кровью къ кучкъ его товарищей. При нихъ былъ полковникъ А. Онъ курилъ дружелюбно изъ ихъ трубокъ, несмотря на то, что были слухи о чумь, будто бы открывшейся въ Турецкомъ лагеръ. Плънные сидъли, спокойно разговаривая между собою. Почти вст были молодые люди. Отдохнувъ, пустились мы далье. По всей дорогь валялись тыла. Верстахъ въ пятнадцати нашелъ я Нижегородскій полкъ, остановившійся на берегу рѣчки, посреди скалъ. Преследование продолжалось еще несколько часовъ. Къ вечеру пришли мы въ долину, окруженную густымъ льсомъ, и наконецъ могъ я выспаться въ волю, проскакавъ въ эти два дня болье восьмидесяти верстъ.

На другой день войска, преслѣдовавшія непріятеля, получили приказъ возвратиться въ лагерь. Тутъ узнали мы, что между плѣнниками находился гермафродитъ. Р., по просьбѣ моей, велѣлъ его привести. Я увидѣлъ высокаго, довольно толстаго мужика, съ лицемъ старой курносой чухонки. Мы осмотрѣли его въ присутствіи лекаря..... Сія болѣзнь, извѣстная Иппократу, по свидѣтельству путешественниковъ, встрѣчается часто у кочующихъ Татаръ и у Турковъ. Коосъ есть Турецкое названіе симъ мнимымъ гермафродитамъ.

Войско наше стояло на турецкомъ лагерѣ, взятомъ наканунѣ. Палатка графа Паскевича стояла близъ зеленаго шатра Гаки-Паши, взятаго въ плѣнъ нашими казаками. Я пошелъ къ нему и нашелъ его окруженнаго нашими офицерами. Онъ сидѣлъ, поджавъ подъ себя ноги и куря трубку. Онъ казался лѣтъ сорока. Важность и глубокое спокойствіе изображались на прекрасномътинцѣ егоз-Отдавшись въ плѣнъ, онъ вресилърятобъему даличаннува кочею и чтобъ его избавили отъ вопросовъ.

Мы стояли въ доливъ. Снемныва и явсистым эторы Саганъ-лу были уже за нами. Мы пошли внередъдене встръчая нигдъ непріятеля. Селенія были пусты рокресты ная сторона исчальна. Мы увидъли Аранеъ, быстро текущій въ каменистыхъ берегахъ своихъ. Въ пятнадцати верстахъ отъ Гассанъ-Кале, находится мостъ, прекрасноги смъло выстроенный на осми неравныхъ сводахъ. Преданіе приписываетъ его построеніе разбогатъвнему пастуху, умершему пустынникомъ на высотъ холив, тав донынъ показываютъ его могилу, освиенную двумя пустынными соснами. Сосъдніе поселяне стекаются къ ней на поклоненіе. Мостъ называется Чабанъ-Кэпри (мостъ пастуха). Дорога въ Тебризъ лежитъ черезъ него

Въ нъсколькихъ шагахъ отъ моста посътилъ я темныя развалины Караванъ—сарая. Я не нашелъ въ немъ никого, кромъ больнаго осла, въроятно брошеннаго здъсь бъгущими поселянами.

24 іюня утромъ пошли мы къ Гассанъ-Кале, превней кръности, наканунъ занятой княземъ Бековичемъ: Она была въ пятнадцати верстахъ отъ мъста нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надъялся отдохнуть; но вышло иначе.

Передъ выступленіемъ конницы, явились въ нашъ лагерь Армяне, живущіе въ горахъ, требул защиты отъ Турковъ, которые три дня тому назадъ отогнали ихъскотъ. Полковникъ А., хорошо не разобравъ, чего они хотъли, вообразилъ, что Турецкій отрядъ находился въ горахъ, и съ однимъ эскадрономъ Уланскаго полка поскакалъ въ сторону, давъ знать Р., что три тысячи Турковъ-находитей вы рорины. Р.: отпривимся всябдь за мижы, дабы подкрынить его выстручав опасности. Я почиталь себя прикомандированизмъ къ Нижегородскому полку, и съ великою досадою повкакалъ на освобождение Армянъ. Протхавъ верстъ двадцить протхали мы въ деревню и увижьи насколько отставшихъ улановъ, которые, спешась; съ обнаженными саблями преследовали песколькихъ куръ. Здась одинъ изъ поселянъ растолковалъ Р., что жью шло о трехв тысячахъ воловъ, три дня назадъ отогманими Турками, и которых весьма легко будеть догнать дня черезъ два. Р. приказалъ уланамъ прекратить преследование журъ и послалъ полковнику А. повеление воротиться. Мы повхали обратно и, выбравшись изъ горъ. прибыли подъ Гассанъ-Кале. Но такимъ образомъ дали мы сорокъ верстъ прюку, дабы спасти жизнь нъсколькимъ Армянскимъ курицамъ, что вовсе не казалось мнѣ забавнымъ. 🕐

Гассанъ-Кале почитается ключемъ Арзрума. Городъ выстроенъ у подошвы скалы, увънчанной кръпостью. Въ немъ находилось до ста Армянскихъ семействъ. Лагерь нашъ стоялъ въ пирокой равнинъ, растилающейся передъ кръпостью. Тутъ посътилъ я круглое, каменное строеніе, въ коемъ находится горячій желъзосърный источникъ.

Круглый бассейнъ имъетъ сажени три въ діаметръ. Я переплылъ его два раза и вдругъ, почувствовавъ голово-кружение и тошноту, едва имълъ силу выдти на каменный край источника. Эти воды славятся на Востокъ; но, не имъя порядочныхъ лекарей, жители пользуются ими наобумъ и, въроятно, безъ большаго успъха.

Подъ стѣнами Гассанъ-Кале течетъ рѣка Мургъ; берега ел покрыты желѣзными источниками, которые быотъ

изълюдь камири и стенноть выражущо Онивне встоль пріятны вкусу, какъ Кавказскій Нарвент, в отзываются мідыю.

25 ноня, въ день рождения Горудави Импиралора, въ лагерв нашенъ подъ стамани првиости полипотелущили молебенъ. За обвлоть у граза Паскевича, вогда пили здоровье Государя, Гразъ объявиль пекодъжь Арзруму. Въ пять часовъ вечера вейско уже выступило.

26 іюня мы стали въ горахъ въ пяти верстакъ отъ Арарума. Горы эти называются Анъ-деог (бълыя горы); онъ мъловия. Бълая, язвительная пыль вла намъ глаза; грустный видъ ихъ наводилъ тосиу. Блисость Арарума и увъренность въ окончаніи похода утывала насъ.

Вечеромъ графъ Паскевичъ тадилъ осматривать мѣотоположеніе. Турецкіе натадники, цѣлый день крумившіеся передъ нашими пикетами, начали по немъ сърѣльть. Графъ нѣсколько разъ погрозилъ имъ нагайкою, не переставая разсуждать съ генераломъ М. На имъ выстрѣлы не отвѣчали.

Между тамъ, въ Арзрумъ происходило большое смятеніе. Сераскиръ, прибъжавній въ городъ посла своего пораженія, распустилъ слухъ о совершенномъ разбитіи Русскихъ. Всладъ за нимъ отпущенные планинки доставили жителямъ воззваніе графа Паскевича. Багдецы уличили Сераскира во лжи. Вскора узнали о быстромъ приближеніи Русскихъ. Народъ сталъ говорить о сдача. Сераскиръ и войско думали защищаться. Произошелъмятемъ. Насколько Франковъ были убиты озлобленной чернью.

Въ лагерь нашъ (26-го утромъ) явились депутаты отъ народа и Сераскира. День прощелъ въ нереговорахъ; въ пять часовъ вечера депутаты отправились въ Арарумъ,

н съ ними гелераль кила» Бековичъ, мореню зисполий. Азіатекіе языки и обычан, стана

На другой день утромъ войско наше двинулось висредъ. Съ восточной стороны Арарума, на высоте Тонъдага находилась Турециая батерея. Полки поным къ ней; озвачая на Турещиую пальбу барабаннымъ боемъ и музымою. Турки бежали, и Топъ-дагъ быль замять. Я прівхаль туда съ поэтомь Ю. На оставленной батарев нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. Съ высоты лоры открывался взору Арарумъ со всею циваделью; съ зелеными кровлями, маклеенными одна на другую. Графъ, былъ верхомъ. Передъ нимъ на земль сидъли Турецкіе депутаты, прітхавшіе съ ключами города. Но въ Арарумъ замътно было волненіе. Вдругъ на городскомъ валу мелькнуль огонь, закурился дымъ, и ядра полетъли къ Топъ-дагу. Нъсколько ихъ пронеслось надъ головою графа Паскевича: «Vovez les Turcs — сказаль онъ мих — on ne peut jamais se fier à eux.» Въ сио минуту прискакалъ на Топъ-дагъ князь Бековичъ, со вчерашняго дня находивнийся въ Арарумъ на переговорахъ. Онъ объявиль, что Сервскирь и народь давно согласны на сдачу, но что изсколько непослушных в Арнаутовъ, подъ предводительствомъ Топчи-паши, овладъвъ городскими батареами, бунтують. Генералы подътхали къ графу, прося позволенія заставить замолчать Турецкія батарен. Арарумскіе самовники, сидъвшіє подъ огнемъ своихъ же пушекъ, повторили ту же просьбу. Графъ насколько времени медаиль, нанонець даль новельню, сказавь: «полно имъ дурачиться.» Тотчасъ подвезли пушки, стали стрялять, и непріятельская пальба мало по малу утикла. Полки наши пешан въ Арэрумъ, и 27 іюня, въ годовщину Полтавсиато сражения, въ шестъ часовъ вечера Русское знамя развилось падъ Арэрумской цитаделью. Поределения по отпривияся съ нимъ. Мы въ възхали въ городъ, представлявний удивительную картину. Турки, св плоскихъ кровель своихъ, угрюмо смотръвни на насъ. Армяне шумно толиились въ твеныхъ улицахъ. Ихъ мальчишки бъжали передъ нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «христіянъ! христіянъ!»... Ми подъвхали къ кръпости, куда входила наша артиллерія. Съ крайнимъ изумленіемъ встрътилъ я тутъ моего Артемія, уже разъвъжающаго по городу, несмотря на строгое предписаніе никому изъ лагеря не отлучаться безъ особеннаго позволенія.

Улицы города тёсны и кривы, дома довольно высоки. Народу множество; лавки были заперты. Пробывъ въ городѣ часа съ два, я возвратился въ лагерв: Сераскиръ и четверо Пашей, взятые въ плѣнъ; находились уже тутъ. Одинъ изъ Пашей, сухощавый старичокъ, ужасный хлопотунъ, съ живостно говорилъ нашимъ тенераламъ. Увидѣвъ меня во фракѣ, онъ спросилъ, кто я таковъ. П. далъмнъ титулъ поэта. Паша сложилъ руки на грудъ поклонился мнѣ, сказавъ черезъ переводчика? Ввагословенъ часъ, когда встръчаемъ поэта. Поэтъ Братъ Дервишу. Онъ не имъетъ ни отечества, ни блатъчемныхъ, и между тъмъ, какъ мы; бъдные, заботимем о славѣ, о власти, о сокровищахъ, онъ стоитъ наравивосъ властелинами земли и ему пойлониятел.

Восточное привътствие Паши всемъ нажь очень полю-"билось! Я"пошель взглянуть на Сераскира. При входя въ усто палатку встрътиль в сто побинато пажа, черногла-"заго мальчика лъть четырнадцати, въ богатой Арииут-

Digitized by Google

опой одаждёй оберасицивен следой отериме, наружности самой обыкновеннейней двать выглубокомъ уныни. Около нёго была толпасиваницивовищеровъс Выходи изычего панатки, увидътвинейной жирууны и от мъхомъ (бите) за писимин. Опътвричально все перло. Мит сказали, что ото быль обратъчной. Дервицив пришедний привътствовать избълителейн Его на силу отогнали.

не в село в при не при село в село в

Арэрумъ. — Азіатская роскошь. — Климать. — Сатирическіе стихи. — Сераскиріскій ідворецьі. — Таремъ Турецкаго Паши. — Чущакно-с Семерть: Вурцова. — Вильдъ изъ Арэрума. — Обратиту в виденти провед в пробед в провед в провед в провед в провед в провед в провед в пробед в провед в пробед в провед в пред в пред в пред в пред в провед в пред в провед в пред в пред в пред в пред в пре

па Арэрумъ (неправильно называемый Арзерумъ, Эрэрумъ, Основанъ около 415 года, во время Осодосія Витарано, и названъ Осодосіополемъ. Никакого историчеомато, восноминанія ме, соединается съ его именемъ. Я панать о немънтолько то, что здъсь, по свидътельству Гаджи, Бабы, подмесены были Персидскому послу, въ удовлетворенів навой—то обиды, телячьи уши виъсто че-

Арврумъ почитается главнымъ городомъ въ Азіатской Турціи. Въ немъ считалось до ста тысячь жителей; ио, кажетоя число сіе слишкомъ увеличено. Дома въ немъ каменные, кровли попрыты дерномъ, что даетъ городу чрезвычайно странный видъ, если смотришь на него съ высоты.

Главная сухопутная торговля между варопою и востокомъ производится чрезъ Арэрумур но товаровъ въ немъ продается мело; ихъ здъсь и не выпаждывають; что замътилъ и Турньоръ, пингуший, что въ Арерумъ больной межетъ умереть за невозмежностно достать лежин ревеня, между-тътъ, кокъ целью мънии омего неходятся въ городъ.

Не знаю выраженія, которое было бы бевсивоменнію словь: «Азіатская роскошь». Эта поговорка, віроятно, родилась во время крестовыхъ походовъ, когда бідные рыцари, оставя голыя стіны и дубовые стулья своихъ замковъ, увиділи въ первый разъ красные диваны, пестрые ковры и кинжалы съ цвітными камешками на рукояти. Ныні можно сказать: «Азіатская бідность, Азіатское свинство» и проч.; но роскошь, конечно, принадлежность Европы. Въ Арарумі ни за какія демыги нельзя купить того, что вы найдете въ межочной лавкі перваго утізднаго городка Псковской губерніи.

Климать Арарумскій суровь. Городь выстроенть въ лощинь, возвышнонцейся наль моромъ на семы тысячи мутовы. Горы, окружающів его, покрыты выясеми большую часть года. Земля безинска, но иледоносна; ока орошена множествомъ источниковъ и ответоду переслучева водепроводами. Арарумъ славится своею водою. Зверенть течеть въ трехъ верстахъ отв города; но чештаность вездамножество. У каждаго висить жестяной ковщикъ на изми, и добрые Мусульмане пьють и не назвалятся. Люсть доотавляется изъ Саганъ-лу.

Въ Арэрунскомъ арсенялѣ нашли множество стариннаго оружів, пысмовъ, латъ, сабель, ржанъющихъ, въровино, еще со временъ Годореда.

Мечети низки и темны. За городомъ находится кладон-

ще. Памятники съоргостъ обминовенно въ столбахъ, убранныхъ, каменною, чалмого. Гробинцы двухъ или трехъ Пашей отличаются большей затъйливостью; но въ нихъ нътъ ничего изящнаго; никакого вкуса, никакой мысли... Одинъ путещественникъ мишетъ, что изъ всъхъ Азіатскихъ городовъ, въ ожномъ Арарумъ нашемъ онъ башенные часы, и тъ были испорчены.

Нововведенія, затъваемыя Султаномъ, не проникли еще въ Арзрумъ. Войско носитъ еще свой живописный восточный нарядъ. Между Арзрумомъ и Константинополемъ существуетъ соверничество, какъ между Касавью в Москвою. Вотъ мачало сатирической ноэмы, сочиненной янычаромъ Аминомъ-Оглу.

Стамбуль Глуры нынче славять, А завтра нованной пятой, Какъ змія спящаго, раздавять, И прочь пойдуть — и такъ оставять: Стамбуль заснуль передь бъдой.

Стамбулъ отрекся отъ Пророка; Въ немъ правду древняго Востока Лукавый Западъ омрачилъ. Стамбулъ для сладостей морома Мольби и сабле изменилъ. Стамбулъ отвыкъ етъ поту битвы И пьетъ вино въ чисър можитить.

Въ немъ виры чистой жиръ потухъ, Въ немъ жежи не кладониямъ хедитъ, На перекрестит иметъ старухъ, А тъ мужчитъ въ харемы введитъ, И спитъ подкужленный евнухъ.

Не же таковъ Арврумъ наворный, Многодорожный нашъ Арврумъ: Не спимъ мы въ роскопи позорной, Не черплемъ чашей непокорной Въ винъ развратъ, огонь и шумъ.

Постимся мы: струею трезвой Святыя воды насъ поятъ; Толпой безтрепетной и резвой Джигиты наши въ бой летятъ; Харемы наши недоступны, Евнухи строги, неподкупны, И смирно жены тамъ сидятъ ').

Я жилъ въ Серискировомъ дворцѣ, въ комнатахъ, гдъ находился харемъ. Цѣлый день бродилъ я по безчисленнымъ переходамъ, изъ комнаты въ комнату, съ кровли на кровлю, съ лъстницы на лъстницу. Дворецъ казался разграбленнымъ; Сераскиръ, предполагая бъжать, вы-

\*) Имя поэта янычара Амина-Оглу вымышлено Пушкинымъ. Въ черновой рукописи этого стихотворенія, написаннаго въ 1830 году есть варіанты послъднихъ стиховъ и окончаніе, исключенное Пушкинымъ и переданное П. В. Анненковымъ (т. II, стр. 527). Вотъ оно:

Джигиты наши въ бой детятъ; Мы къ женамъ какъ орды ревнивы; Харемы наши молчаливы, Непроницаемы стоятъ.

Алла великъ! Къ намъ отъ Стамбула Прищелъ гонимый янычаръ. И буря долу насъ погнула, И палъ неслыханный ударъ. Отъ Рущука до старой Смирны, Отъ Трапезунда до Тульчи, Скликая псовъ на праздникъ жирный, Толпой ходили палачи.

везъ изъ него что только могъ. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулялъ я по городу, Турки подзывали меня и ноказывали меня и ноказывали меня и ноказывали мень надовло — и готовъ былъ отвичать имъ тимъ же. Вечера проводилъ я съ умнымъ и любезнымъ С.; сходство нашихъ занятій сближало насъ. Онъ говорилъ мит о своихъ литературныхъ предположенияхъ, о своихъ историческихъ изысканияхъ, итъкогда начатыхъ имъ съ такою ревностью и удачей. Ограниченность его желаній и требованій по истинъ трогательна. Жаль, если они небудутъ исполнены.

Дворей в Сераскира представляль картину вычно оживленную: тамъ, гды угрюмый Паша молчаливо курилъ, посреди своихъ женъ и отроковъ, тамъ его побыдитель получалъ донесения о побыдахъ своихъ генераловъ, раздавалъ Пашалыки, разговаривалъ о новыхъ романахъ. Мушской Паша приызжалъ къ графу Паскевичу просить у

Треща въ объятіяхъ пожаровъ, Валились домы янычаровъ; Окровавленные зубцы Вездъ торчали; угли тлъли; На кольяхъ, скорчась, мертвецы Окоченълые чернъли. Алла великъ! Тогда Султанъ Былъ духомъ гнъва обуянъ.

Въ примъчаніи (соч. т. Н., стр. 543) присоединены еще четыре стиха предшествующіе этому отрывку й зачеркнутые Пушвинымъ:

Въ насъ Умъ владъетъ плотью дикой, А покоренъ Корану Умъ — И потому Пророкъ великой, Хранитъ какъ око, свой Арзрумъ. немо жеста для своего илемянника. Ходя по дворцу, важмей Турокъ остановился въ одной изъ коинатъ, съ жикистно проговорилъ нескольно словъ и вналъ могемъ въ
задумчивость: въ этой самой комнать обезглавленъ былъ
его отоцъ по повелению Сераскира. Ватъ вночатлена настоящия Восточныя! Славный Бей-булатъ, грова Жавказа,
призжалъ въ Арзрумъ съ двумя старинивами Черкескихъ
селеній, возмутившихся во время последникъ войнъ. Они
объдали у гра ва Пасневича. Бей-булатъ мужчина литъ
тридцати-пяти, малорослый и пипровоплочий. Ожь поРусски не говоритъ, или притворяется, что не говоритъ.
Привадъ что въ Арзрумъ меня очень обрадоваль: онъ
билъ умо инф порукой въ безопасномь перевъдѣ черевъ
торы и Кабарду.

Осианъ Наша, взятый въ пленъ подъ Арарумомъ и отправленный въ Тифиисъ витств съ Сервскиромъ, вресиль грама Наскевича за безопасность харама, имъ оставляемаго въ Арэрумъ. Въ первые дни о немъ было забыли. Однажды за объдомъ, разговаривая о тишинъ Мусульманскаго города, занятаго десятью тысячами войска, и въ которомъ ни одинъ изъ жителей ни разу не пожаловался на насиліе солдата, Грветь вспомниять о жаремть Османа-Паши и приказалъ Г. А. съвздить въ домъ Наши и спросить у его женъ, довольны ли онъ и не было ли имъ кокой нибудь обиды. Я просилъ позволенія сопровождать Г. А. Мы отправились. Г. А. взялъ съ собою въ переводчики Русскаго отпрера, коего исторія любонытив. Осинадвати лътъ попалси онъ въ пленъ къ Персіянамъ..... онъ болье двадцати льть служиль евнухомь въ каремь одного изъ сыновей Шаха. Онъ разсказываль о своемъ несчасти въ пребывание въ Персии съ трогательнымъ простодушіснь. Въ физіодогического отношенін, показанія сто были драгоціанны.

Мы пришин из дому Османа Пави; насъ ввели въ открытую комнату, убранную очень норядочно, даже со вкусомъ: на цветныхъ окнахъ начертаны были надимои, взятыя изъ Корвна. Одна изъ нихъ показалась мить очень вамыслевата для Мусульманского харема: Тебы подобаеть осизывать и развивать. Напъ полнесин кофію въ чапречины , оправленных въ серебре. Старикъ съ бълой почтенной бородою, отенъ Османа Паши, пришель отъ ммени женъ благодарить графа Паскевича, но Г. А. сказанъ на отръзъ, что онъ посланъ къ женамъ Османа Паши и хочетъ ихъ видеть, дабы отъ нихъ свиихъ удостовършться, что оне въ отсутствие супруга всьмъ довольны. Едва Персидскій плінникь успаль все это перевести, какъ стармкъ, въ знакъ негодованія, защелкалъ языкомъ н объявиль, что нижань не можеть согласиться на наше **Рребованіе**, и что есян Паша, по своемъ везвращеніи. проведаеть, что чужие мужчины видеми его жень, то н сму старику и всемь служителямъ харема велить отрубить голору. Прислужники, между коими не было ни одного овнука, подгверднам слова старина, но Г. А. быль неколебимъ. «Вы боитесь своего Паши — сказалъ онъ имъ -- а я овоего Сервомира, и не смето обячнаться его прикованій.» Дылать было чечего. Насъ повели черезъ садъ, гдв были два тощіе фонтана. Мы приближились къ манонькому каменному отроевно. Старчиъ сталь между нами и дверью, осторожно ее отперъ, не выпуская изъ Рунъ вадинини; мы унидели женщену, съ негъ до желтыхъ туфель покрытую былой чадрою. Нашъ переводчикъ повторилъ ей вопросъ: мы услышали шамнанье семидеелти-льтней старухи; Г. А. прерваль ее: «это мать Па-

ши — сказаль онъ — а я присланъ къ женамъ, приведите одну изъ нихъ.» Всъ изумились догадкъ Глуровъ: старуха ушла и черезъ минуту возвратилась съ женшиной, покрытой также какъ и она -- изъ-подъ покрывала раздался молодой пріятной голосокъ. Она благодарила Графа за его внимание къ бъднымъ вдовамъ и хвалила обхожденіе Русскихъ. Г. А. имель искусство вступить съ нею въ дальнъйшій разговоръ; я между тьмъ, глядя около себя, увидълъ вдругъ надъ самой дверью круглое окошко, и въ этомъ кругломъ окошкъ пять или шесть круглыхъ головъ съ черными любопытными глазами. Я хотьль было сообщить о своемъ открытіи Г. А., но головки закивали, замигали, и нѣсколько пальчиковъ стали мнъ грозить, давая знать, чтобъ я молчалъ. Я повиновался и не подълился моею находкою. Всъ онъ были пріятны лицемъ, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери съ Г. А., была, втроятно, повелительницею харема, сокровищницею сердецъ, розою любви — по крайней мѣрѣ, я такъ воображалъ.

Наконецъ Г. А. прекратилъ свои распросы. Дверь затворилась. Лица въ окошкѣ исчезли. Мы осмотрѣли садъ и домъ, и возвратились очень довольные своимъ посольствомъ.

Такимъ образомъ видълъ я харемъ: это удалось ръдкому Европейцу. Вотъ вамъ основание для восточнаго ремана.

Война, казалось, кончена. Я собирался въ обратный путь. 14 Іюля пошель я въ народную баню, и не радъбыль жизни! Я проклиналь нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Какъ можно сравнить бани Арзрумскія съ Тифлисскими!

Возвращаясь во дворецъ, узналъ я отъ К., стоявшаго

въ карауль, что въ Арарумъ открылась чума. Мнъ тотчасъ представились ужасы карантина, и я въ тотъ же день ръшился оставить армію. Мысль о присутствіи чумы очень непріятна съ непривычки. Желая изгладить это впечатльніе, я пошелъ гулять по базару. Остановясь передъ лавкою оружейнаго мастера, я сталъ разсматривать какой-то кинжалъ, какъ вдругъ ударили меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоялъ ужасный нищій. Онъ былъ блъденъ какъ смерть; изъ красныхъ, загноенныхъ глазъ его текли слезы. Мысль о чумъ опять мелькнула въ моемъ воображеніи. Я оттолкнулъ нищаго съ чувствомъ отвращенія неизъяснимаго, и воротился домой, очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однакожъ, превозмогло; на другой день и отправился съ лекаремъ въ лагерь, гдѣ находились зачумленные. Я не сошелъ съ лошади и взялъ предосторожность стать по вѣтру. Изъ палатки вывели намъ больнаго; онъ былъ чрезвычайно блѣденъ и шатался какъ пьяный. Другой больной лежалъ безъ памяти. Осмотрѣвъ чумнаго и обѣщавъ несчастному скорое выздоровленіе, я обратилъ вниманіе на двухъ Турковъ, которые выводили его подъ руки, раздѣвали, щупали, какъ будто чума была не что иное какъ насморкъ. Признаюсь, я устыдился моей Европейской робости въ присутствіи такого равнодушія и поскорѣе возвратился въ городъ.

19 Іюля, пришедъ проститься съ графомъ Паскевичемъ, я нашелъ его въ сильномъ огорченіи. Получено было извъстіе, что генералъ Бурцовъ былъ убитъ подъ Байбуртомъ. Жаль было храбраго Бурцова, но это про-исшествіе могло быть печально и для всего нашего малочисленнаго войска, зашедшаго глубоко въ чужую землю и окруженнаго непріязненными народами, готовыми возтату.

Digitized by Google

стать при служе с перасй неудаче. И такт война возобновинась! Графъ предлагаль мит быть свидетелемъ дальнийшихъ предпріятій; но я співшилъ въ Россію. . . . . Графъ подервать мит на память Турецкую саблю. Она хранится у меня памятникомъ моего странствованія вослідъ блестящаго героя по завоеваннымъ пустынямъ Арменіи. Въ тотъ же день я оставилъ Арзрумъ.

Я тхаль обратно въ Тифлисъ, по дорога уже мна знакомой. Мъста, еще недавно оживленныя присутствемъ цятнадцати тысячь войска, были молчаливы и печальны. Я перетхаль Саганъ-лу и едва могь узнать мъсто, гив стовать нашть лагерь. Въ Гумрахъ выдержалъ я трехъдневный карантинъ. Опять увидълъ я Безобдалъ и оставилъ возвыщенныя равнины колодной Арменіи для знойной Грузіи. Въ Тифлисъ я прибылъ 1-го Августа. Здъсь остался я несколько дней въ любезномъ и веселомъ обществъ. Нъсколько вечеровъ провель я въ садахъ при звукъ музыки и пъсемъ Грузинскихъ. Я отправился далъе. Перевздъ мой черезъ горы замьчателемъ былъ для меня тъмъ, что близъ Коби ночью застала меня буря. Утромъ, протажая мимо Казбека, увидель я чудное зредище: белыя. оборванныя тучи перетягивались черезъ вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавалъ въ воздухѣ, несомый облаками. Бъшенная Балка также явилась мить во всемъ своемъ величін: оврагъ, наполнившійся дождевыми водами, превосходиль въ своей свирвности самый Терекъ, туть же грозно ревышій. Берега были разтерзаны; огромные камии сдвинуты съ мъста и загромождали потокъ. Множество Осетинцевъ разработывали дорогу. Я переправился благонелучно. Наконецъ я выткалъ изъ тъснаго ущелья на раздолье широкихъ равнинъ Большой Кабарды. Во Владикавказѣ нашелъ я Д. и П. Оба ѣхали на воды лечиться отъ ранъ, полученныхъ ими въ нынѣшніе походы. У П. на столѣ нашелъ я Русскіе Журналы. Первая статья, мнѣ попавшаяся, была разборъ одного изъ моихъ сочиненій. Въ ней всячески бранили меня и мои стихи. Я сталъ читать ее въ слухъ. П. остановилъ меня, требуя, чтобъ я читалъ съ большимъ мимическимъ искусствомъ. Надобно знать, что разборъ былъ украшенъ обыкновенными затѣями нашей критики: это былъ разговоръ между дьячкомъ, просвирней и корректоромъ типографіи. Здравомысломъ этой маленькой комедіи. Требованіе П—на показалось мнѣ такъ забавно, что досада, произведенная на меня чтеніемъ журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались отъ чистаго сердца.

Таково было мит первое привытствие въ любезномъ отечествъ.

# отдълъ второй.

### POMARЫ И ПОВЪСТИ.

## ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

POMAHU M HOBBOTM.

### Ì.

## APAII'S HETPA BEJEKAPS.

(1827.)

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ числъ молодыхъ людей, отправленнихъ Нятромъ Великимъ въ чужіе края для пріобрѣтемія овідѣній, необходимыхъ государству преобразованмому, таходился его крестникъ, арапъ Ибрагитъ. Онъ обучался въ Паримскомъ Военномъ училищѣ, выпущемъ былъ капитаномъ ертиллеріи, отличился въ Парижъ. Императоръ, посреди общирныхъ свойкъ трудовъ, не переставалъ освідовлиться с своемъ любимцѣ и всегда получалъ лестные отзывы на счетъ его успіховъ и помеденів. Пктръ былъ чрезвычайно имъ довоменъ и неодномратно звакъ его въ Россію; по Ибратимъ не торопился. Онъ отговаривалоя подъ различными предлегами: то раною, то желанісмъ усовершенствовать смои познамія, то педостатиомъ въ дописакъ— и Петръ снисходительствовалъ его просъбямъ, про-

силъ заботиться о здоровьи, благодарилъ за ревность къ ученью — и, крайне бережливый въ собственныхъ сво-ихъ расходахъ, не жалълъ для него своей казны, присовокупляя къ червонцамъ отеческіе совъты и предостерегательныя наставленія.

По свидътельству всъхъ историческихъ записокъ, ничто не могло сравниться съ легкомысліемъ, безумствомъ и роскошью Французовъ того времени. Послъдніе годы царствованія Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностію, важностію и приличіемъ Двора, не оставили никакихъ слъдовъ. Герцогъ Орлеанскій, соединяя многія блестящія качества съ пороками всякаго рода, къ несчастію, не имълъ и тъни лицемърія. Оргіи Пале-Рояля не были тайною для Парижа; примъръ былъ заразителенъ. На ту пору явился Law; алчность къ деньгамъ соединилась съ жаждою наслажденій и разсъянности; имънія исчезли, нравственность гибла; Французы смъялись и разсчитывали — и государство распадалось подъ игривые припъвы сатирическихъ водевилей.

Между тъмъ общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили всъ состоянія. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность — все, что подавало пищу любопытству или объщало удовольствіе, было принято съ одинаковой благосклонностію. Литература, ученость и философія оставляли тихій свой кабинетъ и являлись въ кругу большаго свъта угождать модъ, управляя ея мнѣніями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожанія. Поверхностная въжливость замѣнила глубокое къ нимъ почтеніе. Проказы герцога Ришильё, Алкивіада новъйшихъ Афинъ, принадлежатъ Исторіи и даютъ понятіе о нравахъ сего времени.

Tems fortuné, marqué par la licence, Où la folie, agitant son grelot. D'un pied leger parcourt toute la France, Où nul mortel ne daigne être dévot, Où l'on fait tout excepté pénitence.

Появленіе Ибрагима, его наружность, образованность и природный умъ возбудили въ Парижъ общее вниманіе. Всъ дамы желали видъть у себя le Nègre du Czar, и ловили его на перехватъ. Регентъ приглашалъ его не разъ на свои веселые вечера; онъ присутствовалъ на ужинахъ, одушевленныхъ молодостію Аруэта и старостію Шолье, разговорами Монтескьё и Фонтенеля; не пропускалъ ни одного бала, ни одного праздника, ни одного перваго представленія, и предавался общему вихрю со всею пылкостію своихълътъ и своей породы. Но мысль, промѣнять это разсъяніе, эти блестящія забавы на простоту Петербургскаго Двора, не одна ужасала Ибрагима; другія, сильнъйшія узы привязывали его къ Парижу. Молодой Африканецълюбилъ.

Графина L., уже не въ первомъ цвѣтѣ лѣтъ, славилась еще своею красотою. Семнадцати лѣтъ, при выходѣ ел изъ монастыря, выдали ее за человѣка, котораго она не успѣла полюбить и который въ послѣдствіи о томъ не заботился. Молва приписывала ей любовниковъ; но, по снисходительному уложенію свѣта, она пользовалась добрымъ именемъ, ибо нельзя было упрекнуть ее въ какомъ нибудь смѣшномъ или соблазнительномъ приключеніи. Домъ ея былъ самый модный: у нея соединялось лучшее Парижское общество. Ибрагима представилъ ей молодой Мервиль, почитаемый вообще послѣднимъ ея любовникомъ, что и старался онъ дать почувствовать всѣми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безъ всякаго особеннаго вниманія: это польстило ему. Обыкновенно смотрѣли на молодаго ногра какъ на чудо, окружали его, осыпали привѣтствими и вопросами — и это любопытство, котя и прикрытое видомъ благосклонности, оскорбляло его самолюбіе. Сладостное вниманіе ментинть, почти единственная пѣль напихъ усилій, не только не радовало его, но даже исполняло торечью и негодованіемъ. Онъ чувствоваль, что онъ для нихъ редъ жакого-то рѣдкаго звъря, творенія особеннаго, чукаго, случайно неренесеннаго въ шръ, не имімопій съ нимъ ничего общего. Онъ даже завидоваль модямъ, чикъмъ незамівченнымъ, и почиталь ихъ ничтожество благополучіємъ.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его отъ самонадъявности и притязани самолюбія, что придавало р'єдкую прелесть обращенню его съ женщинями. Разговоръ его быль простъ и важенъ: онъ поправился графинь L., которой надовли важныя шутки и тонкіе намеки Французскаго остроумія. Чбрагимъ часто бываль у нея. Мало по малу она привыкла къ наружности молодаго негра и даже стала находить что-то пріятное въ этой курчавой головь, черньющей посреди пудренныхъ париковъ ен гостиной (Ибрагимъ былъ раненъ въ голову и вибсто парика носиль повязку). Ему было 27 летъ отъ роду; онъ былъ высокъ и строенъ и не одна красавица заглядывалась на него съ чувствомъ болье лестнымъ, нежели простое любопытство; но предупрежденный Ибрагимъ или ничего не замъчалъ, или видьль одно лишь кокетство. Когда же взоры его встръчались со взорами графини, недовърчивость его исчезала. Ея глаза выражали такое милое добродуние, ея обхожденіе съ нимъ было такъ просто, такъ непринужденно, что

жевозможно было въ ней кодозравать и тани констотва жли насмандивости.

Любовь не приходила ему на умъ, а уже видѣть гражиню наждый день было для него необходимо. Онъ новсюду искалъ ея встрѣчи, и встрѣча съ нею казалась ему каждый разъ неожиданною милостию неба. Графици, прежде нежели отъ самъ, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь безъ надеждъ и требований трогаетъ сердце женское вѣрнѣе всѣхъ разсчетовъ обольщенія. Въ присутствіи Ибрагима, графиня слѣдовала за всѣми его она задумывалась и впадала въ обыкновенную свою разсѣянность. Мервиль первый замѣтилъ эту взаимичую склонность — и поздравилъ Ибрагима. Ничто такъ не воспламеняетъ любовь слѣпа и, не довѣряя самой себъ, торольнюю кватается за всякую опору.

Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимою женщиной досель не представлялась его воображенію; надежда вдругь озарила его душу; омъ влюбился безъ памяти. Напрасно графиня, испуганная изступленіемъ его страсти, хотьла противопоставить ей увъщанія дружбы и совыты благоразумія: она сама ослабывала....

Ничто не скрывается отъ взоровъ наблюдательнаго свъта. Новая связь графини стала скоро всъиъ извъсдца. Нъкоторыя дамы изумлялись ея выбору; многимъ казался онъ очень естественнымъ. Однъ смъялись, другія видъли съ ея стороны непростительную неосторожность. Въ первомъ упоенія страсти Ибрагимъ и графиня ничего не замъчали; но вскоръ двусмысленныя шутки мужчинъ и колкія замъчанія женщинъ стали до нихъ доходить. Важное и

холодное обращеніе Ибрагима досель ограждало его отъ подобныхъ нападеній; онъ выносиль ихъ нетерпыливо и не зналь чьмъ отразить. Графиня, привыкшая къ уваженію свыта, не могла хладнокровно видыть себя предметомъ сплетней и насмышекъ. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтобъ напраснымъ шумомъ не погубить ел совершенно.

Новое обстоятельство еще болье запутало ея положеніе: обнаружилось слъдствіе неосторожной любви. Графиня съ отчаяніемъ объявила о томъ Ибрагиму. Утьшенія, совъты, предложенія — все было истощено и все отвергнуто. Графиня видъла неминуемую гибель и съ отчаяніемъ ожидала ее.

Какъ скоро положеніе графини стало извъстно, толки начались съ новою силою; чувствительныя дамы ахали отъ ужаса; мужчины бились объ закладъ, кого родитъ графиня: бълаго ли, или чернаго ребенка. Эпиграммы сыпались на счетъ ея мужа, который одинъ во всемъ Парижъ ничего не зналъ и ничего не подозръвалъ.

Роковая минута приближалась. Состояніе графини было ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ у нел. Онъ видѣлъ, какъ силы душевныя и тѣлесныя постепенно въ ней исчезали. Ел слезы, ел ужасъ возобновлялись поминутно. Наконецъ она почувствовала первыя муки. Мѣры были приняты на скоро. Графа нашли способъ удалить. Докторъ пріѣхалъ. Дня за два передъ симъ уговорили бѣдную женщину уступить въ чужія руки новорожденнаго ел младенца; за нимъ послали повѣреннаго. Ибрагимъ находился въ кабинетѣ близъ самой спальни, гдѣ лежала несчастная графиня. Не смѣл дышать, онъ слышалъ ел глутія стенанья, шепотъ служанки и приказанія доктора.

Она мучилась долго. Каждый стонъ ея раздиралъ душу Ибрагиму; каждый промежутокъ молчанія обливаль его ужасомъ.... Вдругъ онъ услышалъ слабый крикъ ребенка — и, не имъя силы удержать своего восторга, бросился въ комнату графини.... Черный младенецъ лежалъ на постель въ ея ногахъ. Ибрагимъ къ нему приблизился. Сердце его билось сильно. Онъ благословилъ сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку.... но докторъ, опасаясь для больной слишкомъ сильныхъ потрясеній, оттащиль Ибрагима отъ ея постели. Новорожденнаго положили въ крытую корзину и вынесли изъ дому по потаенной лъстницъ. Принесли другаго ребенка и поставили его колыбель въ спальнъ. Ибрагимъ уъхалъ, немного успокоенный. Ждали графа. Онъ возвратился поздно, узналъ о счастливомъ разръщении супруги и былъ очень доволенъ. Такимъ образомъ публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась въ своей надежде и была принуждена утешиться единымъ элословіемъ. Все вошло въ обыкновенный порядокъ.

Но Ибрагимъ чувствовалъ, что судьба его должна была перемѣниться, и что связь его рано или поздно должна дойти до свѣдѣнія графа L. Въ такомъ случаѣ, что бы ни произошло, погибель графини была неизбѣжна. Ибрагимъ любилъ страстно и также былъ любимъ; но графиня была своенравна и легкомысленна: она любила не въ первый разъ. Отвращеніе, ненависть могли замѣнить въ ея сердцѣ чувства самыя нѣжныя. Ибрагимъ предвидѣлъ уже минуту ея охлажденія. Доселѣ онъ не вѣдалъ ревности, но съ ужасомъ ее предчувствовалъ; онъ воображалъ, что страданія разлуки должны быть менѣе мучительны — и уже намѣревался разорвать несчастную связь, оставить

Парижь и отправиться въ Россио, нуда давно привывали его Пвтръ и темнос чувство осбетренивно доига.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ.

Дни, мъсяцы проходили — и влюбленный Ибрагимъ не могъ ръшиться оставить обольшенную лить женщину. Графиня часъ отъ часу болъе къ нему привизывалась. Сынъ ихъ воснитывался въ отдаленной провинции. Сплетни свъта стали утихать, и любовники начали наслаждаться большимъ спокойствіемъ, молча, помем минувшую бурмо и старалсь не думать о будущемъ.

Однажды Ибрагимъ былъ у выхода герцота Орнеанскаго. Герцогъ, проходя мимо его, остановился и, вручивъ ему письмо, приказаль прочесть на досугів. Это было письмо Питра I. Государь, угадывая истинную причину его отсутствія, писаль Герцогу, что онъ ни въ чемь неволить Ибрагима не намеренъ, что предоставляетъ его доброй воль возвратиться въ Россію, или ньть; но что во всякомъ случав онъ никогда не оставить прежило своего литомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сегодна. Съ той минуты участь его была рживна. На другой день онъ объявиль Регенту свое жанфреніе немедленно отправиться въ Россію. «Подумайте о томъ, что дъявете», сказалъ ему Герцогъ: «Россія не есть ваше отечество; не думаю, чтобы вамъ когда нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребываніе во Франціи сділало васъ равно чуждымъ климату и образу жизни полудикой Россіи. Вы не родивись подданнымъ Петра. Повъръте мнъ: воспользуйтесь его великодушнымъ позволеніемъ, останьтесь во Франціи, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте увърены, что и здъсь ваши заслуги и дарованія не останутоя безь достойнаго вознагражденія.» Ибрагимъ искренно благодариль Герцога, но остался твердъ въ своемъ наміренія. «Жаліно», сказаль ему Регентъ; но, впрочемъ, вы нравы.» Онъ объщаль ему отставку и написаль обо всемъ Русскому Царю.

Ибрагимъ скоро собрался въ дорогу. Наканунъ своего отъезда провелъ онъ, по обыкновению, вечеръ у графини L. Она ничего не знала. Ибратимъ не имелъ духу ей отпрыться. Графиня была спокойна и весела. Она ивсколько разъ подзывала его къ себъ и шутила надъ его вадумчивостію. Посль ужина всь разъехались. Остались въ гостиной графиня, ея мужъ, да Ибрагимъ. Несчастный отдажь бы все на свыть, чтобы только остаться съ нею наединь; но прафъ 1., казалось, расположился у камина такъ спокойно, что нельзя быно надвяться выжить его изъ комнаты. Всъ трое молчали. «Bonne nuit», сказала наконецъ графиня. Сердце Ибрагима ственилесь и вдругь почувствовало все ужасы разлуки. Онъ стояль неподвижно. «Bonne nuit, messieurs», повторила графиня. Онть все не двигался.... Наконсцъ глаза его потемитля, голова закружилась: онъ едва могъ выйти изъ комнаты. Прівкавь домой, онь почти въ безпамятстве написаль савдующее письмо:

«Я ѣду, милая Леонора; оставляю тебя навсегда. Нишу тебь, потому что не имъю силъ иначе съ тебою объясниться.

«Счастіе мое не могло продолжаться: я наслаждался имъ вопреки судьбъ и природъ. Ты должна была меня разлюбить; очарованіе должно было исчезнуть. Эта мысль женя всегда преслѣдовала, даже въ тъ минуты, когда, казалось, забываль я все; когда у твоихъ ногь упивался я твоимъ страстнымъ самоотверженіемъ, твоею неограниченною нѣжностію.... Легкомысленный свѣтъ безпощадно гонить на самомъ дѣлѣ то, что дозволяетъ въ теоріи: его колодная насмѣшливость рано или поздно побѣдила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу — и ты, наконецъ, устыдилась бы своей страсти.... Что было бъ тогда со мною? Нѣтъ, лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты....

«Твое спокойствіе мнѣ всего дороже: ты не могла имъ наслаждаться, пока взоры свѣта были на насъ устремлены. Вспомни все, что ты вытерпѣла — всѣ оскорбленія самолюбія, всѣ мученія боязни; вспомни ужасное рожденіе нашего сына. Подумай: долженъ ли я подвергать тебя долѣе тѣмъ же волненіямъ и опасностямъ? Зачѣмъ силиться соединить судьбу столь нѣжнаго, прекраснаго созданія съ бѣдственной судьбою Негра, жалкаго творенія, едва удостоеннаго названія человѣка?

«Прости, Леонора, прости, милый, единственный другъ. Оставляю тебя, оставляю первыя и послёднія радости моей жизни. Не имѣю ни отечества, ни ближнихъ; ѣду въ Россію, гдѣ мнѣ отрадою будетъ мое совершенное уединеніе. Строгія занятія, которымъ отнынѣ предаюсь, если не заглушатъ, то, по крайней мѣрѣ, будутъ развлекать мучительныя воспоминанія о дняхъ восторговъ и блаженства... Прости, Леонора! Отрываюсь отъ этого письма, какъ будто изъ твоихъ объятій. Прости, будь счастлива и думай иногда о бѣдномъ Негрѣ, о твоемъ вѣрномъ Ибрагимѣ.»

Въ ту же ночь онъ отправился въ Россію.

Путешествіе не показалось ему столь ужасно, какъ онъ того ожидалъ. Воображеніе его восторжествовало надъ

существенностію. Чъмъ болье удалялся онъ отъ Парижа, тъмъ живъе, тъмъ ближе представлялъ онъ себъ предметы, имъ покидаемые на въкъ.

Нечувствительнымъ образомъ очутился онъ на Русской границѣ. Осень уже наступала; но ямщики, не смотря на дурную дорогу, везли его съ быстротою вѣтра — и въ 17 дней своего путешествія прибылъ онъ утромъ въ Красное Село, черезъ которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось 28 верстъ до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагимъ вошелъ въ ямскую избу. Въ , углу человъкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанъ, съ глиняною трубкою во рту, облокотясь на столъ, читалъ Гамбургскія газеты. Услышавъ, что кто-то вошелъ, онъ поднялъ голову. «Ба, Ибрагимъ!» закричалъ онъ, вставая съ лавки: «здорово, крестникъ!» Ибрагимъ узналъ Петра, въ радости къ нему бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнялъ его и поцъловалъ въ голову. «Я былъ предувъдомленъ о твоемъ прівздв», сказаль Петръ — «и повхаль тебв навстрычу. Жду тебя здъсь со вчерашняго дня.» Ибрагимъ не находилъ словъ для изъявленія своей благодарности. «Вели же», продолжалъ Государь, «твою повозку везти за нами, а самъ садись со мною — и поъдемъ ко мнъ.» Подали Государеву коляску; онъ сълъ съ Ибрагимомъ — и они поскакали. Черезъ полтора часа они пріфхали въ Петербургъ. Ибрагимъ съ любопытствомъ смотрълъ на новорожденную столицу, которая подымалась изъ болота по манію своего Государя. Обнаженныя плотины, каналы безъ набережной, деревянные мосты, повсюду являли недавнюю побъду человъческой воли надъ сопротивленіемъ стихій. Дома, казалось, на скоро построены. Во

всемъ городъ не было чичего великольпияго, произ Тены. неукрашенной еще гранитною рамою, но уже мокрытой военными и торговыми судами. Государева поляска остановилась у двория, т. е. Царимыми Сада. На присъцъ встретила Петра женщина леть 35-ти, прекрасили собою, одетан по песивдней Паримской модв. Питръ полвловаль ее, и, взявъ Ибрагина за руку, спачаль: «узнала ли ты, Катенька, моего крестинка? Прошу жобить и жаловать его по прежнему.» Екатерина устремила жа жего черные, проницательные глаза и благоскионно протинула ему руку. Двъ юныя красавицы, высокія, стройныя, овъжія какъ розы, стояли за нею и почтительно приблязились къ Петру. «Лиза», сказаль онъ одной изв иниъ, «поминив ли ты маленьнаго арапа, которий дли теби краль у меня яблоки въ Ороніенбаумъ? Воть онъ; представляю тебь его.» Великая Княжна жимбалась и поврасибла. Пошли въ столовую. Въ ожидания Госудиря, стель быль напрыть. Петръ со всемъ семействомъ семь объдать, пригласивь и Ибрагима. Во время объда Государь съ нимъ разговаривалъ о разныкъ предметакъ, разспрашиваль его объ Испанской вейме, о внутрениям делахь Франція, о Регенть, котораго онъ мобиль, жоти и осуждаль въ немъ многое. Ибрагимъ отлачаюм уможь точнымъ и наблюдательнымъ. Нетръ быль очень доволенъ его ответами; онъ вспомнижь ивпоторым черты Ибраримова иладенчества и разсказываль ихъ съ такимъ добродушіемъ и веселостью, что ижего въ ласковомъ и госте--ком водел атвафрации и в не могь бы поделравать героя Полтавскаго, могучаго и грознаго преобразоватеми Россіи.

После объда Государь, по Русскому обыкновенно, пошель отдохнуть. Ибрагиять остался съ Императрицей и Великиями Кижкнами. Онъ старался удовлетворить имъ любонытству, описываль образъ Парижской жизни, тамоните праздники и своемравным моды. Между тыть измоторыя изъ особъ, приближенныхъ къ Государю, собрались во дворецъ. Ибрагимъ узналъ великольниятоинязя Меншикова, который, увидя арана, равговариватощаго съ Екатериной, гордо на него мокосился; киязи
Якова Долгорукаго, крутаго свибтника Петра; ученато
Врюса, прослывнаго въ народъ Русскимъ Фаустомъ; молодого Рагузинского, бывшаго своего товарища — и другикъ, иришединихъ къ Государю съ докладами и за приказаніями.

Государь вышель часа черезъ два. «Посмотримъ», сказаль онъ Ибрагиму, «не позабыль ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мною.» Петръ заперся въ токарив и занялся государственными двлами. Онъ по очереди работаль съ Брюсомъ, съ княземъ Долгорукимъ, съ генералъ-полициейстеромъ Девіеромъ, и продиктоваль Ибрагиму нъсколько указовъ и ръшеній. Ибрагимъ не могъ надивиться быстрому и твердому его разуму, силь и гибкости вниманія и разнообразію дъятельности. Но окончаніи трудовъ, Нетръ вынуль карманную книжку, дабы справиться, все ли имъ предполагаемое на сей день исполнено. Нотомъ, выходя изъ токарии, сказалъ Ибрагиму: «ужъ поздно; ты, я чай, усталь: ночуй здёсь, какъ бывало въ старину; завтра я тебя разбужу.»

Ибрагимъ, оставшись наединѣ, едва могъ опомниться. Онъ находился въ Петербургѣ; онъ видѣлъ вновь великаго человѣка, близь котораго, еще не зная ему цѣны, провелъ онъ свое младенчество. Почти съ раскаяніемъ признавался онъ въ душѣ своей, что графиня L., въ первый разъ послѣ разлуки, же была во весь депь един-

ственной его мыслю. Онъ увидълъ, что новый образъ жизни, ожидающій его, дѣятельность и постоянныя занятія могутъ оживить его душу, утомленную страстями, праздностію и тайнымъ уныніемъ. Мысль — быть сподвижникомъ великаго человѣка и совокупно съ нимъ дѣйствовать на судьбу великаго народа — возбудила въ немъ въ первый разъ благородное чувство честолюбія. Въ семъ расположеніи духа онъ легъ въ приготовленную для него походную постель — и тогда привычное сновидѣніе перенесло его въ дальній Парижъ, въ объятія милой графини.

#### ГЛАВА ТРЕТІЯ.

На другой день Петръ, по своему объщанию, разбудилъ Ибрагима и поздравилъ его капитанъ-лейтенантомъ бомбардирской роты Преображенскаго полка, въ коей онъ самъ былъ капитаномъ. Придворные окружили Ибрагима, всякой по своему стараясь обласкать новаго любимца. Надменный князъ Меншиковъ дружески пожалъ ему руку; Шереметевъ освъдомился о своихъ Парижскихъ знакомыхъ, а Головинъ позвалъ объдать. Сему послъднему примъру послъдовали и прочіе, такъ-что Ибрагимъ получилъ приглашеній, по крайней мъръ, на цълый мъсяцъ.

Ибрагимъ проводилъ дни однообразные, но дъятельные — слъдственно не зналъ скуки. Онъ день ото дня болъе привязывался къ Государю, лучше постигалъ его высокую душу. Слъдовать за мыслями великаго человъка есть наука самая занимательная. Ибрагимъ видалъ Петра въ Сенатъ, оспариваемаго Бутурлинымъ и Долгорукимъ, разбирающаго важные запросы законодательства; въ Ад-

миралтейской Коллегіи, утверждающаго морское величіе Россіи: въ часы отможновенія видаль его съ Ософаномъ, Гаврінломъ Бужинскимъ и Копіевичемъ, разсматриваюшаго переводы иностранныхъ публицистовъ, или посъщающаго фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинетъ ученаго. Россія представлялась Ибрагиму огромной мастерскою, гдв движутся однв машины, гдв каждый работникъ, подчиненный заведенному порядку, занятъ своимъ дъломъ. Онъ почиталъ и себя обязаннымъ трудиться у собственнаго станка, и старался какъ можно менъе сожальть объ увеселеніяхъ Парижской жизни. Труднъе было ему удалить отъ себя другое, милое восноминаніе: часто думаль онь о графинь L., воображаль справедливое негодованіе, слезы ея и уныніе... Но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: разстяніе большаго свъта, новая связь, другой счастливецъ — онъ содрогался; ревность начинала бурлить въ Африканской его крови — и горячія слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утромъ сидълъ онъ въ своемъ кабинетъ, окруженный дъловыми бумагами, какъ вдругъ услышалъ громкое привътствіе на Французскомъ языкъ. Ибрагимъ съ живостію оборотился — и молодой К., котораго оставилъ онъ въ Парижъ въ вихръ большаго свъта, обнялъ его съ радостными восклицаніями. «Я сейчасъ только пріъхалъ», сказалъ К., «и прямо прибъжалъ къ тебъ. Всъ наши Парижскіе знакомые тебъ кланяются, жальютъ о твоемъ отсутствіи. Графиня L. велъла звать тебя непремънно, и вотъ тебъ отъ нея письмо.» Ибрагимъ схватилъ его съ трепетомъ и смотрълъ на знакомый почеркъ надписи, не смъя върить своимъ глазамъ. «Какъ я радъ», продолжалъ К., «что ты еще не умеръ со скуки въ этомъ

варварскомъ Петербургѣ! Что здѣсъ дѣлаютъ? чѣмъ занимаются? кто твой портной? заведена ми у васъ хотв опера?» Ибрагимъ въ разсѣяніи отвѣчалъ, что вѣродтно Государь работаетъ теперь на корабельной верен. К. засмѣлься. «Вижу», сказалъ онъ, «что тебѣ теперь не до меня; въ другое время наговоримся до сыта; ѣду представляться Государю.» Съ этимъ словомъ онъ перевернулся на одной можкѣ и выбѣжалъ изъ комнаты.

Ибрагимъ, оставщись наединѣ, посимино распечаталъ письмо. Графиня нѣжно ему жаловалась, упрекая его въпритворствѣ и недовѣрчивости. «Ты говорниь», писала она, «что мое снокойствіе дороже тебѣ всего на євѣтѣ. Ибрагимъ! если бъ это была правда, могъ ли бы ты подвергнуть меня состоянію, въ которое привела меня нечаянная вѣсть о твоемъ отъѣздѣ? Ты боялся, чтобъ я тебя не удержала; будь увѣренъ, что, не смотря на моюлюбовъ, я умѣла бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своимъ долгомъ. » Графина заключала письмо страстными увѣреніями въ любви и заклинала его хоть нәрѣдка ей писать, если уже не было для нихъ надежды снова увидѣться когда мибудь.

Ибрагиять двадцать разъ перечель это письмо, съ восторгомъ цъзуя безцънныя строки. Онъ горълъ нетерпъніемъ услышать что нябудь о графинт, и собрамся ъхать въ Адмиралтейство, надъясь тамъ застать еще К., но дверь етворилясь, и самъ К. явился опять. Онъ уже представлялся Государю — и, пе своему объжновенно; казался очень собею доволенъ. «Епtre neus», сказалъ онъ Ибрагиму, «Государь престранный человъкъ; веобрави, что я засталъ его въ кажой-то холстяной фуфайкъ, на мачтъ новаго корабля, куда принужденъ я былъ карабкаться съ моими депешами. Я стоялъ на веревечной льстниць и не инваль довожно мьста, чтобы сделать приличный реверансь, и совершение замышался, чего отъ ролу со мною не случалось. Однакожъ, Государь прочитавъ бумари, носмотръдь на меня съ головы до ногъ, и візромено быль пріятно поражень вкусомь и щегольствомы моего нарада; по крайней мере онъ улыбнулся и позваль меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я въ Петербургъ соворщенно чужеотранець; во время щестильтняго отсутствія я вовсе позабыль зданнія обыкновемія; пожадуйста будь монмъ менторомъ, завяжай за мной и представь меня. Ибрагимъ согласился и спацилъ обратить равговоръ къ предмету, болъе для него занимательному. «Ну, что графиня L.?» — «Графиня? Она, разументся, сначала очень была огорчена твоимъ отъездомъ; потомъ, разумьется, мало по малу утышилась и взяла себь новаго любовника; знаешь кого? длиннаго маркиза R. Что же ты вытарация свои арапскіе быни? или это нажется тебь страннымъ? Развъты не знасим, что долгая почаль не въ природъ человъческой, особенно женской? Подумай объ этомъ корошенько, а я пойду отдохну съ дороги; не забудь же за мною зафхать.»

Какія чувотва наполнили душу Ибрагима? Ревность? бішенство? отчаянье? ність; но глубокое, стісненное умыніе. Омъ повтораль себі: это я предвиятьть, это должно было случиться. Потомъ открыль письмо графини, перечель его снова, повіснять голову и горьно заплакаль. Онъ планаль долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрівть на часы, увиділь онъ, что время ікать. Ибрагимъ быль бы очень радъ избавиться, но ассамблея была діло должностное, и Государь строго требоваль присутствія своихъ приближенныхъ. Онъ оділся и порхаль за К. К. сидѣлъ въ шлафрокѣ, читая Французскую книгу. «Такъ рано?» сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его. «Помилуй!» отрѣчалъ тотъ: «ужъ половина шестаго, мы опоздаемъ; скорѣй одѣвайся и поѣдемъ.» К. засуетился, сталъ звонить изо всей мочи; люди сбѣжались; онъ сталъ поспѣшно одѣваться. Французъ каммердинеръ подалъ ему башмаки съ красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтанъ, шитый блестками; въ передней наскоро пудрили парикъ, его принесли, К. всунулъ въ него стриженую голову, потребовалъ шпагу и перчатки, разъ десять перевернулся передъ зеркаломъ и объявилъ Ибрагиму, что онъ готовъ. Гайдуки подали имъ медвѣжьи шубы — и они поѣхали въ Зимній-Дворецъ.

К. осыпалъ Ибрагима вопросами: кто въ Петербургъ первая красавица? кто славится первымъ танцовщикомъ? какой танецъ ныньче въ модъ? Ибрагимъ весьма неохотно удовлетворяль его любопытству. Между тъмъ они подъъхали ко дворцу. Множество длинныхъ саней, старыхъ колымагъ и раззолоченныхъ каретъ стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера въ ливрет и въ усахъ; скороходы, блистающіе мишурою, въ перьяхъ и съ булавами; гусары, пажи, неуклюжіе гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своихъ господъ — свита, необходимая по понятіямъ бояръ того времени. При видѣ Ибрагима поднялся между ними общій шопотъ: арапъ, арапъ, Царскій арапъ! Онъ поскоръе провель К. сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отвориль имъ двери настежъ, и они вошли въ залу. К. остолбенълъ.... Въ большой комнатъ, освъщенной сальными свъчами, которыя тускло горъли въ облакахъ табачнаго дыма, вельможи съ голубыми лентами черезъ плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардіи въ зеленыхъ мундирахъ, корабельные мастера въ курткахъ и полосатыхъ панталонахъ, толпою двигались взадъ и впередъ при безпрерывномъ звукъ музыки. Дамы сидъли около стънъ; молодыя убраны были со всею роскошью моды. Золото и серебро сіяли на ихъ робахъ; изъ пышныхъ фижмъ возвышалась, какъ стебель, ихъ узкая талія; алмазы сверкали въ ушахъ, въ длинныхъ локонахъ и около шеи. Онъ весело повертывались направо и налѣво, ожидая кавалеровъ и начала танцевъ. Барыни пожилыя старались хитро сочетать новый образъ одежды съ гонимой стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку Царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи какъ-то напоминали сарафанъ и душегръйку. Казалось, онъ болъе съ удивлениемъ, нежели съ удовольствіемъ присутствовали на сихъ нововведенныхъ игрищахъ, и съ досадою косились на женъ и дочерей Голландскихъ шкиперовъ, которыя, въ канифасныхъ юбкахъ и въ красныхъ кофточкахъ, вязали свой чулокъ, между собою смъялись и разговаривали, какъ будто дома. Замьтя новыхъ гостей, слуга подошелъ къ нимъ съ пивомъ и стаканами на подносъ. К. не могъ опомниться. «Que diable est ce que tout cela?» спрашивалъ К. вполголоса у Ибрагима. Ибрагимъ не могъ не улыбнуться. Императрица и Великія Княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, привътливо съ ними разговаривая. Государь былъ въ другой комнать. К., желая ему показаться, насилу могь туда пробраться сквозь безпрестанно движущуюся толпу. Тамъ сидъли большею частію иностранцы, важно покуривая свои глиняныя трубки и опоражнивая глиняныя кружки. На столахъ разставлены были бутылки пива и вина, кожаные мышки съ табакомъ, стаканы съ пуншемъ и шах-

Digitized by Google

матныя доски. За однимъ изъ нихъ Петръ игралъ въ нашки съ однимъ Англійскимъ шкиперомъ. Они усердно салютовали другъ друга залпами табачнаго дыма. Государь такъ былъ озадаченъ нечаяннымъ ходомъ своего противника, что не замътилъ К., какъ онъ около ихъ не вертълся. Въ это время толстый господинъ, съ толстымъ букетомъ на груди, суетливо вошелъ, объявилъ громогласно, что танцы начались, и тотчасъ ушелъ; за нимъ послъдовало множество гостей, въ томъ числъ и К.

Неожиданное эрълище его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звукт самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли въ два ряда другъ противъ друга, кавалеры низко кланялись; дамы еще ниже присъдали, сперва прямо противъ себя, потомъ поворотясь направо, потомъ налѣво, тамъ опять прямо, опять направо, и такъ далье. К., смотря на сіе затыйливое препровожденіе времени, таращиль глаза и кусаль себъ губы. Присъданія и поклоны продолжались около получаса; наконецъ они прекратились, и толстый господинъ съ букетомъ провозгласилъ, что церемоніальные танцы кончились, и прикавалъ музыкантамъ играть менуэтъ. К. обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостьями одна въ особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лътъ; она была одъта не богато, но со вкусомъ, и сидъла подлѣ мужчины пожилыхъ лѣтъ, вида важнаго и суроваго. К. къ ней разлетълся и просилъ сдълать честь пойти съ нимъ танцовать. Молодая красавица смотръла на него съ замѣшательствомъ и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидъвшій подль нея, нахмурился еще болье. К. ждалъ ея ръшенія; но господинъ съ букетомъ подошелъ къ нему, отвелъ на средину залы и важно сказалъ: «государь мой, ты провинился, во первыхъ, подотиелъ къ сей

молодой персонъ, не отдавъ ей три должные реверанса. а во вторыхъ, взялъ на себя самому ее выбрать, тогда какъ въ менуэтахъ право сіе подобаетъ дамѣ, а не кавалеру: сего ради имъешь ты быть весьма наказанъ. именно: долженъ выпить кубокъ большаго орла,» К. часъ отъ часу болъе дивился. Въ одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленнаго исполненія закона. Петръ, услыша хохотъ и крики, вышелъ изъ другой комнаты, будучи большой охотникъ лично присутствовать при таковыхъ наказаніяхъ. Передъ нимъ толпа раздвинулась, и онъ вступилъ въ кругъ, гдъ стоялъ осужденный и передъ нимъ маршалъ ассамблеи съ огромнымъ кубкомъ, наполненнымъ мальвазіей. Онъ тщетно уговаривалъ преступника добровольно повиноваться закону. «Ага!» сказалъ Петръ, увидя К., «попался, братъ. Изволь же. мосьё, пить и не морщиться.» Дѣлать было нечего,: бѣдный щеголь, не переводя духу, осущилъ весь кубокъ и отдаль его маршалу. «Послушай, К.», сказаль ему Петръ: «штаны-то на тебъ бархатные, какихъ и я не ношу, а я тебя горавдо богаче. Это мотовство; смотри, чтобъ я съ тобой не побранился. » Выслушавъ сей выговоръ, К. хотълъ выйти изъ кругу, но защатался и чуть не упалъ, къ неописанному удовольствію Государя и всей веселой компаніи. Сей эпизодъ не только не повредиль единству и занимательности главнаго дъйствія, но еще оживиль его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы присъдать и постукивать каблуками съ большимъ усердіемъ и ужъвовсе не наблюдая каданса. К. не могъ участвовать въ общемъ весельи. Дама, имъ выбранная, по повелънію отца своего, Гаврилы Аванасьевича Р\*\*, подощла къ Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагимъ протанцоваль съ нею менуэтъ и отвелъ

ее на прежнее мѣсто, потомъ, отыскавъ К., вывелъ его изъ залы, посадилъ въ карету и повезъ домой. Дорогою К. сначала невнятно лепеталъ: «проклятая ассамблея!.... проклятый кубокъ большаго орла!...» но вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ, не чувствовалъ, какъ онъ пріѣхалъ домой, какъ его раздѣли и уложили, и проснулся на другой день съ головною болью, смутно помня шарканье, присѣданія, табачный дымъ, господина съ букетомъ и кубокъ большаго орла.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Не скоро ъли предки наши Не скоро двигались кругомъ Ковши, серебряныя чаши Съ кипящимъ пивомъ и виномъ.

Русланъ и Людмила.

Теперь долженъ я благосклоннаго читателя познакомить съ Гаврилою Аванасьевичемъ Р\*\*. Онъ происходилъ отъ древняго боярскаго рода, владълъ огромнымъ имѣніемъ, былъ хлѣбосолъ, любилъ соколиную охоту, дворня его была многочисленна; словомъ, онъ былъ коренной Русскій баринъ, по его выраженію, не терпѣлъ Нѣмецкаго духу и старался въ домашнемъ быту сохранить обычай любезной ему старины. Дочери его было семнадцать лѣтъ отъ роду. Еще ребенкомъ лишилась она матери. Она была воспитана по старинному, т.-е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными дѣвушками; шила золотомъ и не знала грамоты. Отецъ ея, не смотря на отвращеніе свое отъ всего заморскаго, не могъ противиться ея желанію учиться пляскамъ Нѣмецкимъ у нлѣннаго Шведскаго офицера, живущаго въ ихъ домѣ.

Сей заслуженый танцмейстеръ имътъ лътъ пятьдесятъ отъ роду; правая нога была у него прострълена подъ Нарвою, и потому была не весьма способна къ менуэтамъ и курантамъ; зато лъвая съ удивительнымъ искусствомъ и легкостію выдълывала самыя трудныя па. Ученица дълала честь его стараніямъ. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеяхъ лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступка К., который на другой день пріъзжалъ извиняться передъ Гаврилою Афанасьевичемъ; но ловкость и щегольство молодаго франта не понравились гордому барину, который прозвалъ его остроумно — Французской обезьяною.

День былъ праздничный. Гаврила Аванасьевичъ ожидалъ нъсколько родныхъ и пріятелей. Въ старинной залъ накрывали длинный столъ. Гости съъзжались съ женами и дочерьми, наконецъ освобожденными отъ затворничества домашняго указами Государя и собственнымъ его примъромъ. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный подносъ, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпиль свою, жалья, что поцьлуй, получаемый въ старину при такомъ случаъ, вышелъ уже изъ обыкновенія. Пошли за столъ. На первомъ мѣстѣ, подлѣ хозяина, сълъ тесть его, князь Борисъ Алекстевичъ Лыковъ, семидесятилътній бояринъ; прочіе гости, наблюдая старшинство рода и тѣмъ поминая счастливыя времена мъстничества, съли — мущины по одной сторонъ, женщины по другой; на концъ заняли свои привычныя мъста — барская барыня, въ старинномъ шушунъ и кичкъ; карлица, тридцатилътняя малютка, чопорная и сморщенная, и плънный танцмейстеръ въ синемъ, поношенномъ мундиръ. Столъ, уставленный множествомъ блюдъ, былъ окруженъ суетливой и многочисленной челядью,

посреди которой отличался дворецкій строгимъ взоромъ, толстымъ брюхомъ и величавой неподвижностію. Нервыя минуты объда посвящены были естественно на вниманіе къ произведеніямъ старинной нашей кухни; звонъ тарелокъ и дъятельныхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее безмолвіе. Наконецъ хозяинъ, видя, что время занять гостей пріятною бесъдою, оборотился и спросилъ: «а гдъ же Екимовна? позвать ее сюда!» Нъсколько слугъ бросилисьбыло въ разныя стороны, но въ ту же минуту старая женщина, набъленная и нарумяненная, убранная цвътами и мишурою, въ штофномъ роброндъ, съ открытой шеей и грудью, вошла, припъвая и подплясывая. Ея появленіе произвело общее удовольствіе.

- «Эдравствуй, Екимовна», сказаль князь Лыковь: «ка-ково поживаешь?»
- По-добру, по-здорову, кумъ: поючи да пляшучи, женишковъ поджидаючи.
  - «Гдъ ты была, дура?» спросилъ хозяинъ.
- Наряжалась, кумъ, для дорогихъ гостей, для Божія праздника, по Царскому наказу, по боярскому приказу, на смѣхъ всему міру, по Нѣмецкому маниру.

При сихъ словахъ подняжся громкій хохотъ, и дура стала на свое мѣсто, за стуломъ хозяина.

«А дура-то вреть, вреть, да и правду совреть», сказала Татьяна Аванасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно имъ уважаемая. «Подлинно, нынѣшніе наряды на смѣхъ всему міру. Коли ужъ и вы, батюшки, обрили себѣ бороду и надѣли кургузый кафтанъ, такъ про женское тряпье толновать, конечно, иечего; а право жаль сарафана, дѣвичьей ленты и повойника! Вѣдь посмотрѣть на нынѣшнихъ красавицъ — и смѣхъ и жалость: волоски-то вэбиты, что войлокъ, насалены, засыпаны Французской

мукою; животикъ перетянутъ такъ, что еле не перервется; исподницы напялены на обручи; въ колымагу садятся бочкомъ; въ двери входятъ — нагибаются; ни стать, ни състь, ни духъ перевесть — сущія мученицы, мои голубушки!»

«Охъ, матушка Татьяна Афанасьевна!» сказалъ Кирила Петровичъ Т., бывшій въ Рязани воеводой, гдѣ нажилъ себъ 3000 душъ и молодую жену, то и другое съ гръхомъ пополамъ: «по мнъ, жена какъ хочешь одъвайся, хоть кутафьей, хоть болдыханомъ, только бъ не каждый мѣсяцъ заказывала себѣ новыя платья, а прежнія бросала новёшенькія. Бывало, внучкъ въ приданое доставался бабушкинъ сарафанъ, а нынвшія робронды — поглядишь: сегодня на барынъ, а завтра на холопкъ. Что дълать? Разореніе Русскому дворянству! Бъда да и только!» При сихъ словахъ онъ со вздохомъ посмотрѣлъ на Марью Ильинишну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старинв, ни порицанія новъйшихъ обычаевъ. Прочія красавицы разд'аляли ея неудовольствіе, но молчали; ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностію молодой женщины.

— А кто виноватъ? сказалъ Гаврила Аванасьевичъ, напъня кружку кислыхъ щей: не мы ли сами? Молоденькія бабы дурачатся, а мы имъ потакаемъ.

«А что намъ дълать, коли не наша воля?» возразилъ Кирила Петровичъ. «Иной бы радъ былъ запереть жену въ теремъ, а ее съ барабаннымъ боемъ требуютъ на ассамблею; мужъ за плетку, а жена за наряды. Охъ ужъ эти ассамблеи! наказалъ насъ ими Господъ за прегръшенія наши.»

Марья Ильинишна сидъла какъ на иголкахъ; языкъ у нея такъ и свербълъ; наконецъ она не вытерпъла и, обратясь къ мужу, спросила его съ кисленькой улыбкою, что находитъ онъ дурнаго въ ассамблеяхъ.

«А то въ нихъ дурно», отвъчалъ разгоряченный супругъ; «что съ тѣхъ поръ, какъ онѣ завелись, мужья не сладятъ съ женами; жены позабыли слово Апостольское: жена да боится своего мужа; хлопочутъ не о хозяйствѣ, а объ обновахъ; не думаютъ, какъ бы мужу угодить, а какъ бы приглянуться офицерамъ-вертопрахамъ. Да и прилично ли, сударыня, Русской боярынѣ или боярышнѣ находиться вмъстѣ съ Нъмцами-табачниками да съ ихъ работницами? Слыхано ли дъло, до ночи плясать и разговаривать съ молодыми мужчинами! и добро бы еще съ родственниками, а то съ чужими, съ незнакомыми!»

— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, сказалъ, нахмурясь, Гаврила Афанасьевичъ. А признаюсь, ассамблеи и мнѣ не по нраву: того и гляди, что на пьянаго натолкнешься, аль и самого на смѣхъ пьянымъ напоятъ. Того и гляди, чтобъ какой нибудь повъса не напроказилъ чего съ дочерью; а ныньче такъ молодежь избаловалась, что ни на что не похоже. Вотъ, напримъръ, сынъ покойнаго Евграфа Сергъевича К.... на прошедшей ассамблеъ надълалъ такого шуму съ Наташей, что привелъ меня въ краску. На другой день, гляжу, катитъ ко мнѣ прямо на дворъ; я думалъ: кого-то Богъ несетъ - ужъ не князя ли Александра Даниловича? Не тутъ-то было: Ивана Евграфовича! Небось не могъ остановиться у воротъ, да потрудиться пъшкомъ дойти до крыльца — куда! влетълъ, расшаркался, разболтался, что и Боже упаси! Дура Екимовна уморительно его передразниваетъ; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку съ одного блюда, взяла подъ мышку будто шляпу и начала кривляться, шар-

тать и кланяться во всѣ стороны, приговаривая: «мусье.... мамзель.... ассамблея.... пардонъ.» Общій и продолжительный хохотъ снова изъявилъ удовольствіе гостей.

— Ни дать, ни взять К...., сказалъ старый князь Лыковъ, отирая слезы отъ смѣха, когда спокойствіе мало по малу возстановилось. А что грѣха таить? Не онъ первый, не онъ послѣдній воротился изъ Нѣметчины на святую Русь скоморохомъ. Чему тамъ научаются наши дѣти? Шаркать, болтать Богъ вѣсть на какомъ нарѣчіи, не почитать старшихъ, да волочиться за чужими женами. Изо всѣхъ молодыхъ людей, воспитанныхъ въ чужихъ краяхъ (прости Господи!), Царскій арапъ всѣхъ болѣе на человѣка походитъ.

«Ахти-батюшки, князь», сказала Татьяна Афанасьевна: «видѣла, видѣла его близехонько: какая жъ у него страшная морда! перепугалъ онъ меня, грѣшную!»

— Конечно, замѣтилъ Гаврила Аоанасьевичъ: человѣкъ онъ степенный и порядочный, не чета вѣтрогону.... Это кто еще въѣхалъъвъ ворота на дворъ? Ужъ не опять ли обезьяна заморская? Вы что зѣваете, скоты? продолжалъ онъ, обращаясь къ слугамъ, бѣгите отказать ему; да чтобъ и впредь....

«Старая борода, не бредишь ли?» прервала дура Екимовна. «Али ты слѣпъ: сани-то Государевы; Царь пріѣхалъ:»

Гаврила Аванасьевичъ всталъ поспѣшно изъ-за стола; всѣ бросились къ окнамъ и въ самомъ дѣлѣ увидѣли Государя, который всходилъ на крыльцо, опираясь на плечо своего деньщика. Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на встрѣчу Петра; слуги разбѣгались, какъ одурѣлые; гости перетрусились; иные даже думали, какъ бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громо-

звучный голосъ Петра; все утихло, и Нарь вошель въ сопровождении козлина, оторопълаго отъ радости. «Здорово, господа!» сказалъ Петръ съ веселымъ лицомъ. Всѣ низко поклонились. Быстрые взоры Царя отыскали въ толить молодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно сміло, но помраситы не только по уши, а даже по плеча. «Ты часъ отъ часу хорошвешь», сказалъ ей Государь и, по своему обынновению, поцыловаль ее въ голову; потомъ, обратясь нъ гостямъ: «что же? я вамъ помѣщалъ? вы объдали: прошу садиться опять, а мит, Гаврила Аванасьевичъ, -дай-ка анисовой водки.» Хозяннъ бросился къ величавому дворецкому, выхватилъ изъ рукъ у него подносъ, самъ налилъ золотую чарочку и подалъ ее съ поклономъ Государю. Петръ, вышивъ, закусилъ пренделемъ и вторично пригласиль гостей продолжать объдъ. Всъ занили свои жирежнія міста, кромі карлицы и барской барыни, которыя не смели оставаться за столомъ, удостоеннымъ Царснимъ присутствіемъ. Нетръ сълъ подлі хозянна и спросиль себъ щей. Государевь деньщикъ подаль ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножикъ и вилку съ зелеными костяными черенками, ибо Петръ никогда не употреблялъ другаго прибора, кромъ своего. Объдъ, за минуту предъ симъ шумно оживленный весельемъ и говорливостію, продолжался въ тишинъ и принужденности. Хозяинъ, изъ почтенія и радости, ничего не так ; гости также чинились и съ благоговъніемъ слушали, какъ Государь по-Нъмецки разговаривалъ съ плъннымъ Шведомъ о походъ 1701 года. Дура Екимовна, нъсколько разъ вопрошаемая Государемъ, отвъчала съ какою-то робкой холодностію, что (замічу мимоходомь) вовсе не доказывало природной ея глупости. Наконецъ

объдъ кончился. Государь всталъ, за нимъ и всъ гоети. «Гаврила Аванасьевичъ!» сказалъ онъ козлину: «митъ нужно съ тобою поговорить наединъ» и, взявъ его нодъ руку, увелъ въ гостиную и заперъ за собою дверь. Гости остались въ стсловой, шопотомъ толкуя объ этомъ неожиданномъ посъщении, и, опасаясь быть нескромными, вскоръ разъъхались одинъ за другимъ, не поблагодаривъ хозяина за его хлъбъ—соль.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ.

Чрезъ полчаса дверь отворилась, и Петръ вышелъ. Важнымъ наклонениемъ головы отвътствовалъ онъ на тройной поклонъ князя Лыкова, Татьяны Аеанасьевны и Наташи и пошелъ прямо въ переднюю. Хозяинъ подалъ ему красный его тулупъ, проводилъ его до саней и на крыльцъ еще благодарилъ за оказанную честь.

Петръ ужхалъ.

Возвратись въ столовую, Гаврила Аванасьевичъ казался очень озабоченъ; сердито приказалъ онъ слугамъ скоръе сбирать со стола, отослалъ Наташу въ ея свътлину и, объявивъ сестръ и тестю, что ему съ ними надобно поговорить, повелъ ихъ въ опочивальню, гдъ обыкновенно отдыхалъ онъ послъ объда. Старый князь легъ на дубовую кровать; Татьяна Аванасьевна съла на старинныя штофныя кресла, придвинувъ подъ ноги скамеечку; Гаврила Аванасьевичъ заперъ всъ двери, сълъ на кровать въ ногахъ князя Лыкова и началъ въ полголоса слъдующій разговоръ:

«Недаромъ Государь ко мнѣ пожаловалъ: угадайте, о чемъ онъ изволилъ со мною бесѣдовать?»

- Какъ намъ знать, батюшка братецъ! сказала Татьяна Афанасьевна.
- Не приказалъ ли тебѣ Царь вѣдать какое либо воеводство? сказалъ тесть: давно пора; али предложилъ быть въ отвѣтѣ? что же? вѣдь не однихъ дьяковъ и знатныхъ людей посылаютъ къ чужимъ государямъ.

«Нѣтъ», отвѣчалъ тесть, нахмурясь. «Я человѣкъ стараго покроя, а ныньче служба наша не нужна, хоть, можетъ быть, православный Русскій дворянинъ стоитъ ныньшнихъ новичковъ, блинниковъ, да бусурмановъ. Но это статья особая.»

- Такъ о чемъ же, братецъ, сказала Татьяна Аванасьевна, изволилъ онъ такъ долго съ тобою толковать? Ужъ не бъда ли какая съ тобою приключилась? Господъ упаси и помилуй!
  - «Бѣда не бѣда, а признаюсь, я было призадумался.»
  - Что же такое, братецъ? о чемъ дъло?
  - «Дъло о Наташь: Царь прівзжаль ее сватать.»
- Слава Богу! сказала Татьяна Аванасьевна, перекрестясь. Дѣвушка на-выданьи, а каковъ сватъ, таковъ и женихъ. Дай Богъ любовь да совѣтъ, а чести много. За кого же Царь ее сватаетъ?
- «Гм!» крякнулъ Гаврила Аванасьевичъ: «за кого? то-то, за кого!»
- A за кого же? повторилъ князь Лыковъ, начинавшій уже дремать.
  - «Отгадайте», сказалъ Гаврила Аванасьевичъ.
- Батюшка-братецъ, отвъчала старушка: какъ намъ угадать? Мало ли жениховъ при дворъ: всякій радъ взять за себя твою Наташу. Долгорукій, что ли?
  - «Нѣтъ, не Долгорукій.»

- Да и Богъ съ нимъ: больно спъсивъ. Шеинъ? Троекуровъ?
  - «Нътъ, ни тотъ, ни другой.»
- Да и мнѣ они не по сердцу: вѣтрогоны, слишкомъ понабрались Нѣмецкаго духу. Ну, такъ Милославскій?
  - «Нътъ, не онъ.»
- Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ. Что же? Елецкій? Львовъ? Неужто Рагузинскій? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого же Царь сватаетъ Наташу?

«За Арапа Ибрагима.»

Старушка ахнула и всплеснула руками. Князь Лыковъ приподнялъ голову съ подушекъ и съ изумленіемъ повторилъ: «за Арапа Ибрагима?»

- Батюшка-братецъ! сказала старушка слезливымъ голосомъ: не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ты Наташеньки въ когти черному діаволу.
- «Но какъ же», возразилъ Гаврила Аоанасьевичъ: отказать Государю, который за то объщаетъ намъ свою милость, мнъ и всему нашему роду?»
- Какъ! воскликнулъ старый князь, у котораго сонъ совсъмъ прошелъ: Наташу, внучку мою, выдать за купленнаго Арапа?
- «Онъ роду не простаго», сказалъ Гаврила Аванасьевичъ: «онъ сынъ Арапскаго Султана. Басурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Цареградѣ, а нашъ посланникъ выручилъ и подарилъ его Царю. Старшій братъ Арапа пріѣзжалъ въ Россію съ знатнымъ выкупомъ и...»
- Слыхали мы сказку про Бову Королевича да Еруслана Лазаревича!
- Батюшка Гаврила Аванасьевичъ! перервала старушка: разскажи-тко намъ лучше, какъ отвъчалъ Государю на его сватанье.

«Я сказаль, что власть его съ нами, а наше холопье дъло повиноваться ему во всемъ.»

Въ эту минуту раздался за дверью шумъ. Гаврила Асанасьевить помелъ отворить се, но почувствовалъ сопротивление. Онъ сильио ее толкиулъ, — дверь отворилась, и увидъли Наташу въ обморокъ, простертую на окровавленномъ полу.

Сердце въ ней замерло, когда Государь заперся съ ея отцомъ; какое-то предчувствие метнуло ей, что дело касается до нея, и когда Гаврила Аванасьевичъ отослаль ее, объявивъ, что долженъ говоритъ ея теткъ и деду, она не могла противиться влечению женскаго любопытства, тихо черезъ внутрение поком подкралась къ дверямъ опочивальни и не пропустила ни одного слове изъ всего ужаснаго разговора; вогда же услышала послъднія отцовскія слова, бъдная дъзушка ливилась чувствъ и, падая, ударилась головою о кованый сундукъ, гдъ хранилось ея приданое.

Люди сбѣжались; Наташу подняли, понесли въ ея свѣтлицу и положили на кровать. Черезъ нѣсколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ви тетки. Сильный жаръ обнаружился; она твердила въ бреду о Царскомъ арапѣ, о свадьбѣ и вдругъ закричала жалобнымъ и пронзительнымъ голосомъ: «Валеріанъ, милый Валеріанъ, жизнь моя! спаси меня: вотъ они, вотъ они !...» Татьяна Аоанасьевна съ безпокойствомъ взглянула на брата, который поблѣднѣлъ, закусилъ губы и молча вышелъ изъ свѣтлицы. Онъ возвратился къ старому князю, который, не могши взойти на лѣстницу, оставался внизу. «Что Наташа?» спросилъ онъ. «Худо», отвѣчалъ огорченный отецъ: «хуже, нежели я думалъ: она въ безпамятствѣ бредитъ Валеріаномъ.»

— Кто этотъ Валеріанъ? спросилъ встревоженный старикъ. Неужели тотъ сирота, стрелецкій сынъ, что воспитывался у тебя въ домѣ?

«Онъ самъ, на бъду мою!» отвъчалъ Гаврила Асанасьевичъ. «Отецъ его во время бунта спасъ мнѣ жизнь, и чортъ меня догадалъ принять въ свой домъ проклятаго волчонка. Когда, тому два года, по его просъбъ, записали его въ полкъ, Наташа, прощаясь съ нимъ, расплакалась, а онъ стоялъ какъ окаменълый. Мнѣ показалось это подозрительнымъ, и я говорилъ о томъ сестръ. Но съ тъхъ поръ Наташа о немъ не упоминала, а про него не было ни духу, ни слуху. Я думалъ, она его забыла; анъ видно нътъ. Но ръшено: она выйдетъ за Арапа.»

Князь Лыковъ не противоръчилъ: это было бы напрасно; онъ поъхалъ домой; Татьяна Аванасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Аванасьевичъ, пославъ за лекаремъ, заперся въ своей номнатъ, и въ его домъ все стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мёрё столько же, какъ и Твирилу Авянасьевича. Вотъ какъ эко случилось. Ивтръ, занимаясь делами съ Ибрагимомъ, сказалъ ему: «я замёчаю, братъ, что ты пріунылъ; товори прямо, чего тебё не достаетъ?» Ибрагимъ увърялъ Государя, что онъ доволенъ своей участью и лучшей не желаетъ. «Добро», сказалъ Государь: «если ты скучаешъ безо всякой причины, такъ я знаю, чёмъ тебя развеселить.»

По окончании работы, Петръ спросилъ Ибрагима: «нравится ли тебъ дъвушка, съ которой ты танцовалъ минаветъ на пропледшей ассамблет?» — Она, Государь, очень мила, и, кажется, дъвушка скромная и добрая. — «Такъ я жъ тебя съ нею познакомлю покороче. Хочешь

ли ты на ней жениться?» — Я Государь?... «Послушай, Ибрагимъ: ты человъкъ одинокій, безъ роду и племени, чужой для всѣхъ, кромѣ одного меня. Умри я сегодня, завтра что съ тобою будетъ, бѣдный мой Арапъ? Надобно тебѣ пристроиться, пока есть еще время, найти опору въ новыхъ связяхъ, вступить въ союзъ съ Русскимъ боярствомъ.» — Государь, я счастливъ покровительствомъ и милостями Вашего Величества. Дай Богъ мнѣ не пережить моего Царя и благодѣтеля, — болѣе ничего не желаю; но еслибъ и имѣлъ въ виду жениться, то согласится ли молодая дѣвушка и ея родственники? Моя наружность.... «Твоя наружность? какой вздоръ! чѣмъ ты не молодецъ? Молодая дѣвушка должна повиноваться волѣ родителей, а посмотримъ, что скажетъ старый Гаврила Р\*\*, когда я самъ буду твоимъ сватомъ?»

При сихъ словахъ Государь велълъ подавать сани и оставилъ Ибрагима, погруженнаго въ глубокія размышленія.

«Жениться?» думалъ Африканецъ: «зачъмъ же нътъ? Ужели суждено мнъ провести жизнь въ одиночествъ и не знать лучшихъ наслажденій и священнъйшихъ обязанностей человъка, потому только, что я родился подъ знойнымъ градусомъ? Мнъ нельзя надъяться быть любимымъ: дътское возраженіе! Развъ можно върить любви? развъ существуетъ она въ женскомъ легкомысленномъ сердцъ? Отказавшись навъкъ отъ милыхъ заблужденій, я выбралъ иныя обольщенія, болъе существенныя. Государь правъ: мнъ должно обезпечить будущую судьбу мою. Свадьба съ молодою Р\*\* присоединитъ меня къ гордому Русскому дворянству, и я перестану быть пришельцемъ въ новомъ моемъ отечествъ. Отъ жены я не стану требовать любви: буду довольствоваться ея върностію, а дружбу прі-

обрѣту постоянной нѣжностію, довѣренностію и снисхожденіемъ.»

Ибрагимъ, по своему обыкновенію, котѣлъ заняться дѣломъ, но воображеніе его слишкомъ было развлечено. Онъ оставилъ бумаги и пошелъ бродить по Невской набережной. Вдругъ услышалъ онъ голосъ Петра, оглянулся и увидѣлъ Государя, который, отпустя сани, шелъ за нимъ съ веселымъ видомъ. «Все, братъ, кончено!» сказалъ Петръ, взявъ его подъ руку: «я тебя сосваталъ. Завтра поѣзжай къ своему тестю, но, смотри, потѣшь его боярскую спѣсь: оставь сани у воротъ, пройди черезъ дворъ пѣшкомъ, поговори съ нимъ о его заслугахъ и знатности — и онъ будетъ отъ тебя безъ памяти. — Теперь, продолжалъ онъ, потряхивая дубинкою: заведи меня къ плуту-Данилычу, съ которымъ надо мнѣ перевѣдаться за его новыя проказы.»

Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ Петра за его отеческую заботливость о немъ, довелъ его до великолъпныхъ палатъ князя Меншикова и возвратился домой.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Тихо теплилась лампада передъ стекляннымъ кивотомъ, въ коемъ блистали золотые и серебряные оклады наслъдственныхъ иконъ. Дрожащій свътъ ея слабо озарялъ занавъшенную кровать и столикъ, уставленный стклянками съ ярлыками. У печки сидъла служанка за самопрялкою, и легкій шумъ ея веретена прерывалъ одинъ тишину свътлицы.

«Кто здѣсь?» произнесъ слабый голосъ. Служанка встала тотчасъ, подошла къ кровати и тихо приподняла

пологъ. «Скоро ли разсвътетъ?» спросила Наталья. — Теперь уже полдень, отвъчала служанка. «Ахъ Боже мой, отчего же такъ темно!» — Окна закрыты, барышня. — «Дай же мнъ поскоръе одъваться.» — Нельзя, барышня: дохтуръ не приказалъ. — «Развъ я больна? давно ли?» — Вотъ уже двъ недъли. — «Неужто? а мнъ казалось, будто я вчера только легла....»

Наташа умолкла; она старалась собрать разсфянныя мысли: что-то съ нею случилось, но что именно — не могла вспомнить. Служанка все стояла передъ нею, ожидая приказаній. Въ это время раздался внизу глухой шумъ. «Что такое?» спросила больная. — Господа откушали, отвъчала служанка: встають изъ-за стола. Сейчасъ придеть сюда Татьяна Афанасьевна. — Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавъсъ и съла опять за самопрялку.

Чрезъ нѣсколько минутъ изъ-за двери показалась голова въ бѣломъ широкомъ чепцѣ съ темными лентами и спросила въ полголоса: что Наташа? «Здравствуй, тётенька», сказала тихо больная; и Татьяна Аванасьевна къ ней поспѣшила. «Барышня въ памяти», сказала служанка, осторожно придвигая кресла. Старушка со слезами поцѣловала блѣдмое, томное лице племянницы и сѣла подлѣ нея. Вслѣдъ за нею Нѣмецъ-лекаръ, въ черномъ кафтанѣ и въ ученомъ парикѣ, вошелъ, пощупалъ у Натальи пульсъ и объявилъ по-Латынѣ, а потомъ и по-Русски, что опасность миновалась. Онъ потребовалъ бумаги и чернильницы, написалъ новый рецептъ и уѣхалъ, а старушка встала и, снова поцѣлованъ Наталью, тотчасъ отправилась съ доброю вѣстію внизъ къ Гаврилѣ Аванасьевичу.

Въ гостиной, въ мундиръ, при ппагъ, со шляпою въ

рукахъ, сидълъ Царскій арапъ, почтительно разговаривая съ Гаврилою Афанасьевичемъ. К., растянувшись на пуховомъ диванѣ, слушалъ ихъ разсѣянно и дразнилъ заслуженную борзую собаку; наскуча симъ занятіемъ, онъ подошелъ къ зеркалу, обыкновенному прибѣжищу праздности, и въ немъ увидѣлъ Татьяну Афанасьевну, которая изъ—за двери дѣлала брату незамѣчаемые знаки. «Васъ зовутъ, Гаврила Афанасьевичъ», сказалъ К., оборотясь къ нему и перебивъ рѣчь Ибрагима. Гаврила Афанасьевичъ тотчасъ пошелъ къ сестрѣ и притворилъ за собою дверь.

«Дивлюсь твоему терптнію» сказаль К. Ибрагиму. «Битый часъ слушаешь ты бредни о древности рода Лыковыхъ и Ржевскихъ и еще присовокупляещь къ тому свои нравоучительныя примъчанія! На твоемъ мъсть ј'ацrais planté là стараго враля и весь его родъ, включая тутъ же и Наталю Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной — une petite santé. Скажи по совъсти: ужели ты влюбленъ въ эту меленькую mijaurée?» — «Нътъ», отвъчалъ Ибрагимъ: «я женюсь, конечно, не по страсти, но по соображеню, и то, если она не имъетъ отъ меня рышительнаго отвращенія.» — «Послушай, Ибрагимъ», сказалъ К.: «послъдуй коть разъ моему совъту; право, я благоразумнъе, нежели кажусь. Брось эту блажную мысль — не женись. Мнв сдается, что твоя невъста никакого не имъетъ особеннаго къ тебъ расположенія. Мало ли что случается на свъть? Напримъръ: я, конечно, собою недуренъ, но случалось, однокожъ, миз обманывать мужей, которые были, ей-Богу, ничемъ не хуже моего. Ты самъ... помнишь нашего Парижского пріятеля графа L? Нельзя надъяться на женскую върность; счастливъ, кто смотритъ на это равнодушно. Но

ты!... Съ твоимъ ли пылкимъ, задумчивымъ и подозрительнымъ характеромъ, съ твоимъ ли сплющеннымъ носомъ, вздутыми губами, съ этой ли шершавой головой бросаться во всѣ опасности женитьбы?...» — «Благодарю за дружескій совѣтъ», прервалъ холодно Ибрагимъ, «но знаешь пословицу: не твоя печаль чужихъ дѣтей качать....» «Смотри, Ибрагимъ», отвѣчалъ, смѣясь, К.: «чтобъ тебѣ послѣ не пришлось эту пословицу доказывать на самомъ дѣлъ, въ буквальномъ смыслѣ.»

Но разговоръ въ другой комнатѣ становился горячъ. «Ты уморишь ее», говорила старушка: «она не вынесетъ его виду.» — «Но посуди ты сама», возразилъ упрямый братъ: «вотъ уже двѣ недѣли ѣздитъ онъ женихомъ, а до сихъ поръ не видалъ иевѣсты. Онъ наконецъ можетъ подумать, что ея болѣзнь пустая выдумка, что мы ищемъ только какъ бы время продлить, чтобъ какъ—нибудь отъ него отдѣлаться. Да что скажетъ и Царь? Онъ ужъ и такъ три раза присылалъ спросить о здоровъѣ Натальи. Воля твоя, а я ссориться съ нимъ не намѣренъ.» — «Господи Боже мой!» сказала Татьяна: «что съ нею, бѣдною, будетъ! По крайней мѣрѣ пусти меня приготовить ее къ такому посѣщенію.» Гаврила Аванасьевичъ согласился и опять вошелъ въ гостиную.

— Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму: опасность миновалась. Натальъ гораздо лучше; еслибъ несовъстно было оставить здъсь одного дорогаго гостя Ивана Евграфовича, то я повелъ бы тебя вверхъ взглянуть на твою невъсту.

К. поздравилъ Гаврила Афанасьевича, просилъ не безпокоиться, увърялъ, что ему необходимо ъхать, и побъжалъ въ переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тымъ Татьяна Аванасьевна спышила приготовить больную къ появленію страннаго гостя. Войдя въ свътлицу, она съла, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успъла еще вымолвить слова, какъ дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришелъ? Старушка Обмерла. Гаврила Аванасьевичъ отдернуль занавъсъ, холодно посмотрълъ на больную и спросилъ, какова она. Больная хотъла ему улыбнуться, но не могла. Суровый взглядъ отца ее поразилъ, и безпокойство овладъло ею. Въ это время показалось, что кто-то стоялъ у ея изголовья. Она съ усиліемъ приподняла голову и вдругъ узнала Царскаго арапа. Тутъ она вспомнила все, весь ужасъ будущаго представился ей. Но изнуренная природа не получила примъчательнаго потрясенія. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза.... сердце въ ней билось бользненно. Татьяна Аванасьевна подала брату знакъ, что больная хочетъ уснуть, и вст вышли потихоньку изъ свѣтлицы, кромѣ служанки, которая снова съла за самопрялку.

Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за кормилицею. Но въ ту же минуту круглая, старая крошка, какъ шарикъ, подкатилась къ ея кровати. Ласточка (такъ прозывалась кормилица) во всю прыть коротенькихъ ножекъ, вслъдъ за Гаврилою Аванасьевичемъ и Ибрагимомъ, пустилась вверхъ по лъстницъ и притаилась за дверью, не измъняя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и кормилица съла у кровати на скамейку.

Никогда столь маленькое тъло не заключало въ себъ столь много душевной дъятельности. Она вмъшивалась во

все, знала все, хлопотала обо всемъ. Хитрымъ и вкрадчивымъ умомъ умѣла она пріобрѣсти любовь своихъ господъ и ненависть всего дома, которымъ управляла самовластно. Гаврила Аванасьевичъ слушалъ ея доносы, жалобы и мелочныя просьбы; Татьяна Аванасьевна поминутно справлялась съ ея мнѣніями и руководствовалась ея совѣтами; а Наташа имѣла къ ней неограниченную привязанность и довѣряла ей всѣ свои мысли, всѣ движенія шестнадцатилѣтняго своего сердца.

«Знаешь, Ласточка», сказала она: «батюшка выдаеть меня за Арапа.»

Кормилица вздожнула глубоко, и сморщенное лицо ея сморщилось еще болье.

«Развъ нътъ надежды?» продолжала Наташа: «развъ батюшка не сжалится надо мною?»

Кормилица тряхнула чепчикомъ.

- «Не заступится ли за меня дъдушка или тетушка?»
- Нѣтъ, барышня: Арапъ во время твоей болѣзни всѣхъ успѣлъ заворожить. Баринъ отъ него безъ ума, князъ только имъ и бредитъ, а Татьяна Аванасьевна говоритъ: жаль, что Арапъ, а лучшаго жениха грѣхъ намъ и желать.
  - «Боже мой, Боже мой!» простонала бъдная Наташа.
- Не печалься, красавица наша, сказала кормилица, цълуя ея слабую руку. Если ужъ быть тебъ за Арапомъ, то все же будешь на своей волъ. Ныньче не то, что въ старину; мужья женъ не запираютъ; Арапъ, слышно богатъ; домъ у васъ будетъ какъ полная чаша заживешь припъваючи.
- «Бѣдный Валеріанъ!» сказала Наташа, но такъ тихо, что кормилица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, бърышня, сказала она, таинственно понизивъ голосъ, кабы ты меньше думала о Стрълецкомъ сиротъ, такъ бы въ жару о немъ не бредила, а батюшка не гнъвался бы.

«Что?» сказала испуганная Наташа: «я бредила Валеріаномъ? батюшка слышалъ? батюшка гнъвался?»

— То-то и бѣда, отвѣчала кормилица. Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за Арапа, такъ онъ подумаетъ, что Валеріанъ тому причиною. Дѣлать нечего: ужъ покорись волѣ родительской, а что будетъ, то будетъ.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ея сердца извъстна отцу, сильно подъйствовала на ея воображеніе. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершенія ненавистнаго брака. Эта мысль ее утъшала. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребію.

### ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ домѣ Гаврилы Афанасьевича, изъ сѣней направо, находилась тѣсная каморка съ однимъ окошечкомъ. Въ ней стояла простая кровать, покрытая байковымъ одѣяломъ; передъ кроватью еловый столикъ, на которомъ горѣла сальная свѣча и лежали открытыя ноты. На стѣнѣ висѣлъ старый синій мундиръ и его ровесница, треугольная шляпа; надъ нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхомъ. Звуки флейты раздавались въ этой смиренной обители. Плѣнный танцмейстеръ, уединенный ея житель, въ колпакѣ и въ китайчатомъ шлафрокѣ, услаждалъ скуку зим-

няго вечера, наигрывая старинные Щведскіе марши. Посвятивъ цълые два часа на сіе упражненіе, Шведъ разобралъ свою флейту, вложилъ её въ ящикъ и сталъ раздъваться.

# II.

# ASTORICH CELA POPOXIHA.

(1830.)

Званіе литератора всегда казалось для меня самымъ завиднымъ. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по старинному, никогда не читывали, и во всемъ домѣ, кромѣ азбуки, купленной для меня, календарей и Новъйшаго Письмовника, никакихъ книгъ не находилось. Чтеніе письмовника долго было любимымъ моимъ упражненіемъ. Я зналь его наизусть и, не смотря на то, каждый день находиль въ немъ новыя, незамъченныя красоты. Послѣ генерала N. N., у котораго батюшка былъ нъкогда адъютантомъ, Кургановъ казался мнъ величайшимъ человъкомъ. Я разспрашивалъ о немъ у всъхъ — и, къ сожальнію, никто не могъ удовлетворить моему любопытству, никто не зналъ его лично; на всъ мои вопросы отвъчали только, что Кургановъ сочинилъ Новъйшій Письмовникъ; но это твердо зналъ я и прежде. Мракъ неизвъстности окружалъ его, какъ нъкоего древняго полубога; иногда я даже сомнъвался въ истинъ его существо-T. IV. 10

ванія. Имя его казалось мит вымышленнымъ, и преданіе о немъ — пустымъ миномъ, ожидавшимъ изысканій новаго Нибура. Однако же, онъ все преслъдовалъ мое воображеніе; я старался придать какой нибудь образъ сему таинственному лицу и наконецъ ръшилъ, что долж нъ онъ походить на Земскаго Засъдателя Корючкина, маленькаго старичка, съ краснымъ носомъ и сверкающими глазами.

Въ 1812 году повезли меня въ Москву и отдали въ пансіонъ Карла Ивановича Мейера, гдѣ пробыль я не болѣе трехъ мѣсяцовъ; ибо насъ распустили передъ вступленіемъ непріятеля. Я возвратился въ деревню....

Сія эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намъренъ о ней распространиться, заранъе прося извиненія у благосклоннаго читателя, если во зло употреблю снисходительное его вниманіе.

День быль осенній и пасмурный. Прибывь на станцію, съ которой должно было мит своротить на Горохино (такъ называлась наша деревня), нанялъ я вольныхъ и поткаль проселочною дорогой. Хотя я нрава отъ природы тихаго, но нетерптніе увидтть вновь мітста, гдт провель я лучшіе свои годы, такъ сильно овладтло мной, что я поминутно погонялъ моего ямщика, то объщая ему на водку, то угрожая побоями, и какъ удобите было мит толкать его въ спину, нежели вынимать и развязывать кошелекъ, то, признаюсь, раза три и ударилъ его, чего отъ роду со мною не случалось, ибо сословіе ямщиковъ, не знаю почему, для меня въ особенности любезно. Ямщикъ погонялъ свою тройку, но мит казалось, что онъ, по

обынновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутомъ, все таки затягивалъ возжи. Наконецъ я завилълъ Горохинскую рощу и черезъ 10 минутъ въбхалъ на барскій дворъ; сердце мое сильно билось; я смотрѣль вокругъ себя съ волнениемъ необыкновеннымъ: восемь льтъ не видалъ я Горохина. Березки, которыя при мнъ посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, вътвистыми деревьями. Дворъ, нъкогда украшенный тремя правильными цветниками, межъ которыхъ шла широкая дорога, усыпанная пескомъ, теперь обращенъ былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у передняго крыльца. Человъкъ пошелъ отворить двери, но онъ были заколочены, котя ставни открыты и домъ казался обитаемымъ. Баба вышла изъ людской избы и спросила, кого мнъ надобно. Узнавъ, что баринъ пріъхалъ, она снова побъжала въ избу, и вскоръ вся дворня меня окружила. Я быль тронуть до глубины сердца, увидя знакомыя и незнакомыя мнъ лица и дружески со всъми ими цълуясь: мои потвиные мальчишки были ужъ мужиками, а дъвчонки, некогда сидевшія на полу для посылокъ, замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинамъ говорилъ я безъ церемоніи: «какъ ты постаръла.» И мнъ отвъчали съ чувствомъ: «какъ вы-то, батюшка, подурнъли!» Повели меня на заднее крыльцо; навстрѣчу миѣ вышла моя кормилица и обняла меня съ плачемъ и рыданіемъ, какъ многострадальнаго Одиссея. Побъжали топить баню. Поваръ, давно въ бездъйствіи отростившій себѣ бороду, вызвался приготовить мнь объдъ, или ужинъ, ибо уже смеркалось. Тотчасъ очистили мнв комнаты, въ коихъ жила кормилица съ дъвушками покойной матушки. Такъ очутился я въ смиренной отеческой обители и заснулъ

въ той самой комнатъ, въ которой за двадцать три года тому родился.

Около трехъ недъль прошло для меня въ хлопотахъ всякаго рода: я возился съ засъдателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконецъ приняль я наследство и быль введень во владение отчиной. Я успокоился; но скоро скука бездъйствія стала меня мучить. Я не былъ еще знакомъ съ добрымъ и почтеннымъ сосъдомъ моимъ \*\*. Занятія хозяйственныя были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною въ ключницы и управительницы, состояли счетомъ изъ пятнадцати домашнихъ анекдотовъ, весьма для меня любопытныхъ, но разсказываемыхъ ею всегда одинаково, такъ, что она сдълалась для меня другимъ Новыйшими письмовникоми, въ которомъ я зналъ, на какой страницѣ какую найду строчку. Настоящій же заслуженный Письмовникъ былъ мною найденъ въ кладовой, между всякой рухлядью, въ жалкомъ состоянии. Я вынесъ его на свътъ и принялся было за него, но Кургановъ потерялъ для меня прежнюю свою прелесть. Я прочелъ его еще разъ и больше уже не открывалъ.

Въ сей крайности пришло мит на мысль: не попробовать ли самому что нибудь сочинить? Благосклонный читатель знаетъ уже, что воспитанъ я былъ на мъдныя деньги; къ тому же быть сочинителемъ казалось мит такъ мудрено, такъ недосягаемо, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смълъ ли я надъяться попасть когда нибудь въ число писателей, когда уже пламенное желаніе мое встрътиться съ однимъ изъ никъ никогда не было исполнено? Но это напоминаетъ мит случай, который намъренъ я разсказать въ доказательство всегданней страсти моей къ отечественвой свотести.

Въ 4820 году чеще юнкеромъ, случилось мнв быть по казенной надобности въ Петербургъ; я прожилъ въ немъ нельно и , не смотря на то что не было у меня здысь ни одного знакомаго человака; провель время чрезвычайно весело: каждый донь тихонько ходиль я въ театръ въ галерею 4-го яруса, - всъхъ актеровъ увналъ по имени, и страстно влюбился въ \*\*, игравшую съ большимъ искусствомъ, въ одно воскресенье, роль Эйлаліи, въ драмь: Ненависть на людямь и раскаяние. У тромъ, возвращаясь изъ Главнато Штаба, заходилъ я обыкновенно въ низенькую конфектную давку, и за чашкой шеколада читалъ литературные журналы. Однажды сидъль я углубленный въ критическую статью Благонамъреннаго; вдругъ нъкто, въ гороховой шинели, ко мнь подошель и изъподъ моей книжки тихонько потянулъ листокъ Гамбургской газеты; я быль такъ занять, что не подняль и глазъ. Незнакомый спросиль себъ бифстекса и сълъ передо мною; я все читаль, не обращая на него вниманія; онъ между тъмъ позавтракалъ, сердито побранилъ мальчика за неисправность, выпиль полбутылки вина и вышель. Двое молодыхъ людей туть же завтракали. «Знаешь ли кто это быль?» сказаль одинь другому: «это Б..., сочинитель.» — Сочинитель! воскликнулъ я невольно и, оставя журналъ недочитаннымъ и чашку недопитою, побъжалъ расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбъжалъ на улицу. Смотря во всѣ стороны, увидѣлъ я издали гороховую шинель и пустился по Невскому проспекту, только что не бысомъ. Сдылавъ нысколько шаговъ, чувствую вдругъ, что меня останавливають; оглядываюсь, гвардейскій офицеръ замітиль мні: что-де мні слідовало не толкать его на тротуарв, но скорве остановиться. и вытануться. После сего выговора я сталь осторожные;

на бѣду мою, поминутио встрѣчались мнѣ офицеры: я поминутно останавливался, а сочинитель все уходвлъ отъменя впередъ. Отъ роду мол солдатская шинель не была мнѣ столь тягостною, отъ роду эполеты не казались мнѣ столь завидными; наконецъ у самаго Аничкова моста догналъ я гороховую шинель. «Позвольте спросить», сказалъ я, приставя ко лбу руку: «вы г. Б., коего прекрасныя статьи имѣлъ я счастіе читатъ въ Соревнователѣ Просвѣщенія?» — Никакъ нѣтъ, отвѣчалъ онъ мнѣ: я не сочинитель, а стряпчій; но Б. мнѣ очень знакомъ; четверть часа тому, я встрѣтилъ его у Полицейскаго моста. — Такимъ образомъ уваженіе мое къ Русской Литературѣ стоило мнѣ 80 копѣекъ потерянной сдачи, выговора по службѣ и чуть-чуть не ареста — и все даромъ!

Не смотря на вст возраженія моего разсудка, дерэкая мысль сдълаться писателемъ поминутно приходила мить въ голову. Наконецъ, не будучи болте въ состояніи противиться влеченію природы, я сшилъ себт толстую тетрадь и рышился, съ твердымъ намыреніемъ, наполнить ее чымъ бы то ни было. Вст роды поэзіи (ибо о смиренной проэть я еще и не помышлялъ) были мною разобраны, и я непремынно рышился на эпическую поэму, почерпнутую изъ отечественной исторіи. Не долго искалъ я ссбт героя — выбралъ Рюрика — и принялся за работу.

Къ стихамъ пріобрѣлъ я нѣкоторый навыкъ, переписывая тетрадки, ходившія по рукамъ между нашими офидерами, именно: Критику на Москооскій бульваръ, на Пръсненскіе пруды, Опаснаго сосъда и т. д. Не смотря на то, поэма моя подвигалась медленио, и я бросилъ ее на третьемъ стихѣ. Я думалъ, что эпическій родъ не мой родъ, и началъ трагедію: Рюрикъ. Трагедія не пошла. Я попробовалъ обратить ее въ балладу, но и баллада какъ—

то мить не давалась. Наконецъ вдохновеніе озарило меня, я началъ и благополучно окончилъ: «надпись къ портрету Рюрика.»

Не смотря на то, что «надпись» моя была не вовсе недостойна вниманія, особенно какъ первое произведеніе
молодаго стихотворца, однакожъ, я почувствоваль, что не
рожденъ поэтомъ, и довольствовался симъ первымъ опытомъ. Творческія мои попытки такъ привязали меня къ
литературнымъ занятіямъ, что я уже не могъ разстаться
съ тетрадью и чернильницей. Я хотълъ низойти къ прозъ. На первый случай, не желая заняться предварительнымъ изученіемъ, расположеніемъ плана, скръпленіемъ
частей и т. п., я вознамърился писать отдъльныя мысли,
безъ связи, безъ всякаго порядка, въ томъ видъ, какъ онъ
мнъ станутъ представляться. Къ несчастію, мысли не
приходили мнъ въ голову, и въ цълые два дня надумалъ я
только слъдующее замъчаніе:

«Человъкъ, неповинующійся законамъ разсудка и привыкшій слъдовать внушеніямъ страстей, часто заблуждается и подвергаетъ себя позднему раскаянію.»

Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая Остава мысли, принялся я за повъсти; но, не умъя съ непривычки расположить вымышленное происшествіе, я избралъ замъчательные анекдоты, нъкогда мною слышанные отъ разныхъ особъ, и старался украсить истину живостью разсказа, а иногда и цвътами собственнато воображена. Составляя сін повъсти, мало по малу, образовалъ я свой слогъ и пріучился выражаться правильно, пріятно и свободно. Но скоро запасъ мой истощился, и я сталь опять искать предмета для литературной моей дъятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повъствования истинныхъ и великихъ происшествий

давно тревожила мое воображение. Быть судією, наблюдателемъ и пророкомъ въковъ и народовъ казалось мнъ высшею степенью, доступной для писателя. Какую исторію могъ я написать съ моей жалкой образованностью? Гат не предупредили меня многоученые, добросовъстные мужи? Какой родъ исторіи не истощенъ уже ими? Стану ль писать исторію всемірную, — но развѣ не существуетъ уже безсмертный трудъ аббата Милота? Обращусь ли къ исторіи отечественной, — что скажу я послѣ Татищева, Болтина, Голикова? И мнѣ ли рыться въ льтописяхъ и добираться до сокровеннаго смысла обветшалаго языка, когда не могъ я выучиться цифрамъ Славянскимъ? Я подумалъ объ исторіи меньшаго объема, напр. объ исторіи губернскаго нашего города; но и тутъ сколько препятствій, для меня неодолимыхъ! Исторія утаднаго нашего города была бы для меня удобите, но она не была занимательна ни для философа, ни для политика и представляла мало пищи краснорѣчію. Единственное замъчательное происшествіе, сохранившееся въ его льтописяхъ, есть ужасный пожаръ, случившися десять льть тому назадь, истребившій базарь и присутственныя мѣста.

Нечаянный случай разрышиль мои недоумынія. Баба, развышивая былье на чердакь, нашла старую корзину, наполненную щепками, соромы и книгами. Весь домы зналь охоту мою кы чтенію. Ключница моя, вы то самое время, какы я сидя за моей тетрадью, грызы перо и думаль обы опыты сельскихы проповыдей, сы торжествомы втащила корзинку вы мою комнату, радостно восылицая: книги! книги! — «Книги!» повторилы я сы восторгомы и бросился кы корзинкы. Вы самомы дылы, я увидылы цылую груду книгы вы зеленомы и синемы бумажномы

переплеть. Это было собрание старыхъ календарей. Сие открытие охладило мой восторгъ, но все я былъ радъ нечаянной находкъ: все же это были книги, и я щедро наградилъ усердие прачки полтиной серебра.

Оставшись наединь, я сталь разсматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цень годовъ отъ 1744 до 1799. т. е. ровно 55 лътъ. Синіе листы бумаги, обыкновенно вплетаемые въ календари, были всъ исписаны стариннымъ почеркомъ. Брося взоръ на сіи строки, съ изумленіемъ увидълъ я, что они заключали не только замѣчаніе о погодъ и хозяйственные счеты, но также и краткія историческія извъстія касательно села Горохина. Немедленно занялся я разборомъ сихъ драгоцънныхъ Записокъ и вскоръ нашелъ, что онъ представляли полную исторію моей отчины, въ течение почти цълаго стольтия, въ самомъ строгомъ хронологическомъ порядкъ. Сверхъ сего заключали онъ неистощимый запасъ экономическихъ, статистическихъ, метеорологическихъ и другихъ ученыхъ наблюденій. Съ техъ поръ изученіе сихъ Записокъ заняло меня исключительно, ибо увидель я возможность извлечь изъ нихъ повъствование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно съ драгоцънными сими памятниками, я сталъ искать новыхъ источниковъ исторіи села Горохина, и вскоръ ихъ обиліе изумило меня. Посвятивъ цълые шесть мъсяцевъ на предварительное ихъ изучение, наконецъ приступилъ я къ давно желаемому труду; съ помощію Божіею совершилъ оный сего поября 3 дня 1827 года. Нынь, какъ нъкоторый, мнъ подобный историкь, коего имения не запомню, оконча свой трудный подвигъ, кладу перо и съ грустно иду въ мой садъ размыйслять о томъ, что мною совершено. Кажется и мнѣ, что, написавъ исторію Горохина, я уже не нуженъ міру, что долгъ мой исполненъ и что пора мнѣ опочить.

Здѣсь прилагаю списокъ источниковъ, послужившихъ инѣ къ составленію исторіи Горохина:

І. Собраніе старинных календарей, 55 частей. Первыя 20 частей исписаны стариннымъ почеркомъ съ титлами. Лѣтопись сія сочинена прадѣдомъ моимъ Андреемъ Степановичемъ Бълкинымъ; она отличается ясностью и краткостью слога, — напримъръ : 4-го Мая снъгъ. Тришка за грубость битъ. 6-го — корова бурая пала. Сенька за пьянство битъ. 8-го — погода ясная. 9-го — дождь и снътъ. Тришка за пъянство битъ.... и тому подобное, безо всякихъ размышленій. 11-го — погода ясная, пороша; затравилъ трехъ зайцевъ. — Остальныя 35 частей писаны разными почерками, большею частію, такъ называемымъ, лавочничьимъ, съ титлами и безъ титловъ, вообще плодовито, несвязно и безъ соблюденія правописанія; кое-гдъ замътна женская рука. Въ сіе отдъленіе входятъ Записки дъла моего Ивана Андреевича Бълкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксіи Алекстевны: также и Записки прикащика Горбовицкаго.

II. Автопись Горохинского дълчка. Сія любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатаго на дочери льтописца. Первые листы были выдраны и употреблены дѣтьми священника на такъ называемые, змѣи. Одинъ изъ таковыхъ упалъ посреди моего двора; я поднялъ его и хотѣлъ-было возвратить дѣтямъ, какъ замѣтилъ, что онъ былъ исписанъ. Съ первыхъ строкъ увидѣлъ я, что змѣй составленъ былъ изъ лѣтописи. Къ

счастію успівль спасти остальное. Літопись сія, пріобрітенная мною за четверть овса, отличается глубокомысліємь и велеріччемь необыкновеннымь.

III. Изустныя преданія. Я не пренебрегаль никакими извъстіями; но въ особенности обязанъ многимъ Аграфенъ Трифоновой, матери Авдъя старосты, бывшей, говорятъ, любовницею прикащика Горбовицкаго.

IV. Ревижскія сказки, съ замічаніями прежнихъ старостъ, касательно нравственности и состоянія крестьянъ.

31-го Октября.

#### БАСНОСЛОВНЫЯ ВРЕМЕНА.

#### Староста Трифонъ.

Основаніе Горохина и первоначальное населеніе онаго покрыто мракомъ неизвъстности. Темныя преданія гласятъ, что нъкогда Горохино было село богатое и обширное, что всъ жители онаго были зажиточны; что оброкъ собирали единожды въ годъ и отсылали, невъдомо кому, на нъсколькихъ возахъ. Въ то время все покупали дешево и дорого продавали. Прикащиковъ не существовало; старосты никого не обижали; обитатели работали мало, а жили припъваючи, и пастухи стерегли стадо въ сапогахъ. Мы не должны обольщаться сею очаровательною " картиною. Мысль о золотомъ въкъ сродна всъмъ народамъ и доказываетъ только, что люди никогда не довольны настоящимъ и, по опыту имѣя мало надежды на будущее, украшаютъ невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображенія. Вотъ что достовърно: село Горохино издревле принадлежало знаменитому роду Бълкиныхъ.

Но предки мои, владъя многими аругими отчинами, не обращали вниманія на сію отдаленную страну. Горохино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народомъ на въчъ, мірскою сходкою называемой.

Въ теченіе этого времени родовыя имѣнія Бѣлкиныхъ раздробились и пришли въ упадокъ. Обѣднѣвшіе внуки богатаго дѣда не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ своихъ привычекъ и требовали прежняго полнаго дохода отъ имѣнія, въ десять кратъ уже уменьшившагося. Грозныя предписанія слѣдовали одно за другимъ. Староста читалъ ихъ на вѣчѣ; старшины витійствовали; міръ волновался, а господа, вмѣсто двойнаго оброка, получали скучныя отговорки и смиренныя жалобы, писанныя на засаленной бумагѣ и запечатанныя грошемъ.

Мрачная туча висъла надъ Горохинымъ, а никто объ ней и не помышляль. Въ последній годъ властвованія Трифона, последняго старосты, народомъ избраннаго, въ самый день храмоваго праздника, когда весь народъ или шумно окружалъ увеселительное зданіе (кабакомъ въ просторъчи именуемое), или бродилъ по улицамъ, обнявшись между собою и громко воспъвая пъсни Архипа Лысаго, вътхала въ село ямская крытая бричка, заложенная парою клячъ едва живыхъ; на козлахъ сидълъ оборванный жидъ; изъ брички высунулась голова въ картузъ и, казалось, съ любопытствомъ смотръла на веселящійся народъ. Жители встрътили повозку смъхомъ и грубыми насмъшками (NB. Свернувъ трубкою возкраія одеждъ, безумцы глумились надъ Еврейскимъ возницею и восклицали смѣхотворно: жидъ, жидъ, ѣшь свиное ухо!... **Лътопись** дъячка). Сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда прівзжій, выпрыгнувъ изъ нея, повелительнымъ голосомъ потребовалъ старосту

Трифона. Сей самовникъ находился въ увеселительномъ зданіи, откуда двое старшинъ вывели его подъ руки. Незнакомецъ посмотрълъ на него грозно, подалъ ему письмо и велълъ читать оное немедленно. Староста былъ неграмотенъ. Послади за земскимъ Авдъемъ. Его нашли неподалеку спящаго въ переулкъ подъ заборомъ и привели къ незнакомцу. Но, или отъ внезапнаго испуга, или отъ горестнаго предчувствія, буквы письма, четко написаннаго, показались ему отуманенными, и онъ не былъ въ состояніи ихъ разобрать. Незнакомецъ, старосту Трифона и земскаго Авдъя съ ужаснымъ проклятіемъ отославъ спать, отложилъ чтеніе письма до завтрашняго дня и пошелъ въ приказную избу, куда жидъ понесъ за нимъ его маленькій чемоданъ.

Горохинцы съ изумленіемъ смотрѣли на сіе необыкновенное происшествіе; но вскорѣ бричка, жидъ и незнакомецъ были забыты. День кончился шумно и весело, и Горохино заснуло, не предвидя, что ожидало его....

Съ восходомъ утренняго солнца жители были пробуждены стукомъ въ окошки и призываніемъ на мірскую сходку. Граждане, одинъ за другимъ, являлись на дворъ приказной избы, служившей въчевою плащадью. Глаза ихъ были мутны и красны; лица опухлыя; они, зъвая и почесываясь, смотръли на человъка въ картузъ, въ старомъ голубомъ кафтанъ, важно стоявшаго на крыльцѣ приказной избы, и старались припомнить черты его, когда-то ими видънныя. Староста и земскій Авдъй стояли подлѣ него безъ шапокъ, съ видомъ подобострастія и глубокой горести. «Всъ ли здъсь?» спросилъ незнакомецъ. — Всъ ли-ста здъсь? повторилъ староста. — «Всъ-ста», отвъчали граждане, а староста объявилъ, что отъ барина получена грамота, и приказалъ земскому прочесть ее во

услышаніе міра. Авдый выступиль и прочель слыдующее (NB. Сію грозновыщую грамоту списаль я у Трифона старосты; у него же хранилась она въ кивоть вмысть съ другими памятниками владычества его надъ Горохинымъ).

## Трифонъ Ивановъ!

Вручитель письма сего, повъренный мой \*\*, тдетъ въ отчину мою село Горохино для поступленія въ управленіе онаго. Немедленно, по его прибытіи, собрать мужиковъ и объявить имъ мою барскую волю, а именно: приказаній повъреннаго моего \*\* имъ мужикамъ слушаться какъ моихъ собственныхъ, и все, чего онъ потребуетъ, исполнять безпрекословно; въ противномъ случать имъетъ онъ \*\* поступать съ ними со всевозможною строгостію. Къ сему понудило меня ихъ безсовъстное непослушаніе и твое, Трифонъ Ивановъ, плутовское потворство.

#### Подписано: N. N.

Тогда \*\*, растопыря ноги на подобіе хѣра и подбоченясь на подобіе ферта, произнесъ слѣдующую краткую и выразительную рѣчь: «Смотрите жъ вы у меня, не очень умничайте — вы, я знаю, народъ избалованный, да я, небось, выбыю дурь изъ вашихъ головъ скорѣе вчерашняго хмѣля.» Хмѣля уже не было ни въ одной головѣ, и Горохинцы, какъ громомъ пораженные, повѣсили носы и съ ужасомъ разошлись по домамъ.

#### Правление прикащика \*\*.

\*\*, принявъ бразды правленія, потребоваль опись крестьянъ, раздѣлилъ ихъ на богачей и бѣдныхъ, и приступилъ къ исполненію своей политической системы. Она заслуживаетъ особеннаго разсмотрѣнія.

Главнымъ основанісмъ оной была следующая аксіома: чемъ мужикъ богаче, темъ онъ избалованнее; чемъ беднве, твыъ смирные. Въ следство сего \*\* старался о смирности вотчины, какъ о главной крестьянской добродътели. 1) Недоимки были разложены на всехъ зажиточныхъ мужиковъ и взыскиваемы съ нихъ со всевозможною строгостію. 2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню; если же, по его разсчетамъ, трудъ ихъ оказался недостаточнымъ, то онъ отдавалъ ихъ въ батраки другимъ крестьянамъ, за что сіи платили ему добровольную дань; а отдаваемые въ холопство имъли полное право откупаться, заплатя сверхъ недоимокъ двойной годовой оброкъ. Всякая общественная повинность падала на зажиточныхъ мужиковъ. Рекрутство же было торжествомъ корыстолюбивому правителю, ибо отъ онаго по очереди откупались вст богатые мужики. пока наконецъ выборъ не падалъ на негодяя или разореннаго. Мірскія сходки были уничтожены. Оброкъ собираль онъ понемногу и круглый годъ сряду. Мужики, кажется, платили и не слишномъ болъе противу прежниго, но никакъ не могли ни наработать, ни накопить достаточно денегъ. Въ три года Горохино совершенно обнищало. Горохино пріуныло, базаръ запустьль, пьени Архипа Лысаго умолкли; ребятишки пошли по міру, и день храмоваго праздника сдълалоя, по выраженно лътописца, не днемъ радости и ликованія, но годовщиною печали и поминанія горестнаго.

## Изъ Горохинскаго льтописца.

Посадилъ окаянный прикащинъ Антона Тимооеева въ жельзы, а старикъ Тимооей сына откупилъ за 100 руб.,

а прикащикъ зановатъ Нотруния Еренфева, и того откупилъ отецъ за 68 руб., а хотълъ онояннию сковать Меку Тарасова, но тотъ убъжалъ въ лѣсъ, и прикащикъ о томъ весьма крушился и свиръпствовалъ во словесахъ; а отвезли въ городъ и отдали въ рекруты Ваньку пьяницу.

### ВРЕМЕНА ИСТОРИЧЕСКІЯ.

Страна (Горохинымъ называемая, по имени столицы своей, число жителей простирается до 63 душъ) занимаетъ на земномъ шаръ болье 240 десятинъ. Къ съверу граничитъ она съ деревнями Дериуховымъ и Перкуховымъ (коего обитатели бъдны и малорослы, а владъльцы преданы воинственному упражненію заячьей охоты); къ югу ръка Сивка отдъляетъ ее отъ владъній Карачевскихъ вольныхъ хлѣбопащцевъ — сосѣдей безпокойныхъ, извъстныхъ буйною жестокостью нравовъ; къ западу облегаютъ его цвътущія поля Захарьинскія, благодонствующія подъ властію мудрыхъ и просвъщенныхъ помъщиковъ; къ востоку примыкаетъ она къ дикимъ необитаемымъ мъстамъ, къ непроходимому болоту, гдъ произрастаетъ одна клюква, гдв раздается лишь однообразное кваканье лягушекъ, и гдъ суевърное предвиж предполагаетъ быть обиталищу некоего беса. ... Аб лечтиные

NB. Сіе болото и называется Бъсовским, Разскавывають, будто одна полу-умная пастушна отерегла стадо свищей не дадече оть сего уединеннаго мъсша: Она одъладась беременного и никакъ не могла удовлевворительнообъяснить сего случая. Гласъ народный объящикть боловнаго бізса; не сім смезне недостойна вынивнія историна, и посмі: Нибура непростительно было бы тому візрить.

Издревле Горохино славилось своимъ плодородіемъ и благораствореннымъ климатомъ. На тучныхъ его нивахъ родятся: рожь, овесъ, ячмень и грѣчиха. Березовая роща и еловый лѣсъ снабжаютъ обитателей деревьями и валежникомъ на постройку и отопку жилищъ. Нѣтъ недостатка въ орѣхахъ, въ клюквѣ, брусникѣ и черникѣ. Грибы произрастаютъ въ необыкновенномъ количествѣ; изжаренные въ сметанѣ представляютъ они пріятную, хотя и нездоровую пищу. Прудъ наполненъ карасями, а въ рѣкѣ Сивкѣ водятся щуки и налимы.

Обитатели Горохина, большею частію, роста средняго, сложенія крѣнкаго и мужественнаго; глава ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе. Женщины отличаются носами, поднятыми нѣсколью вверхъ, выпуклыми скулами и дородностью.

NB. Баба здоровенная. Сіе выраженіе встрѣчается часто въ примѣчаніяхъ старосты къ ревижскимъ сказкамъ.

Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пацинь), храбры, воинственны. Многіе изъ нихъ ходять одни на медвъдя и славятся въ околоткъ кулачными бойцами; всъ вообще склонны къ чувственному наслажденію пьянства. Женщины, сверхъ домашнихъ работъ, раздъляютъ съ мужчинами большую часть ихъ трудовъ и не уступятъ имъ въ отважности; ръдкая изъ нихъ боится старосты. Онъ столь же цъломудренны, какъ и прелестны; на покущенія дерзновеннаго отвъчаютъ сурово и выразительно.

Жители Горохина издавна производять обивьный торгъльками, лукошками и лаптями. Сему способствуеть ръка Сивка, черезъ которую весною переправляются они на челнокахъ, подобно древнимъ Скандинавамъ, а прочее время года переходятъ въ бродъ, предварительно засучивъ нижнее платье до колѣнъ.

Языкъ Горохинскій есть рѣшительно отрасль Славянскаго, но столь же разнится отъ него, какъ и Русскій. Онъ исполненъ сокращеніями и усѣченіями; нѣкоторые звуки вовсе въ немъ уничтожены, или замѣнены другими. Однако жъ, Русскимъ легко понять Горохинца и обратно.

Мужчины женятся обыкновенно на 13 году, на дъвицахъ 20-ти лътнихъ. Жены били своихъ мужей въ теченіе четырехъ или пяти лътъ. Послъ чего мужья уже начинали бить женъ; и такимъ образомъ оба пола имъли свое время власти, и равновъсіе было соблюдено.

Обряды похоронъ происходили слъдующимъ образомъ. Въ самый день смерти, покойника относили на кладбище, дабы мертвый въ избъ не занималъ напрасно лишняго мъста. Отъ сего случалось, что, къ неописанной радости родственниковъ, мертвецъ чихалъ или зъвалъ въ ту самую минуту, какъ его выносили въ гробъ за околицу. Жены оплакивали мужьевъ, воя и приговаривая: «Свътъ, моя удалая головушка, на кого ты меня покинулъ? чъмъто мнъ тебя поминати?» При возвращени съ кладбища начиналась тризна въ честь покойника, и родственники и друзъя бывали пьяны два-три дня, или даже цълую недълю, смотря по усердію и привязанности къ его памяти. Сіи древніе обряды сохранились и понынъ.

Одежда Горохинцевъ состояла изъ рубахи, надъваемой сверхъ нижняго платья, что есть отличительный признакъ ихъ Славянскаго происхожденія. Зимою носили они ов-

чинные тулупы, но болье для красы, нежели изъ настоящей нужды, ибо тулупъ обыкновенно надъвали они на одно плечо и сбрасывали при малъйшемъ трудъ, требующемъ движенія.

Науки, искусства и поэзія издревле находились въ Горохинт въ довольно цвітущемъ состоляни. Сверхъ священника и церковныхъ причетниковъ всегда водились въ немъ грамотъи. Літопись упоминаетъ о земскомъ Терентьт, жившемъ около 1767 года, умъвшемъ писать не только правою, но и літою рукою. Сей необыкновенный человъкъ прославился въ околоткъ сочинениемъ всякаго рода писемъ, челобитныхъ, партикулярныхъ паспортовъ и т. п. Неоднократно пострадавъ за свое искусство, услужливость и участие въ разныхъ замъчательныхъ происшествияхъ, онъ умеръ уже въ глубокой старости, въ то самое время, кикъ причался писатъ правою ногою; ибо почерки объихъ рукъ его были уже слишкомъ извъстны. Онъ играетъ (какъ читатель увидитъ послъ) важную роль и въ исторіи Горохина.

Музыка была всегда любимое искусство образованныхъ Горохинцевъ; б лалайка и волынка, услождая чувства и сердце, понынъ раздаются въ ихъ жилищахъ, особенно въ древнемъ общественномъ зданіи, украшенномъ ёлкою.

Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ Горохинѣ. Донынѣ стихотворенія Архипа Лысаго сохранились въ памяти потомства. Приведемъ въ примѣръ сіе сатирическое стихотвореніе:

Ко боярскому двору Акимъ староста идетъ, Бирки въ пазухъ несетъ, Боярину подаетъ; А бояринъ смотритъ, Ничего не смыслитъ. Ахъ, ты, староста Акимъ! Обокралъ бояръ кругомъ, Село по міру пустилъ, Старостиху подарилъ.

Въ нъжности не уступатъ они эклогамъ извъстнаго Виргилія; въ красотъ воображенія далеко превосходятъ они идилліи г. Сумаронова и турт въ щеголеватости и уступаютъ новъйшимъ произведениямъ нашихъ музъ, но равняются съ ними затъйливостью и остроуміемъ.

Образъ правленія въ Горохинъ нъсколько разъ изиънялся. Оно поперемънно находилось подъ властію старшинъ, выбранныхъ міромъ; прикащиковъ, назначенныхъ помъщикомъ, и наконецъ непосредственно подъ рукою самихъ помъщиковъ. Выгоды и невыгоды сихъ различныхъ образовъ правленія будутъ развиты мною въ теченіе моего повъствованія.

Познакомя такимъ образомъ моего читателя съ этнографическимъ и статистическимъ состояніемъ Горохина и со нравами и обычаями его обитателей, приступимъ теперь къ самому повъствованію....

1-го Ноября.

#### PORABЫ И ПОВЪСТИ

tion of books of the constant of the constant

# HI.

# **HOBBCTN**

## покойнаго ивана петровича бълкина.

(1830.)

Г-жа Простакова.
То, мой батюшка, онъ еще съизмала къ исторіямъ охотникъ.

Скотининъ. Митрофанъ по мнъ.

Недоросль.

. . .

#### отъ издателя.

Взявшись хлопотать объ изданіи книги, предлагаемой нынѣ публикѣ, мы желали къ оной присовокупить хотя краткое жизнеописаніе покойнаго автора, и тѣмъ отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы къ Маръѣ Алексѣевнѣ Трафилиной, ближайшей родственницѣ и наслѣдницѣ Ивана Петровича Бѣлкина; но къ сожалѣнію, ей невозможно было намъ доставить ни какого о немъ извѣстія, ибо покойникъ вовсе не былъ ей

знакомъ. Она совътовала намъ отнестись по сему предмету къ одному почтенному мужу, бывшему другомъ Ивану Петровичу. Мы послъдовали сему совъту, и на письмо наше получили нижеслъдующій желаемый отвътъ. Помъщаемъ его безо всякихъ перемънъ и примъчаній, какъ драгоцънный памятникъ благороднаго образа мнъній и трогательнаго дружества, а вмъстъ съ тъмъ, какъ и весьма достаточное бюграфилесное извъстіе.

### Милостивый Государь мой \*\* \*\*!

Почтенный пес письмо ваше, отъ 15-го сего месяца, получить имъть я честь 23-го сего же месяца, въ коемъ вы изъявляете мне свое желание имъть подробное извъстие о времени рождения и смерти, о службе, о домашнихъ обстоятельствахъ, также и о занятияхъ, о нравъпокойнаго Ивана Петровича Белкина, бывшаго моего искренняго друга и сосъда по помъстьямъ. Съ великимъ моимъ удовольствиемъ исполняю си ваше желание и препровождаю къ вамъ, милостивый государь мой, все, что изъ его разговоровъ, а также изъ собственныхъ моихъ наблюдений запомнить могу.

Иванъ Петровичъ Бълкинъ родился отъ честныхъ и благородныхъ родителей въ 1798 году въ селъ Горюхинъ. Покойный отецъ его, Секундъ-Маюръ Петръ Ивановичъ Бълкинъ, былъ женатъ на дъвицъ Пелагеъ Гавриловнъ изъ дому Трафилиныхъ. Онъ былъ человъкъ не богатый, но умъренный, и по части хозяйства весьма смышленый. Сынъ ихъ получилъ первоначальное образованіе отъ деревенскаго дъячка. Сему-то почтенному мужу былъ онъ, кажется, обязанъ охотою къ чтенію и занятіямъ по части Русской Словесности. Въ 1815 году, вступилъ онъ въ службу въ пъхотный Егерскій полкъ (числомъ не упомню),

въ коемъ и находился до самаго 1823 года. Смерть его родителей, почти въ одно время приключившаяся, понудила его подать въ отставку и прітхать въ село Горюхино, свою отчину.

Вступивъ въ управленіе имѣнія, Иванъ Петровичъ, по причинъ своей неопытности и мягкосердія, въ скоромъ времени запустиль хозяйство и ослабиль строгій порядокъ, заведенный покойнымъ его родителемъ. Сменивъ исправнаго и расторопнаго старосту, коимъ крестьяне его (по ихъ привычкъ) были недовольны, поручилъ онъ управленіе села старой своей ключниць, пріобрытшей его довъренность искусствомъ разсказывать исторіи. Сія добрая, но глупая старуха не умъла никогда различить двадцатипяти-рублевой ассигнаціи отъ пятидесяти-рублевой; крестьяне, коимъ она встмъ была кума, ел вовсе не бодлись; ими выбранный староста до того имъ потворствовалъ, плутуя за одно, что Иванъ Петровичъ принужденъ былъ отмънить барщину и учредить весьма умъренный оброкъ; но и тутъ крестьяне, пользуясь его слабостію, на первый годъ выпросили себів нарочную льготу; а въ сатаующие болъе двухъ третей оброка платили ортхами, брусникою и тому подобнымъ; и тутъ были недоимки.

Бывъ пріятель покойному родителю Ивана Петровича, я почиталь долгомъ предлагать и сыну свои совѣты, и неоднократно вызывался возстановить прежній, имъ упущенный, порядокъ. Для сего, пріѣхавъ однажды къ нему, потребоваль я хозяйственныя книги, призваль плута старосту, и въ присутствіи Ивана Петровича занялся разсмотрѣніемъ оныхъ. Молодой хозяинъ сначала сталь слѣдовать за мною со всевозможнымъ вниманіемъ и прилежностію; но какъ по счетамъ оказалось, что въ послѣдніе два года число крестьянъ умножилось, число же дворовыхъ птицъ и домашняго скота нарочито уменьшилось, то Иванъ Петровичъ довольствовался симъ первымъ свъдъніемъ и далье меня не слушалъ, и въ ту самую минуту, какъ я своими разысканіями и строгими допросами плута старосту въ крайнее замъщательство привелъ и къ совершенному безмолвію принудилъ, съ великою моею досадою услышалъ я Ивана Петровича кръпко храпящаго на своемъ стулъ. Съ тъхъ поръ пересталъ я вмъщиваться въ его хозяйственныя распоряженія и предалъ его дъла (какъ и онъ самъ) распоряженію Всевышняго.

Сіе дружескихъ нашихъ сношеній ни сколько, впрочемъ, не разстроило; ибо я, собользнуя его слабости и пагубному нерадьнію, общему молодымъ нашимъ дворянамъ, искренно любилъ Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодяго человька, столь кроткаго и честнаго. Съ своей стороны Иванъ Петровичъ оказывалъ уваженіе къ моимъ льтамъ и сердечно былъ ко мнъ приверженъ. До самой кончины своей онъ почти каждый день со мною видълся, дорожа простою моею бесьдою, котя ни привычками, ни образомъ мыслей, ни нравомъ мы большею частію другъ съ другомъ не сходствовали.

Иванъ Петровичъ велъ жизнь самую умѣренную, избѣгалъ всякаго рода излишествъ; никогда не случалось мнѣ видѣть его навеселѣ (что въ краю нашемъ за неслыханное чудо почесться можетъ); къ женскому же полу имѣлъ онъ великую склонность, но стыдливость была въ немъ истинно дѣвическая \*).

<sup>\*)</sup> Слъдуетъ анекдотъ, коего мы не помъщаемъ, полагая его излишнимъ; впрочемъ, увъряемъ читателя, что онъ ничего предосудительнаго памяти Ивана Петровича Бълкина въ себъ не заключаетъ.

Момта можество о которых въ письмъ вашемъ упоминатъ маволите, Иванъ Петровичъ оставилъ множество рукописей, которыя частно у меня находятся, частно употреблены его ключницею на разныя домашнія потребы. Такимъ образомъ прошлою зимою вст окна ея флигеля ааклеены были первою частно романа, котораго онъ не кончилъ. Вышеупомянутыя повтсти были, кажется, первымъ его опытомъ. Онт, такъ сказывалъ Иванъ Петровичъ, большею частно справедливы и слышаны имъ отъ разныхъ особъ \*). Однако жъ, имена въ нихъ почти вст вымышлены имъ самимъ, а названія селъ и деревень заимствованы изъ нашего околотка, отчего и моя деревня гдъ-то упомянута. Сіе произошло не отъ злаго какого либо намтренія, но единственно отъ недостатка воображеніл.

Иванъ Петровичъ осенью 1828 года занемогъ простудною лихорадкою, обратившеюся въ горячку, и умеръ, не смотря на неусыпныя старанія уъзднаго нашего лекаря, человъка весьма искуснаго, особенно въ леченіи закоренълыхъ бользней, какъ-то мозолей, и тому подобное. Онъ скончался на моихъ рукахъ на 30-мъ году отъ рожденія, и похороненъ въ церкви села Горюхина, близъ покойныхъ его родителей.

Иванъ Петровичъ былъ росту средняго, глаза имѣлъ сърые, волоса русые, носъ прямой; лицемъ былъ блѣденъ и худощавъ.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Въ самомъ дълъ, въ рукописи г. Бълкина, надъ каждой повъстно рукою автора подписано: слышано мною отъ такой-то особы (чинъ или званіе и заглавныя буквы имени и фамиліи.; Выписываемъ для любопытныхъ изыскателей: Смотритель расказанъ былъ ему Титулярнымъ Совътникомъ Л. Г. Н., Выстроль — Подполковникомъ И. Л. П., Гробонщикъ — прикащикомъ Б. В., Мятель и Барышия — дъвицею К. И. Т.

Вотъ, милостивый государь мой, все, что могъ я примемнить, касательно образа жизни, занятій, нрава и наружности покойнаго сосъда и пріятеля моего. Но въ случать, если заблагоравсудите сдълать изъ сего моего письма какое либо употребленіе, всепокорнтише прошу никакъ имени моего не упоминать, ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но въ еме званіе вступить полагаю излишнимъ и въ мои лъта неприличнымъ. Съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и проч.

> 1830 году, Ноября 16. Село Ненарадово.

Почитая долгомъ уважить волю почтеннаго друга автора нашего, приносимъ ему глубочайшую благодарность за доставленныя намъ извъстія, и надъемся, что публика оцінить ихъ искренность и добродушіе.

## BUCTPEIL.

I.

## Стръзялись мы.

Баратынскій.

Я поклался застрълеть его по праву дуэли. (За нимъ остался еще мой выстрълъ.)

Вечеръ на бивуакъ.

Мы стояли въ мѣстечкѣ \*\*\*. Жизнь Армейскаго офицера извѣстна. Утромъ ученье, манежъ; обѣдъ у полковаго командира или въ жидовскомъ трактирѣ; вечеромъ пуншъ и карты. Въ \*\*\* не было ни одного открытагодома, ни одной невѣсты; мы собирались другъ у друга, гдѣ, кромѣ своихъ мундировъ, не видали ничего.

Одинъ только человѣкъ принадлежалъ нашему обществу, не будучи военнымъ. Ему было около тридцати пяти лѣтъ, и мы за то почитали его старикомъ. Опытность давала ему передъ нами многія преимущества; кътому же его обыкновенная угрюмость, крутой нравъ и злой языкъ имѣли сильное вліяніе на молодые наши умы. Какая—то таинственность окружала его судьбу; онъ казался Русскимъ, а носилъ иностранное имя. Нѣкогда онъ

служилъ въ гусарахъ, и даже счастливо; никто не зналъ причины, побудившей его выйти въ отставку и поселиться въ бедномъ местечке, где жилъ онъ вместе и бедно и расточительно: ходилъ въчно пъшкомъ, въ изношенномъ черномъ сюртукѣ, а держалъ открытый столъ для всѣхъ офицеровъ нашего полка. Правда, объдъ его состоялъ изъ двухъ или трехъ блюдъ, изготовленныхъ отставнымъ солдатомъ, но шампанское лилось притомъ рѣкою. Никто не зналъ ни его состоянія, ни его доходовъ, и никто не осмѣливался о томъ его спрашивать. У него водились книги, большею частію военныя, да романы. Онъ охотно давалъ ихъ читать, никогда не требуя ихъ назадъ; за то никогда не возвращалъ хозяину книги, имъ занятой. Главное упражнение его состояло въ стръльбъ изъ пистолета. Стъны его комнаты были всъ источены пулями, всъ въ скважинахъ, какъ соты пчелиные. Богатое собраніе пистолетовъ было единственной роскошью бѣдной мазанки, гдъ онъ жилъ. Искусство, до коего достигъ онъ, было неимовърно, и еслибъ онъ вызвался пулей сбить грушу съ фуражки кого бъ то ни было, никто бъ въ нашемъ полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговоръ между нами касался часто поединковъ. Сильвіо (такъ назову его) никогда въ него не вмъшивался. На вопросъ, случалось ли ему драться, отвъчалъ онъ сухо, что случалось, но въ подробности не входилъ, и видно было, что таковые вопросы были ему непріятны. Мы полагали, что на совъсти его лежала какая нибудь несчастная жертва его ужаснаго искусства. Впрочемъ, намъ и въ голову не приходило подозрѣвать въ немъ что нибудь похожее на робость. Есть люди, коихъ одна наружность удаляеть таковыя подозрѣнія. Нечаянный случай всѣхъ насъ изумилъ.

Однажды человъкъ десять нашихъ офицеровъ объдали у Сильвіо. Пили по обыкновенному, то есть очень много; послъ объда стали мы уговаривать хозяина прометать намъ банкъ. Долго онъ отказывался, ибо никогда почти не играль; наконецъ вельлъ подать карты, высыпаль на столъ полсотни червонцевъ и сълъ метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвіо им'єль обыкновеніе за игрою хранить совершенное молчаніе, никогда не спорилъ и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то онъ тотчасъ или доплачивалъ достальное, или записывалъ лишнее. Мы ужъ это знали и не мъщали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицеръ, недавно къ намъ переведенный. Онъ, играя тутъ же, въ разсъянности загнулъ лишній уголъ. Сильвіо взялъ мълъ и уровнялъ счетъ по своему обыкновенію. Офицеръ, думая, что онъ ошибся, пустился въ объясненія. Сильвіо молча продолжалъ метать. Офицеръ, потерявъ терпъніе, взялъ щетку и стеръ то, что казалось ему напрасно записаннымъ. Сильвіо взялъ мѣлъ и записалъ снова. Офицеръ, разгоряченный виномъ, игрою и смѣхомъ товарищей, почелъ себя жестоко обиженнымъ и, въ бъщенствъ схвативъ со стола мъдный шандалъ, пустилъ его въ Сильвіо, который едва успѣлъ отклониться отъ удара. Мы смутились. Сильвіо всталь, побледнель отъ злости и -съ сверкающими глазами сказаль: «милостивый государь, извольте выйти, и благодарите Бога, что это случилось у меня въ домѣ.»

Мы не сомнъвались въ послъдствіяхъ и полагали новаго товарища уже убитымъ. Офицеръ вышелъ вонъ, сказавъ, что за обиду готовъ отвъчать, какъ будетъ угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще нъсколько минутъ; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы

отстали одинъ за другимъ и разбрелись по квартирамъ, толкул о скорой ваканціи.

На другой день въ манежѣ мы спрашивали уже, живъ ли еще бѣдный поручикъ, какъ самъ онъ явился между нами; мы сдѣлали ему тотъ же вопросъ. Онъ отвѣчалъ, что объ Сильвіо не имѣлъ онъ еще никакого извѣстія. Это насъ удивило. Мы пошли къ Сильвіо и нашли его на дворѣ, сажающаго пулю на пулю въ туза, приклееннаго къ воротамъ. Онъ принялъ насъ по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнемъ происшествіи. Прошло три дня, поручикъ былъ еще живъ. Мы съ удивленіемъ спрашивали: неужели Сильвіо не будетъ драться? Сильвіо не дрался. Онъ довольствовался очень легкимъ объясненіемъ и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во митніи молодежи. Недостатокъ смілости менте всего извиняется молодыми людьми, которые въ храбрости обыкновенно видятъ верхъ человъческихъ достоинствъ и извиненіе всевозможныхъ пороковъ. Однако жъ, мало по малу все было забыто, и Сильвіо снова пріобріль прежнее свое вліяніе.

Одинъ я не могъ уже къ нему приблизиться. Имъя отъ природы романическое воображение, я всъхъ сильнъе прежде сего былъ привязанъ къ человъку, коего жизнь была загадкою, и который казался мнъ героемъ таинственной какой-то повъсти. Онъ любилъ меня; по крайней мъръ со мной однимъ оставлялъ обыкновенное свое ръзкое злоръче и говориять о разныхъ предметахъ съ простодушемъ и необыкновенною пріятностью. Но послъ несчастнаго вечера, мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной волъ, эта мысль меня не покидала и мѣшала мнѣ обходиться съ нимъ по преж-

нему; мнѣ было совъстно на него глядъть. Сильвіо былъ слишкомъ уменъ и опытенъ, чтобы этого не замѣтить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мѣрѣ я замѣтилъ раза два въ немъ желаніе со мною объясниться; но я избѣгалъ такихъ случаевъ, и Сильвіо отъ меня отступился. Съ тѣхъ поръ видался я съ нимъ только при товарищахъ, и прежніе откровенные разговоры наши прекратились.

Разстанные жители столицы не имъютъ понятія о многихъ впечатлѣніяхъ, столь извѣстныхъ жителямъ деревень или городковъ, — напримъръ, объ ожидании почтоваго дня: во вторникъ и пятницу полковая наша канцелярія была полна офицерами: кто ждалъ денегъ, кто письма, кто газетъ. Пакеты обыкновенно тутъ же распечатывались, новости сообщались, и канцелярія представляла картину самую оживленную. Сильвіо получалъ письма, адресованныя въ нашъ полкъ, и обыкновенно тутъ же находился. Однажды подали ему пакетъ, съ котораго онъ сорвалъ печать съ видомъ величайшаго нетерпънія. Пробъгая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не замътили. «Господа», сказалъ имъ Сильвіо: «обстоятельства требуютъ немедленнаго моего отсутствія; ѣду сегодня въ ночь; надыось что вы не откажетесь отобъдать у меня въ послъдній разъ. Я жду и васъ, продолжалъ онъ, обратившись ко мнъ жду непремянно,» Съ симъ словомъ онъ поспъшно вышелъ; а мы, согласясь соединиться у Сильвіо, разопілись каждый въ свою сторону.

Я пришелъ къ Сильвіо въ назначенное время и нашелъ у него почти весь полкъ. Все его добро было уже уложено; оставались одни голыя, простръленныя стъны. Мы съли за столъ; хозяинъ былъ чрезвычайно въ духъ, и

1.2



скоро веселость его содълалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пънились и шипъли безпрестанно, и мы со всевозможнымъ усердіемъ желали отъъзжающему добраго пути и всякаго блага. Встали изъ-за стола уже поздно вечеромъ. При разборъ фуражекъ, Сильвіо со всъми прощался, взялъ меня за руку и остановилъ въту самую минуту, какъ собирался я выйти. «Мнѣ нужно съ вами поговорить», сказалъ онъ тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоемъ, сѣли другъ противу друга и молча закурили трубки. Сильвіо былъ озабоченъ; не было уже и слѣдовъ его судорожной веселости. Мрачная блѣдность, сверкающіе глаза и густой дымъ, выходившій изо рта, придавали ему видъ настоящаго дьявола. Прошло нѣсколько минутъ, и Сильвіо прервалъ молчаніе. «Можетъ быть, мы никогда больше не увидимся», сказалъ онъ мнѣ: «передъ разлукой я хотѣлъ съ вами объясниться. Вы могли замѣтить, что я мало уважаю постороннее мнѣніе; но я васъ люблю, и чувствую, мнѣ было бы тягостно оставить въ вашемъ умѣ несправедливое впечатлѣніе.»

Онъ остановился и сталъ набивать выгоръвшую свою трубку; я молчалъ, потупя глаза.

«Вамъ было странно», продолжалъ онъ: «что я не требовалъ удовлетворенія отъ этого пьянаго сумасброда  $P^{***}$ . Вы согласитесь, что, имѣя право выбрать оружіе, жизнь его была въ моихъ рукахъ, а моя почти безопасна: я могъ бы приписать умѣренность мою одному великодушію, но не хочу лгать. Если бъ я могъ наказать  $P^{***}$ , не подвергая вовсе моей жизни, то я бъ ни за что не простилъ его.»

Я смотрълъ на Сильвіо съ изумленіемъ. Таковое признаніе совершенно смутило меня. Сильвіо продолжалъ:

«Такъ точно: я не имъю права подвергать себя смерти. Шесть лътъ тому назадъ я получилъ пощечину, и врагъ мой еще живъ.»

Любопытство мое было сильно возбуждено. «Вы съ нимъ не дрались?» спросилъ я. «Обстоятельства върно васъ разлучили?»

«Я съ нимъ дрался», отвъчалъ Сильвіо: «и вотъ памятникъ нашего поединка.»

Сильвіо всталъ и вынулъ изъ картона красную шапку съ золотою кистью, съ галуномъ (то, что Французы называютъ bonnet de police); онъ ее надълъ; она была прострълена на вершокъ ото лба.

«Вы знаете», продолжаль Сильвіо: «что я служиль въ \*\*\* Гусарскомъ полку. Характеръ мой вамъ извѣстенъ: я привыкъ первенствовать, но смолоду это было во мнѣ страстію. Въ наше время буйство было въ модѣ: я былъ первымъ буяномъ по Арміи. Мы хвастались пьянствомъ: я перепилъ славнаго Б\*\*\*, воспѣтаго Д. Д—мъ. Дуэли въ нашемъ полку случались поминутно: я на всѣхъ или былъ свидѣтелемъ, или дѣйствующимъ лицемъ. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно смѣняемые, смотрѣли на меня, какъ на необходимое зло.

«Я спокойно (или безпокойно) наслаждался моею славою, какъ опредълился къ намъ молодой человъкъ богатой и знатной фамиліи (не хочу назвать его). Отроду не встръчалъ счастливца столь блистательнаго! Вообразите себъ молодость, умъ, красоту, веселость самую бъщеную, храбрость самую безпечную, громкое имя, деньги, которымъ не зналъ онъ счета и которыя никогда у него не переводились, и представьте себъ, какое дъйствіе долженъ былъ онъ произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, онъ сталъ

было искать моего дружества; но я приняль его холодно, и онъ безо всякаго сожальнія отъ меня удалился. Я его возненавидьль. Успьхи его въ полку и въ обществь женщинь приводили меня въ совершенное отчанніе. Я сталь искать съ нимъ ссоры; на эпиграммы мои отвычаль онъ эпиграммами, которыя всегда казались мны меожиданные и острые моихъ, и которыя, конечно, не въ примыръ были веселые: онъ шутилъ, а я злобствоваль. Нанонецъ однажды на баль у Польскаго помыщика, видя его предметомъ вниманія всыхъ дамъ, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною въ связи, я сказаль ему на ухо какуюто плоскую грубость. Онъ вспыхнуль и даль мны пощечину. Мы бросились къ саблямъ; дамы попадали въ обморокъ; насъ растащили, и въ ту же ночь побхали мы драться.

«Это было на разсвътъ. Я стоялъ на назначенномъ мъстъ съ моими тремя секундантами. Съ неизъяснимымъ нетерпъніемъ ожидалъ я моего противника. Весеннее солнце взошло и жаръ уже наспъвалъ. Я увидълъ его нздали. Онъ шелъ пъшкомъ, съ мундиромъ на саблъ, сопровождаемый однимъ секундантомъ. Мы пошли къ нему навотръчу. Онъ прибливился, держа фуражку, наполненную черешиями. Секунданты отмъряли намъ двънадцать шаговъ. Мнъ должно было стрълять первому; но волненіе злобы во мнѣ было столь оильно, что я не понадъядся на върность руки и, чтобы дать себъ время остыть. уступаль ему первый выстрѣль; противникъ мой не соглашался. Положили бросить жребій: первый № достался ему, въчному любимцу счастія. Онъ прицълился и прострымить мнь фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконецъ была въ моихъ рукахъ; я глядълъ на него жадно, стараясь уловить хотя одну тань безпокойства.

Онъ стоялъ подъ вистометомъ, выбирая изъ фуражки спълыя черещии и выпыевывая состочив, которыя долетали до меня: Его равнодуще взбъсило меня. «Что пользы — подумалъ я — лишить его жизни, когда онъ ею вовсе не дорожитъ?» Злобиая мысль мелькнула въ умъ моемъ. Я опустилъ пистолетъ. «Вамъ, кажется, теперь не до омерти», сказалъ я ему: «вы изволите завтракать; миъ не хочется вамъ помъщать.» — Вы ничуть не мъщаете миѣ, возразилъ онъ: извольте себъ стрълять, а впрочемъ, какъ вамъ угодно; выстрълъ вашъ остается за вами, я воегда готовъ къ ващимъ услугамъ. Я обратился къ секундантамъ, объявивъ, что нынче стрълять не намъренъ, и поединокъ тъмъ и кончился....

«Я вышелъ въ отставку и удалился въ это мъстечко. Съ тъхъ поръ не прошло ни одного дня, чтобъ я не думалъ о мщеніи. Нынъ часъ мой насталь».

Сильно вынуль изъ кармана утромъ полученное письмо и далъ мнѣ его читать. Кто-то (казалось, его повѣренный по дѣламъ) писалъ ему изъ Москвы, что извъстная особа скоро должна вступить въ законный бракъ съ молодой и прекрасной дѣвушкой.

«Вы догадываетесь», сказаль Сильвіо: «кто эта извъстная особа. Тоду въ Москву. Посмотримъ, такъ ли равнодушно приметъ онъ смерть передъ своей свадьбой, какъ нъкогда ждалъ ее за черешнями!»

При сихъ словахъ Сильвіо всталъ, бросилъ объ полъ свою фуражку и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнать, какъ тигръ по своей клъткъ. Я слушалъ его неподвижио; странныя, противоположныя чувства волновали меня.

Слуга вошелъ и объявилъ, что лошади готовы. Сильвіо крѣпко сжалъ мнѣ руку; мы поцѣловались. Онъ сѣлъ въ

тельжку, гдв лежали два чемодана, одинъ съ пистолетами, другой съ его пожитками. Мы простились еще разъ, и лошади поскакали.

S. 11 S. O. G. 1000

Прошло несколько леть, и домашнія оботоятельства принудили меня поселиться въ бъдной деревенькъ N\*\* увада. Занимаясь хозяйствомъ, я не переставалъ тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной живни. Всего труднъе было миъ вривыкнуть проводить весение и зимніе вечера въ совершеняють уединеніи. До об'яда кое-какъ еще дотягивалъ я время, толкул со старестой, разъвжая по работамъ, или обходя новыя заведенія; но какъ скоро начинало смеркаться, я совершенно не вполъ куда дъваться. Малое число книгъ, найденныхъ мною подъ шкафами и въ кладовой, были вытвержены мною наизусть. Вев сказки, которыя только могла заномнить ключница Кириловна, были мит пересказаны; птоми бабъ наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но отъ нея больла у меня голова; да, признаюсь, побоялся я сдълаться пьлицею съ горя, т. е. самымъ горькиме пьяницею, чему примеровъ множество видьль я въ нашемъ увадь.

Близкихъ состадовъ около меня не было, кромт двухъ или трехъ горькихъ, коихъ бестада состояла большею частію въ икотъ и воздыханіяхъ. Уединеніе было сноснъе. Наконецъ ръшился я ложиться спать какъ можно ранте, а объдать какъ можно поэже; такимъ образомъ укратилъ я вечеръ и прибавилъ долготы дней, и обретохъ, яко се добро есть.

Въ четырехъ верстахъ отъ меня находилось богатое

помѣстъе, принадлежащее графинѣ Б\*\*; но въ немъ жилъ только управитель, а графиня посѣтила свое помѣстье только однажды, въ первый годъ своего замужества, и то прожила тамъ не болѣе мѣсяца. Однако жъ, во вторую весну моего затворничества разнесся слухъ, что графиня съ мужемъ на лѣто пріѣдетъ въ свою деревню. Въ самомъ дѣлѣ, они прибыли въ началѣ Іюня мѣсяца.

Прівздъ богатаго сосъда есть важная эпоха для деревенскихъ жителей. Помъщики и ихъ дворовые люди толкуютъ о томъ мъсяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, извъстіе о прибытіи молодой и прекрасной сосъдки сильно на меня подъйствовало; я горълъ нетерпъніемъ ее увидъть, и потому въ первое воскресенье по ел прітадъ отправился послъ объда въ село \*\*\* рекомендоваться ихъ сілтельствамъ, какъ ближайшій сосъдъ и всепокорнъйшій слуга.

Ланей ввель меня въ графскій кабинеть, а самъ пошель обо мить доложить. Общирный кабинетъ былъ убранъ со всевозможною роскошью; около стънъ стояли шкафы съ книгами и надъ каждымъ бронзовый бюсть; надъ мраморнымъ каминомъ было широкое зеркало; полъ обитъ былъ зеленымъ сукномъ и устланъ коврами. Отвыкнувъ отъ роскоши въ бъдномъ углу моемъ и уже давно не видавъ чужаго богатства, я оробълъ и ждалъ графа съ какимъ-то трепетомъ, какъ проситель изъ провинціи ждетъ выхода министра. Двери отворились, и вошелъ мужчина льть тридцати двухъ, прекрасный собою. Графъ приблизился ко мнъ съ видомъ открытымъ и дружелюбнымъ; я старался ободриться и началъ было себя рекомендовать. но онъ предупредилъ меня. Мы съли. Разговоръ его, свободный и любезный, вскорт разстялъ мою одичалую застънчивость; я уже началъ входить въ обыкновенное мое

19

положение, какъ вдругъ вошла графиня, и смущене овладью мною пуще прежняво. Въ самомъ діль, она была мрасавина. Графъ представилъ меня ; я хотель казаться разванымъ дво чъмъ больше старался ваять на себя видъ непринужденности, темъ более чувствоваль себя неловжимъ. Они, чтобъ дать мыт время опровиться и привыкнуть къ новому знакомству, стали говорить между собою. обходясь со мною какъ съ добрымъ состаюмь и безъ церомони. Между твиъ я сталъ ходить взадъ и впередъ, осматривая книги и картины. Въ картинахъ я не знатокъ, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какойто видъ изъ Швейцарии; но поразила меня въ ней не живопись, а то, что картина была простредена двума пулями, в аженными одна на другую. «Вотъ хороший выстрель», сказаль я, обращаюь нь грану. — «Да», отвечалъ онъ: «выстрелъ очень замечательный. А хорошо вы стремете?» продолжаль онь. — «Изрядно», отвечаль я, обрадовавшись, что равговоръ носяулся нанонецъ:предмета мив близкаго. «Въ трыдцати шагахъ промаху въ карту не дамъ, -- разумъется, изъ знакомыхъ пистолетовъ.» — «Право?» сказала графиия съ видомъ большой внимательности: «а ты, мой другъ, попадешь ли въ карту въ тридцати шагахъ?» — «Когда нибудь», отвъчалъ графъ: «мы попробуемъ. Въ свое время я стрълялъ не худо; но вотъ уже четыре года, какъ я не бралъ въ руки пистолета.» — «О», ваметиль я: «въ такомъ случав бынось объ закладъ, что ваше сіятельство не помадетельъ карту и въ двадцати шагахъ: пистолетъ требуетъ ежедневнаго упражненія. Это я знаю на опыть. У насъ въ полку я считался однимъ изъ лучшихъ стрелковъ. Однажды случилось мив цвлый месяць не брать пистолета: мои были въ починкъ; что же вы бы думали, ваше сіятельство?

Digitized by Google

Въ первый разъ, какъ сталъ потомъ стрълять, я далъ сряду четыре промаха по бутылкъ въ двадцати шагахъ. У насъ быль ротмистръ, острякъ, забавникъ; онъ тутъ случился и сказалъ мнъ: «знать, у тебя, брать, рука не поднимается на бутылку.» Нътъ, ваше сіятельство, не должно пренебрегать этимъ упражнениемъ, не то отвыкнешь какъ разъ. Лучній стрыюкъ, котораго удалось мнь встрічать, стрівляль каждый день, по крайней мізріз три раза передъ объдомъ. Это у него было заведено, какъ рюмка водки. » Графъ и графиня рады были, что я разговорился. «А каново стръляль онь?» спросиль меня графъ. - «Да вотъ какъ, ваше сіятельство: бывало, увидитъ онъ, съла на стъну муха.... Вы смъстесь, графиня? Ей Богу, правда.... Бывало, увидитъ муху и кричитъ: «Кузька, пистолеть!» Кузька и несеть ему заряженный пистолетъ. Онъ хлопъ и вдавить муху въ стену!» — «Это удивительно!» сказаль графъ: «а какъ его звали?» -«Сильвіо, ваше сіятельство.» — «Сильвіо!» вскричаль графъ, вскочивъ съ своего мъста: «вы знали Сильвіо?» — «Какъ не знать, ваше сіятельство, мы были съ нимъ пріятели; онъ въ нашемъ полку принять быль какъ свой брать-товарищъ; да вотъ ужъ льтъ пять, какъ объ немъ не имъю никакого извъстія. Такъ и ваше сіятельство. стало быть, знали его?» — «Зналъ, очень зналъ. Не разсказывалъ ли онъ вамъ одного очень страннаго происшествія?» — «Не пощечина ли, ваше сіятельство, полученная имъ на балъ отъ какого-то повъсы?» - «А сказывалъ онъ вамъ имя этого повъсы?» - «Нътъ, ваше сіятельство, не сказывалъ.... Ахъ! ваше сіятельство», продолжалъ я, догадываясь объ истинъ: «извините.... я не зналъ.... ужъ не вы ли?...» — «Я самъ», отвъчалъ графъ, съ видомъ чрезвычайно разстроеннымъ: «а простръленная

картина есть памятникъ послъдней нашей встръчи.» — «Ахъ, милый мой», сказала графиня: «ради Бога, не разсказывай: мнъ страшно будетъ слушать.» — «Нътъ», возразилъ графъ: «я все разскажу; онъ знаетъ, какъ я обидълъ его друга: пусть же узнаетъ, какъ Сильвіо мнъ отомстилъ.» Графъ подвинулъ мнъ кресла, и я съ живъйшимъ любопытствомъ услышалъ слъдующій разсказъ:

«Пять лѣтъ тому назадъ я женился. Первый мѣсяцъ, the honey-moon, провелъ я здѣсь, въ этой деревнѣ. Этому дому обязанъ я лучшими минутами жизни и однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ воспоминаній.

«Однажды вечеромъ ѣздили мы вмѣстѣ верхомъ; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мит поводья и пошла птшкомъ домой. На дворт увидълъ я дорожную тельгу; мнв сказали, что у меня къ кабинеть сидить человыкь, не хотыший объявить своего имени, но сказавшій просто, что ему до меня есть дівло. Я вошель въ эту комнату и увидель въ темноте человека, запыленного и обросшаго бородой; онъ стоялъ здёсь у камина. Я подошелъ къ нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узналъ меня, графъ?» сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ. --« Сильвіо!» закричалъ я, и, признаюсь, я почувствоваль, какъ волоса стали вдругъ на мнѣ дыбомъ. — «Такъ точно», продолжалъ онъ: «выстрълъ за мною; я прівхаль разрядить мой пистолеть; готовъ ли ты?» Пистолетъ у него торчалъ изъ боковаго кармана Я отмърилъ двънадцать шаговъ и сталъ тамъ въ углу, прося его выстрълить скоръе, пока жена не воротилась. Онъ медлилъ, онъ спросилъ огня. Подали свъчи. Я заперъ двери, не велълъ никому входить, и снова просилъ его выстрелить. Онъ вынулъ пистолетъ и прицелился.... Я считалъ секунды.... я думалъ о ней.... Ужасная прошла

минута! Сильвіо опустиль руку. «Жалью», сказаль онь: «что пистолеть заряжень не черешневыми косточками....
пуля тажела. Мнт все кажется, что у насъ не дуэль, а убійство: я не привыкъ цълить въ безоружнаго. Начнемъ съизнова; кинемъ жребій, кому стрълять первому. » Голова моя шла кругомъ.... Кажется, я не соглашался.... Наконецъ мы зарядили еще пистолетъ; свернули два билета; онъ положилъ ихъ въ фуражку, нъкогда мною простръленную; я вынулъ опять первый нумеръ. «Ты, графъ, дьявольски счастливъ», сказалъ онъ съ усмъшкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было, и какимъ образомъ могъ онъ меня къ тому принудить.... но я выстрълилъ — и попалъ вотъ въ эту картину. (Графъ указалъ пальцемъ на простръленную картину; лицо его горъло какъ огонь; графиня была блъднъе своего платка; я не могъ воздержаться отъ восклицанія.)

«Я выстрълилъ», продолжалъ графъ: «и, слава Богу, далъ промахъ; тогда Сильвіо.... (въ эту минуту онъ былъ, право, ужасенъ) Сильвіо сталъ въ меня прицъливаться. Вдругъ двери отворились, Маша вбъгаетъ и съ визгомъ кидается мнѣ на шею. Ея присутствіе возвратило мнѣ всю бодрость. «Милая», сказаль я ей: «развѣ ты не видишь, что мы шутимъ? Какъ же ты перепугалась! Поди, выпей стаканъ воды и прійди къ намъ; я представлю тебъ стариннаго друга и товарища.» Машъ все еще не върилось. «Скажите, правду ли мужъ говоритъ?» сказала она, обращаясь къ грозному Сильвіо: «правда ли, что вы оба шутите?» — «Онъ всегда шутитъ, графиня», отвъчалъ ей Сильвіо: «однажды даль онъ мнѣ шутя пощечину, шутя прострѣлилъ мнѣ вотъ эту фуражку, шутя далъ сейчасъ по мнѣ промахъ; теперь и мнѣ пришла охота пошутить....» Съ этимъ словомъ онъ хотълъ въ меня прицълиться.... при ней! Маша бросилась къ его ногамъ. «Встань, Маша, стыдно!» закричалъ я въ бъщенствъ: «а вы сударь, перестанете ли издъваться надъ бъдной женщиной? Будете ли вы стрълять, или нътъ?» — «Не буду», отвъчалъ Сильвіо: «я доволенъ: я видълъ твое смятеніе, твою робость; я заставилъ тебя выстрълить по мнъ. Съ меня довольно. Будещь меня помнить. Предаю тебя твоей совъсти. Тутъ онъ было вышелъ, но остановился въ дверяхъ, оглянулся на простръленную мною картину, выстрълилъ въ нее почти не цълясь и скрылся. Жена лежала въ обморокъ; люди не смъли его остановить и съ ужасомъ на него глядъли; онъ вышелъ на крыльцо, кликнулъ ямщика и уъхалъ, прежде чъмъ успълъ я опоминться.

Графъ замолчалъ. Такимъ образомъ узналъ я конецъ повъсти, коей начало нъкогда такъ поразило меня. Съ героемъ оной уже я не встръчался. Сказываютъ, что Сильвіо, во время возмущенія Александра Ипсиланти, предводительствовалъ отрядомъ Этеристовъ и былъ убитъ въ сраженіи подъ Скулянами.

## METELL.

Кони мчатся по буграмъ; Топчутъ снъгъ глубокой.... Вотъ, въ сторонкъ Божій храмъ Видънъ одинокой.

Вдругъ метелица кругомъ; Снъгъ валитъ клоками; Черный вранъ, свистя крыломъ, Вьется надъ санями; Въщій стонъ гласитъ печаль! Кони торопливы Чутко смотрятъ въ темну даль, Воздымая гривы....

Жуковскій.

Въ концѣ 1811 года, въ эпоху намъ достопамятную, жилъ въ своемъ помѣстъѣ Ненарадовѣ добрый Гаврила Гавриловичъ Р\*\*. Онъ славился во всемъ округѣ гостенріимствомъ и радушіемъ; сосѣды поминутно ѣздили къ нему поѣсть, попить, поиграть съ его женою, Прасковьей Петровною, по пяти копѣекъ въ бостонъ, а нѣкоторые для того, чтобъ поглядѣть на дочку ихъ, Марью Гавриловну, стройную, блѣдную и семнадцати-лѣтнюю дѣвицу. Она считалась богатою невѣстой, и многіе прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на Французскихъ романахъ и, слъдственно, была влюблена Предметъ, избранный ею, былъ бъдный армейскій прапоріцикъ, находившися въ отвуску въ своей деревнъ. Само по себъ разумъется, что молодой человыть пылалъ равно страстію, и что родители его любезной, замътя ихъ взаимную силонность, запретили дочери о немъ и думать, а его принимали хуже, нежели отставнато засъдателя.

Наши любовники были въ перепискъ, и всякій день видались наединъ въ сосновой рощъ или у старой часовни. Тамъ они клялись другъ другу въ въчной любви, сътовали на судьбу и дълали различныя предположения. Переписываясь и разговаривая такимъ образомъ, они (что весьма естественно) дошли до слъдующаго разсужденія: если мы другъ безъ друга дышать не можемъ, а воля жестокихъ родителей препятствуетъ нашему благополучію, то нельзя ли намъ будетъ обойтись безъ нея? Разумъется, что эта счастливая мысль пришла сперва въ голову молодому человъку, и что она весьма понравилась романическому воображенію Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила икъ свиданія; но переписка сдёлалась тёмъ живёе Владиміръ Николаевичь въ каждомъ письмѣ умолялъ ее предаться ему, вѣнчаться тайно, скрываться нѣсколько времени; бросяться потомъ къ ногамъ родителей, которые, конечно, будутъ тронуты наконецъ героическимъ постоянствомъ и несчастіемъ любовниковъ, и скажутъ имъ непремѣнно: «дѣти! Прійдите въ наши объятія.»

Марья Гавриловна долго колебалась; множество плановъ побъга было отвергнуто. Наконецъ она согласилась; въ назначенный день она должна была не ужинать, удалиться въ свою комнату подъ предлогомъ головной боли.

Дѣвушка ея была въ заговорѣ; обѣ онѣ должны были выйти въ садъ черезъ заднее крыльцо, за садомъ найти готовыя сани, садиться въ нихъ и ѣхать за пять верстъ отъ Ненарадова, въ село Жадрино, прямо въ церковъ, гдѣ ужъ Владиміръ долженъ былъ ихъ ожидать.

Накануна рашительнаго дня, Марья Гавриловна не спалавсю ночь; она укладывалась, увязывала бълье и платье, написала длинное письмо къ одной чувствительной барышнь, ея подругь, другое---къ своимъ родителямъ. Она прощалась съ ними въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ, извиняла свой проступокъ неодолимою силою страсти и оканчивала темъ, что блаженнейшею минутою жизни почтеть она ту, когда позволено будеть ей броситься къ ногамъ дражайшихъ ея родителей. Запечатавъ оба письма Тульскою печаткой, на которой изображены были два пылающія сердца съ приличною надписью, она бросилась на постель передъ самымъ разсвътомъ и задремала; но и тутъ ужасныя мечтанія поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что въ самую минуту, какъ она садилась въ сани, чтобъ ъхать вънчаться, отецъ ея останавливалъ ее, съ мучительною быстротой тащилъ ее по снъгу и бросалъ въ темное, бездонное подземелье... и она летъла. стренглавъ съ неизъяснимымъ замираніемъ сердца; то видъла она Владиміра; лежащаго на травъ, блъднаго, окровавлениаго, Онъ, умирая, молилъ ее пронзительнымъ голосовъ поспъцить създините обванчаться... другія безобразныя,: беземыеленныя видьнія неслись передъ нею одно за другимъ. Наконецъ она встала, бледнее обыкновеннаго и съ непритворной головною болью. Отецъ и мать заметили од обезпоной ство с техть нежная заботливость и безпрестанные увопросы вочто въ тобою, Маша? не больна ли ты: Маща ? раздиражи: ел сердце. Она старалась ихъ

 $/\Lambda$ 

успоконть, казаться веселою, и не могла, Наступиль вечеръ. Мысль, что уже въ последний разъ провожаетъ она день посреди своего семейства, стесняла ся сердце. Она была чуть жива; она втайнъ прощалась со вебми особами, со всеми предметами, ее опружавшими. Подали ужинать: сердце ея сильно забилось. Дрожащимъ голосомъ объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться съотцемъ и матерью. Они ее попрловали и, по обывновенно, благословили: она чуть не заплакала. Прійда въ свою комнату, она кинулась въ кресла и залилась слезами. Дъвушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Всебыло готово. Черезъ полчаса Маша: должна была навсегда оставить родительскій домъ, свою комнату, тикую дізвическую жизнь.... На дворъ быта метель; въторъ вылъ, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальнымъ предзнаменованиемъ. Скоро въ домъ все: утихло и заснуло. Маша окуталась шалью; надвла техлый капотъ, взяла въ руки шкатулку свою, и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Онф сошли въ садъ. Метель не утихала; вътеръ дулъ навстръчу, какъ будто силясь остановить молодую преступницу. Онв насилу дошли до конца сада. На дорогѣ сани дожидались ижъ. Лошади, прозябнувъ, не стояли на мъстъ; кучеръ Владиміра расхаживаль передъ оглобліми, удерживал ретивыхъ. Онъ помогъ барышнъ и ея дъвушит усъсться и уложить узлы и шкатулку, взяль возжи, и лемпади полетъли. Поручивъ барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся къ молодому нашему любовнику.

Цѣлый день Владиміръ былъ въ разъѣздѣ. Утромъ былъ онъ у Жадринскаго священника; насилу съ нимъ уговорился; потомъ поѣхалъ искать свидѣтелей между

оосъдними помъщиками. Первый, къ кому явился онъ, отставной сорокольтній Корнетъ Дравинъ, согласился съ охотою. Это приключеніе, увъряль онъ, напоминало ему прежнее время и гусарскіе проказы. Онъ уговориль Владиміра остаться у него охобъдать и увъриль его, что за друкими двумя свидътелями дёло не станетъ. Въ самомъ дълъ, тотчисъ послъ объда явились землемъръ Шмитъ, въ усахъ и инпорахъ, и сынъ капитанъ—исправника, мальчикъ лътъ шестнадцати, недавно поступившій въ уланы. Ови не только приняли предложеніе Владиміра, но даже налиць ему въ готовности жертвовать для него жизніно: Владиміръ обняль ихъ съ восторгомъ и поёхалъ домой принотоговляться.

Уже давно смеркалось. Онъ отправиль своего надежнаго Терешку въ Ненарадово съ своею тройкою и съ подробнымъ, обстоятельнымъ наказомъ, а для себя велълъ заложитъ маленькія сани въ одну лошадь, и одинъ безъ кучера отправился въ Жадрино, куда часа черезъ два должия была прівкать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а ізды всего двадцать минутъ.

Но едва Владиміръ вывхаль за околицу въ поле, какъ поднялся вътеръ, и сдёлалась такая метель, что онъ ничего не взвидълъ. Въ одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во милъ мутной и желтоватой, сквозь которую летъли бълые хлопъл снъту; небо слилось съ землею; Владиміръ очутился въ полъ и напрасно хотълъ снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъъзжала на сугробъ, то проваливалась въ яму; сани поминутно опрокидывались; Владиміръ старался только не потерять настоящаго направленія. Но ему казалось, что уже прошло болъе получаса, а онъ не доъжаль еще до Жадринской рощи. Прошло еще около

десяти минутъ — рощи все было не видать. Владиміръ ѣхалъ полемъ, пересъченнымъ глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а съ него потъ катился градомъ, не смотря на то, что онъ поминутно былъ по поясъ въ снъту.

Наконецъ онъ увидѣлъ, что ѣдетъ не въ ту сторону. Владиміръ остановился: началъ думать, припоминать, соображать и увѣрился, что должно было взять ему вправо. Онъ поѣхалъ вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже болѣе часа былъ онъ въ дорогѣ. Жадрино должно быть недалеко. Но онъ ѣхалъ, ѣхалъ, а полю не было конца. Все сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно онъ ихъ поднималъ. Время шло; Владниіръ начиналъ сильно безпокоиться.

Наконецъ въ сторонѣ что-то стало чернѣть. Владимаръ поворотилъ туда. Приближаясь, увидѣлъ онъ рещу. Слава Богу, подумалъ онъ, теперь близко. Онъ поѣхалъ около рощи, надѣясь тотчасъ попасть на знакомую дорогу или объѣхать рощу кругомъ: Жадрино находилось тотчасъ за нею. Скоро нашелъ онъ дорогу и въѣхалъ во мракъ деревъ, обнаженныхъ зимою. Вѣтеръ не могъ тутъ свирѣпствовать: дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владиміръ успокоился.

Но онъ ѣхалъ, ѣхалъ, а Жадрина было не видать; рощѣ не было конца. Владиміръ съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ заѣхалъ въ незнакомый лѣсъ. Отчаяніе овладѣло имъ. Онъ ударилъ по лошади; бѣдное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и черезъ четверть часа пошло шагомъ, не смотря на всѣ усилія несчастнаго Владиміра.

Мало по малу деревья начали рѣдѣть, и Владиміръ выѣхалъ изъ лѣсу; Жадрина было не видать. Должно

быле быть около полуночи. Слезы брызнули изъ глазъ его; онт повивлъ на удачу. Погода утихла, тучи расходились; передъ нимъ лежала равнина, устланная бълымъ волнистымъ ковромъ. Ночь была довольно ясна. Онъ увидълъ невдалекъ деревушку, состоящую изъ четырехъ или пяти дворовъ. Владиміръ поъхалъ къ ней. У первой избушки онъ выпрыгнулъ изъ саней, подбъжалъ къ окну и сталъ стучаться. Черезъ нъсколько минутъ деревянный ставень поднялся, и старикъ высунулъ свою съдую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече: верстъ десятокъ будетъ.» При семъ отвътъ Владиміръ схватилъ себя за волосы и остался недвижимъ, какъ человъкъ, приговоренный къ смерти.

«А отколь ты?» продолжаль старикъ. Владиміръ не имьль духа отвычать на вопросы. «Можешь ли ты, старикъ», сказаль онъ, «достать мны лошадей до Жадрина?» — «Каки у насъ лошади», отвычаль мужикъ. — «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будеть угодно.» — «Постой», сказаль старикъ, опуская ставень: «я те сына вышлю; онъ те проводить.» Владиміръ сталь дожидаться. Не прошло минуты, онъ опять началь стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Чтожъ твой сынъ?» — «Сейчасъ выйдеть, обувается. Али ты прозябъ? взойди погрыться.» — «Благодарю; высылай скорье сына.»

Ворота заскрипѣли; парень вышелъ съ дубиною и пошелъ впередъ, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снѣговыми сугробами. «Который часъ?» спросилъ его Владиміръ. «Да ужъ скоро разсвѣнетъ», отвѣчалъ молодой мужикъ. Владиміръ не говорилъ уже ни слова.

12

Пѣли пѣтухи и было уже свѣтло, какъ достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимръ заплатилъ проводнику и ноѣхалъ на дворъ къ священмику. На дворѣ тройки его не было. Какое извѣстіе ожидало его!

Но возвратимся къ добрымъ Ненарадовскимъ помъщикамъ и посмотримъ, что-то у нихъ дъметоя.

А ничего.

Старики проснулись и вышли въ гостиную, Гаврила Гавриловичъ въ колпакт и байковой курткт, Прасковья Петровна въ шлафрокт на ватт. Подали самоваръ, и Гаврила Гавриловичъ послалъ дтвчонку узнать отъ Марып Гавриловны, каково ея здоровье и какъ она почивала. Дтвчонка воротилась, объявляя, что барышня ночивала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчасъ прійдетъ въ гостиную. Въ самомъ дтят, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться съ папенькой и съ маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» спросилъ Гаврила Гавриловичъ. — «Лучше, папенька», отвъчала Маша. — «Ты върно, Маша, вчерась угоръла», сказала Прасковья Петровна. — «Можетъ быть, маменька», отвъчала Маша.

День прошелъ благополучно, но въ ночь Маша занемогла. Послали въ городъ за лекаремъ. Онъ пріѣхалъ къ вечеру и нашелъ больную въ бреду. Открылась сильная горячка, и бѣдная больная двѣ недѣли находилась у края гроба.

Никто въ домѣ не зналъ о предположенномъ побѣгѣ. Письма, наканунѣ ею написанныя, были сожжены; ея горничная никому ни о чемъ не говорила, опасаясь гнѣва господъ. Священникъ, отставной кориетъ, усастый землемѣръ и миленькій уланъ были скромны, и не даромъ. Терешка кучеръ никогда ничего лишняго не высказывалъ,

даже и въ хмфлю. Такимъ образомъ тайна была сохранена болье, чыть полуженною заговорщиковь. Но Марыя Гавриловна сама, въ безпрестанномъ бреду, высказывала свою тайну. Однако жъ, ел слова были столь несообразны ни съ чемъ, что мать, не отходившая отъ ея постели. могла понять изъ нихъ тояько то, что дочь ея была смертельно влюблена во Владиміра Николневича, и что, въроятно, любовь была причиною ел бользии. Она совытовалась со своимъ мужемъ, съ нъкоторыми сосъдами, и наконецъ единогласно всъ ръшили, что видно такова была судьба Марыи Гавриловны, что суженаго конемъ не объедешь, что бедность не порокъ, что жить не съ богатствоиъ, а съ человъкомъ, и тому подобное. Иравственныя поговорки бывають удивительно полевны въ техъ случаяхъ, когда мы отъ себя жало что можемъ вылумать себъ въ оправланіе.

Между тімъ барышня стала выздоравливать. Владиміра давно не видно было въ домъ Гаврилы Гавриловича. Онъ былъ напуганъ обыкновеннымъ пріемомъ. Положили послать за нимъ и объявить ему неожиданное счастіє: согласіе на бракъ. Но каково было изумленіе Ненарадовскихъ поміщиковъ, когда въ отвітъ на ихъ приглашеніе получили они отъ него полусумаємедшее письмо! Онъ объявилъ имъ, что нога его не будеть никогда въ ихъ домѣ, и просилъ забыть о несчастномъ, для которато смерть остается единою надеждою. Черезъ нісколько дней узнали они, что Владиміръ увхалъ въ Армію. Это было въ 1812 году.

Долго не смъли объявить объ этомъ выздоравливающей Машъ. Она никогда не упоминала о Владиміръ. Нъсколько мъсяцевъ уже спустя, найдя имя его въ числъ отличившихся и тяжело раненыхъ подъ Бородинымъ, она упала

въ обморокъ, и боялись, чтобъ горячка ея не возвратилась. Однако, слава Богу, обморокъ не имълъ послъдствія.

Другая печаль ее постила: Гаврила Гавриловичъ скончался, оставя ее наслідницей всего имінія. Но наслідство не утішало ее; она разділяла искренно горесть бідной Прасковы Петровны, клялась никогда съ нею не разставаться; обі оні оставили Ненарадово, місто печальных воспоминаній, и потхали жить въ \*\*\* ское помістье.

Женихи кружились и тутъ около милой и богатой невъсты; но она никому не подавала и малъйшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себъ друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владиміръ уже не существовалъ: онъ умеръ въ Москвъ, наканунъ вступленія Французовъ. Память его казалась священною для Маши; по крайней мъръ она берегла все, что могло его напомнить: книги, имъ нъкогда прочитанныя, его рисунки, ноты и стихи, имъ переписанные для нея. Сосъди, узнавъ обо всемъ, дивились ея постоянству и съ любопытствомъ ожидали героя, долженствовавшаго наконецъ восторжествовать надъ печальной върностью этой дъвственной Артемизы.

Между тѣмъ война со славою была кончена. Полки наши возвращались изъ-за границы. Народъ бѣжалъ имъ навстрѣчу. Музыка играла завоеванныя пѣсни: Vive Henri-Quatre, Тирольскіе вальсы и аріи изъ Жоконда. Офицеры, ушедшіе въ походъ почти отроками, возвращались, возмужавъ на бранномъ воздухѣ, обвѣшенные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмѣшивая поминутно въ рѣчь Нѣмецкія и Французскія слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Какъ сильно

билось Русское сердце при словь отечество! Какъ сладки были слезы свиданія! Съ какимъ единодушіемъ мы соединяли чувства народной гордости и любви къ Государю! А для Него — какая была минута!

Женщины, Русскія женщины были тогда безподобны. Обыкновенная холодность ихъ исчезла. Восторгъ ихъ былъ истинно упоителенъ, когда, встръчая побъдителей, кричали онъ: ура!

И въ воздухъ чепчики бросали.

Кто изъ тогдашнихъ офицеровъ не сознается, что Русской женщинъ обязанъ онъ былъ лучшей, драгоцъннъйшей наградой?...

Въ это блистательное время Марья Гавриловна жила съ матерью въ \*\*\* губерніи и не видала, какъ объ столицы праздновали возвращеніе войскъ. Но въ утздахъ и деревняхъ общій восторгъ, можетъ быть, былъ еще сильнъе. Появленіе въ сихъ мъстахъ офицера было для него настоящимъ торжествомъ, и любовнику во фракъ плохо было въ его сосъдствъ.

Мы уже сказывали, что, не смотря на ея колодность, Марья Гавриловна все по прежнему окружена была искателями. Но всё должны были отступить, когда явился въ ея замкё раненый гусарскій полковникъ Бурминъ, съ Георгіемъ въ петлицѣ и съ интересной бладиостью, какъ говорили тамошнія барышни. Ему было около двадцати шести лѣтъ. Онъ пріѣхалъ въ отпускъ въ свои помѣстья, находившіяся по сосѣдству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При немъ обыкновенная задумчивость ея оживлялась. Нельзя было сказать, чтобъ она съ нимъ кокетничала; но поэтъ, замѣтя ея поведеніе, сказаль бы:

Se amor non: è, che dunche?...

Бурминть быль, въ самомъ деле, очень милый молодой человень. Онъ имель именно тоть умъ, который нравится женщинамъ: умъ приличія и наблюденія, бево всякихъпритязаній и безнечно насмішливый. Новеденіе его съмирьей Гавриловной было просто и свободно; но, что бъона ни сназала или ни сділала, душа и вворы его такъ за нею и слідовали. Онъ казался нрава тихаго и скромнаго, но молва увітряла, что нікогда быль онъ ужаснымъ повісою, и это не вредило ему во мнітніи Марьи Гавриловны, которая (какъ и всі: молодыя дамы вообще) съ удовольствіемъ извиняла шалости, обнаруживающія смілость и пылкость характера.

Но болье всего... (болье его ныжности, болье интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодаго гусара болъе всего подстренало ея любонытство и воображение. Она не могла не сознаться въ томъ, что она ечень ему нравилась; въроятно и онъ, съ своимъ умомъ и опытностью, могь уже замытить, что она отличала его; какимъ же образомъ до сихъ поръ не видвла она его у своихъ ногъ и еще не смихала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная съ истинною любовью. гордость ими конетство хитраго волониты? Это: было для нея загадкою: Подумявъ хорошенько, она решила, что робость быля единствениюю тому причинюю, и положила обедрить его большего внимательностью из смотря по обстоятельствами, даже нажностью. Она пріуготовляла развинку самую неожиданную, и съ нетерплянемъ ожидаля минуты романическаго объяснения. Тайна, какого рода ни быле бы , всегда тигостик менскому сердцу. Ка военные дійствія иміли желесный успітать: по крайней міцій Буржинъ впалъ въ такую задуминаость, и черные глаза

его съ такимъ огнемъ останавливались на Маръѣ Гавриловнѣ, что рѣшительная минута, казалось, уже близка.
Сосѣди говорили о свадъбѣ, какъ о дѣлѣ уже конченномъ,
а добрая Прасковъя Петровна радовалась, что дочь ея
наконецъ нашла себѣ достойнаго женика.

Старушка сидъла однажды одна въ гостиной, раскладывая гранъ-пасьянсъ, какъ Бурминъ вошелъ въ комнату и тотчасъ освъдомился о Марът Гавриловить. «Она въ саду», отвъчала старушка: «подите къ ней, а я васъ буду здъсь ожидать. » Бурминъ пошелъ, а старушка перекрестилась и подумала: «авось дъло сегодня же кончится!»

Бурминъ нашелъ Марью Гавриловну у пруда, подъ ивою, съ книгою въ рукахъ, и въ бъломъ платъъ, настоящей героинею романа. Послъ первыхъ вопросовъ, Марьм Гавриловна нарочно перествла поддерживать разговоръ, усиливая такимъ образомъ взаимное замъщательство, отъ котораго можно было избавиться развъ только внезапнымъ и ръщительнымъ объяснениемъ. Такъ и случилось: Бурминъ, чувствуя затруднительность своего положения, объявилъ, что искалъ давно случая открыть ей свое серде, и потребовалъ минуты вниманя. Марья Гавриловна запрыла книгу и потупила глава въ зжакъ согласія.

«Я васъ люблю», сказалъ Бурминъ: я васъ люблю страстне....» (Марыя Гавриловна покраснъла и наклонила голову еще ниме). «Я поступилъ неосторожно, предавалсь милой привычкъ, привычкъ видъть и слышать васъ ежедневно...» (Марыя Гавриловна всноянила первое письмо 8t. Preux). «Теперь уже поздно противиться судьбъ моей; воспоминате объ васъ; ванъ мильмі, невравненный образъ, отнынъ будетъ мученіемъ и отрадою живия мови; но мить еще оставтел исполнять тажелую обязанность, открыть вамь ужасную тайну и положить между

нами непреодолимую преграду....» — «Она всегда существовала», прервала съ живостью Марья Гавриловна: «я никогда не могла быть вашею женою....» — «Знаю», отвъчаль онъ ей тихо: «знаю, что нъкогда вы любили, носмерть и три года сътованій.... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня послъдняго утъщенія: мысль, что вы согласились бы сдълать мое счастіе, если бъ....» — «Молчите, ради Бога, молчите. Вы герзаете меня.» — «Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнъйшее созданіе.... я женать!»

Марья Гавриловна взглянула на него съ удивленіемъ.

«Я женать», продолжаль Бурминь: «я женать уже четвертый годъ, и не знаю, кто моя жена, и гдѣ она, и должень ли свидъться съ нею когда нибудь!»

«Что вы говорите!» воскликнула Марья Гавриловна: «Какъ это странно! Продолжайте; я разскажу послъ.... но продолжайте, сдълайте милость.»

«Въ началѣ 1812 года», сказалъ Бурминъ: «я спѣшилъ въ Вильну, гдѣ находился нашъ полкъ. Пріѣхавъ однажды на станцію поздно вечеромъ, я велѣлъ было поскорѣе закладывать лошадей, какъ вдругъ поднялась ужасная метель, и смотритель к ямщики совѣтовали мнѣ переждать. Я ихъ послушался, но непонятное безпокойство овладѣло мною; казалось, кто-то меня такъ и толкалъ. Между тѣмъ метель не унималась; я не вытерпѣлъ, приказалъ опять закладывать и поѣхалъ въ самую бурю. Ямщику вздумалось ѣхать рѣкою, что должно было сократить намъ путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщикъ проѣхалъ мимо того мѣста, гдѣ выѣзжали на дорогу, и такимъ обравомъ очутились мы въ незнакомой сторонѣ. Буря не утихала; я увидѣлъ огонекъ и велѣлъ ѣхать туда. Мы пріѣхали въ деревню; въ деревянной церкви былъ огонь.

Церковь была отворена, за оградой стояло нъсколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» закричало нъсколько голосовъ. Я велълъ ямщику подътжать. «Помилуй, гдь ты замышкался?» сказаль мнь кто-то: «невьста въ обморокъ; попъ не знаетъ, что дълать; мы готовы были фхать назадъ. Выходи же скорфе.» Я молча выпрыгнулъ изъ саней и вошелъ въ церковь, слабо освъщенную двумя или тремя свъчами. Дъвушка сидъла на лавочкъ въ темномъ углу церкви; другая терла ей виски. «Слава Богу», сказала эта: «насилу вы пріфхали. Чуть было вы барышню не уморили.» Старый священникъ подошелъ ко мнъ съ вопросомъ. «Прикажете начинать?»—«Начинайте, начинайте, батюшка», отвъчалъ я разсъянно. Дъвушку подняли. Она показалась мит не дурна.... Непонятная, непростительная вътряность.... я сталъ подлъ нея передъ налоемъ; священникъ торопился; трое мужчинъ и горничная поддерживали невъсту и заняты были только ею. Насъ обвънчали. «Поцълуйтесь», сказали намъ. Жена моя обратила ко мит блтдное свое лицо. Я хоттлъ было ее поціловать.... Она вскрикнула: «Ай, не онъ! не онъ!» и упала безъ памяти. Свидътели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышелъ изъ церкви безъ всякаго препятствія, бросился въ кибитку и закричаль: «пошелъ!»

«Боже мой!» закричала Марья Гавриловна: «и вы не знаете, что сдълалось съ бъдною вашею женою?»

«Не знаю», отвѣчалъ Бурминъ: «не знаю, какъ зовутъ деревню, гдъ я вънчался; не помню, съ которой станціи поъхалъ. Въ то время я такъ мало полагалъ важности въ преступной моей проказъ, что, отъѣхавъ отъ церкви, заснулъ и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станціи. Слуга, бывшій тогда со мною, умеръ въ по-

ходь, такъ что я не инъю и надежды отыскать ту, надъкоторой подшутиль я такъ жестоко, и ноторая теперь такъ жестоко отомиена.»

«Боже мой, Боже мой!» сказала Марья Гавриловиа, сквативъ его руку: «танъ это были вы! И вы не узнаете меня!»

Бурминъ поблъднълъ.... и бросился къ ея ногамъ....

## гробовщикъ.

Не зримъ ли каждый день гробовъ, Съдинъ дряхлъющей вселенной? Державинъ.

Послѣдніе пожитки гробовщика Адріана Прохорова были взвалены на похоронныя дроги, и тощая пара въ четвертый разъ потащилась съ Басманной на Никитскую, куда гробовщикъ переселялся встыть своимъ домомъ. Заперши лавку, прибилъ онъ къ воротамъ объявленіе о томъ, что домъ продается и отдается внаймы, и пъшкомъ отправился на новоселье. Приближаясь къ желтому домику, такъ давно соблазнявшему его воображеніе и наконецъ купленному имъ за порядочную сумму, старый гробовщикъ чувствовалъ съ удивленіемъ, что сердце его не радовалось. Переступивъ за незнакомый порогъ и найдя въ новомъ своемъ жилищъ суматоху, онъ вздохнулъ о ветхой лачужкь, гдь въ течение осьмиадцати льтъ все было заведено самымъ строгимъ порядкомъ; сталъ бранить объихъ дочерей и работницу за ихъ медленность и самъ принялся имъ помогать. Вскоръ порядокъ установился; кивотъ съ образами, шкапъ съ посудою, столъ

диванъ и кровать заняли имъ опредѣленные углы въ задней комнатѣ; въ кухнѣ и гостиной помѣстились издѣлія хозяина: гробы всѣхъ цвѣтовъ и всякаго размѣра, также шкапы съ траурными шляпами, мантіями и факелами. Надъ воротами возвысилась вывѣска, изображающая дороднаго Амура съ опрокинутымъ факеломъ въ рукѣ, съ подписью: «здѣсь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются, на прокатъ и починяются старые.» Дѣвушки ушли въ свою свѣтлицу, Адріанъ обошелъ свое жилище, сѣлъ у окошка и приказалъ готовить самоваръ.

Просвъщенный читатель въдаеть, что Шекспиръ и Вальтеръ-Скоттъ, оба представили своихъ гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнъе поразить наше воображение. Изъ уваженія къ истинь, мы не можемъ сльдовать ихъ примьру и принуждены признаться, что нравъ нашего гробовщика совершенно соответствоваль мрачному его ремеслу. Адріанъ Прохоровь обыкновенно быль угрюмъ и задумчивъ. Онъ разрѣшалъ молчаніе развѣ только для того, чтобъ журить своихъ дочерей, когда заставалъ ихъ безъ льна, глазьющихъ въ окно на прохожихъ, или чтобъ запрашивать за свои произведенія преувеличенную цѣну у тъхъ, которые имъли несчастіе (а иногда и удовольствіе) въ нихъ нуждаться. И такъ, Адріанъ, сидя подъ окномъ и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновенію, быль погружень въ печальныя размышленія. Онъ думаль о проливномъ дождъ, который, за недълю тому назадъ, встрѣтилъ у самой заставы похороны отставнаго бригадира. Многія мантіи отъ того съузились, многія шляпы покоробились. Онъ предвидълъ неминуемые расходы, ибо давній запасъ гробовыхъ нарядовъ приходилъ у него въ жалкое состояніе. Онъ надъялся вымъстить убытокъ на старой купчихъ Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгулят, и Прохоровъ боялся, чтобъ ея наслъдники, не смотря на свое объщаніе, не полънились послать за нимъ въ такую даль и не сторговались бы съ ближайшимъ подрядчикомъ.

Сіи размышленія были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами въ дверь. «Кто тамъ?» спросилъ гробовщикъ. Дверь отворилась, и человъкъ, въ которомъ съ перваго взгляда можно было узнать Нъмца ремесленника, вошелъ въ комнату и съ веселымъ видомъ приблизился къ гробовщику. «Извините, любезный сосъдъ», сказалъ онъ темъ Русскимъ наръчіемъ, которое мы безъ смѣха слышать не можемъ: «извините, что я вамъ помѣшалъ.... я желалъ поскорте съ вами познакомиться. Я сапожникъ, имя мое Готлибъ Шульцъ, и живу отъ васъ черезь улицу, въ этомъ домикъ, что противъ вашихъ окошекъ. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу васъ и вашихъ дочекъ отобъдать у меня по пріятельски.» Приглашеніе было благосклонно принято. Гробовщикъ просилъ сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскорѣ они разговоримись дружелюбно. «Каково торгуетъ ваша милость?» спросиль Адріанъ. — «Э-хе-хе», отвѣчалъ Шульцъ: «и такъ и сякъ. Пожаловаться не могу. Хоть конечно, мой товаръ не то, что вашъ; живой безъ сапогъ обойдется, а мертвый безъ гроба не живетъ. »-«Сущая правда», замътилъ Адріанъ: «однако жъ, если живому не на что купить сапоговъ, то не прогнѣвайся, ходить онъ и босой; а ницій мертвець и даромъ береть себь гробъ.» Такимъ образомъ бесьда продолжавась у нихъ еще нъскольно времени; наконець сапожникъ всталъ и простилея съ гребовидиюмъ, возобновли свес приглашение.

На другой день, ромо въ двинадцать часовъ, гребовщикъ и его дочери вышли изъ калитки новокупленнаго дома и отправились из сосвау. Не стану описывать ни Русскаго кастана Адріана Прохорова, ни Европейскаго наряда Акуливы и Дарьи, отступая въ семъ случав отъ обычая, принятаго ныніящними романистами. Полагаю, однако изъ, не излишнимъ замітить, что обіз дівицы наділи желтым шлянки и прасные башмаки, что бывале у нихъ только въ торжественные случаи.

Тесная квартирка саножника была наполнена гостями, большею частію Нъмцами ремесленниками, съ ихъ женами и подмастерьями; изъ Русскихъ чиновниковъ былъ одинъ будочникъ. Чухонецъ Юрко, умівний пріобрісти, не смотря на свое смиренное званіе, особенную благосклонность хозяина. Летъ двадцать пять служилъ онъ въ семъ звани втрой и правдою, какъ почтилюнъ Погерѣльскаго. Пожаръ двѣнадцатаго года, уничтоживъ нервопрестольную столицу, истребиль его желтую будку. Но тотчасъ, по изгнаніи врага, на ея месте явилась новая, стренькая съ бъльми колонками дорического ордена, и Юрко сталъ опять расхаживать около нея съ съкирой и ет броит сермяжной. Онъ быль знакомъ большей части Нъмцевъ, живущихъ около Никитскихъ воротъ: инымъ изъ нихъ случалось даже ночевать у Юрки съ воскресеныя на понедъльникъ. Адріанъ тотчасъ познакомился съ нимъ, какъ съ человъкомъ, въ которомъ рано или поздно можетъ случиться имъть нужду, и какъ гости пошли за

сталь, то они съли выста. Гасполивъ и госпона ИН ульнъ и дочка ихъ, семнадцати-лътняя Лотхенъ, объдая съ ростави все выесте, угощам и помогали кукарие служить. Пиво лилось. Юрио тать за четворыхъ; Адріанъ ему не уступаль; дочери ево чинились; разговоръ на Ижмецкомъ языне часъ отъ часу делался шумиче. Виругъ хозяннъ потребевалъ визманія и, откупершвая засмоленную бутыжу, громко произнесъ пс-Русски: «За здороње моей деброй Луизы!» Полушамнанское запізнилось. Хозинкъ нажно поцаловаль сважее лицо сороколатией своей подруги, и гости шумно вышили здоровье доброй Луизы. «За здоровье мебезныхъ гостей моихъ!» провезгласиль хозжинъ, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарван его, осущая вновь свои рюмки. Тутъ начали здоровья следовать одно за другимъ: пили здоровье Мосивы и целой дюжины Германскихъ городковъ, пили здоровье всехъ цеховъ вообще и наждаго въ особенности, пили здоровье мастеровъ и подмастерьевъ. Адріанъ пильсъ усердіемъ и до того развеселился, что самъ предложиль какой-то шутливый тостъ. Вдругъ одинъ изъ гостей, толетый булочникъ, поднялъ рюмку и воскликнулъ: «За здоровье тъхъ, на которыхъ мы работаемъ, ипferer Rundleute!» Предложение, какъ и всь, было принято радостно и единодушно. Гости начали другъ другу кланяться, портной сапожнику, сапожникъ портному, булочникъ имъ обоимъ, всъ булочнику, и такъ далеве. Юрко, посреди сихъ взаимныхъ поклоновъ, закричалъ, обратись къ своему сосъду: «Что же, пей батюника, за здоровье своихъ мертвецовъ.» Вст захохотали, ногробовщикъ почелъ себя обиженнымъ и нахмурижж. Наимто того не замътилъ, гости продолжали пить, и

уже благовъстили къ вечернъ, когда встали изъ-ва стола.

Гости разоплись поздно, и по большей части на-весель. Толстый булочникъ и переплетчикъ, коего лице казалось въ красненькомъ сафьянномъ переплетъ, подъ руки отвели Юрку въ его будку, наблюдая, въ семъ случат, Русскую пословицу: долгъ платежемъ красенъ. Гробовщикъ пришелъ домой пьянъ и сердитъ. «Что жъ это, въ самомъ дълъ, разсуждалъ онъ вслухъ, чемъ ре-. месло мое не честные прочихъ? развы гробовщикъ братъ палачу? Чему смъются басурмане? развъ гробовщикъ. гаэръ святочный? Хотълось было мнъ позвать ихъ на новоселье, задать имъ пиръ горой; инъ не бывать же тому! А созову я тѣхъ, на которыхъ работаю: мертвецовъ православныхъ. » — «Что ты, батюшка?» сказала работница, которая въ это время разувала его: «что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвыхъ на новоселье! Экая страсть!» — «Ей Богу, созову», продолжаль Адріанъ: «и на завтрашній же день. Милости просимъ, мои благодътели, завтра вечеромъ у меня попировать; угощу, чъмъ Богъ послалъ.» Съ этимъ словомъ гробовщикъ отправился на кровать и вскорт захраптлъ.

На дворѣ было еще темно, какъ Адріана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась въ эту самую ночь, и нарочный, отъ ея прикащика, прискакалъ къ Адріану верхомъ съ этимъ извѣстіемъ. Гробовщикъ далъ ему за то гривенникъ на водку, одѣлся на-скоро, взялъ извощика и поѣхалъ на Разгуляй. У воротъ покойницы уже стояла полиція, и расхаживали купцы, какъ вороны, почуя мертвое тѣло. Покойница лежала на столѣ, желтая какъ воскъ, но еще не обезображенная тлѣніемъ. Около нея

теснились родственники, ооседи и домашніе. Вст окна были открыты; свъчи горъли; священники читали молитвы. Адрівнъ подошель къ племяннику Трюхиной, молодому купчику въ модномъ сюртукъ, объявляя ему, что гробъ, свъчи, покровъ и другія нохоронныя принадлежности тотчасъ будутъ ему доставлены во всей исправности. Наслъдникъ благодарилъ его разсъянно, сказавъ, что о цене онъ не торгуется, а во всемъ полагается на его совъсть. Гробовщикъ, по обыкновение своему, побожился, что лишняго не возьметь; значительнымъ взглядомъ обмѣнялся съ прикащикомъ и поѣхалъ хлопотать. Целый день разъезжаль съ Разгуляя къ Никитскимъ воротамъ и обратно; къ вечеру все сладилъ и пошелъ домой пашкомъ, отпустивъ своего извощика. Ночь была лунная. Гробовщикъ благополучно дошелъ до Никитскихъ воротъ. У Вознесенія окликаль его знакомець нашъ Юрко и, узнавъ гробовщика, пожелалъ ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщикъ подходилъ уже къ своему дому, кажъ вдругъ показалось ему, что кто-то подошелъ къ его воротамъ, отворилъ калитку и въ нее скрылся. «Чтобы это значило? подумалъ Адріанъ. Кому опять до меня нужда? Ужъ не воръ ли ко мнъ забрался? Не кодятъ ли любовники къ моимъ дурамъ? Что добраго!» И гробовщикъ думалъ уже кликнуть себъ на помощь пріятеля своего Юрку. Въ эту минуту кто-то еще приблизился къ калиткъ и собирался войти, но, увидя бъгущаго хозянна, остановился и снялъ треугольную шляпу. Адріану лице его показалось знакомо, но второпяхъ не успълъ онъ порядочно его разглядъть. «Вы пожаловали ко мнъ», сказалъ запыхавшись Адріанъ: «войдите же, сделайте милость.» — «Не церемонься, батюшка», отве-

чамъ тотъ глуже: «ступай себъ впередъ; уназывай гостямъ дорогу!» Адріану и некогда: было церемениться. Калитка была отперта, онъ пошелъ на лестницу, и тотъ за нимъ. Адріану показалось, что по комнатамъ его ходять люди. «Что за дьяволыцина:!» подумель онъ и спынилъ войти... тутъ ноги его подкосимись. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала ихъ желтыя и синія лица, ввалившіеся рты, мутные, полузакрытыю глаза и высунувшеся носы... Адріанъ съ ужасомъ узналъ въ нихъ людей, погребенныхъ его старавіями, и въ гость, съ нимъ вмъсть вошедшемъ, бригадира, похороненнаго во время проливнаго дождя. Вста они дамы и мужчины, окружили гробовщика съ поклонами и привътствіями, кромв одного біздняка, недавно дарожь похороненнаго, который, совестясь и стыдись своего рубища, не приближанся п стоплъ смиренно въ углу. Прочіе всъ одъты были благопристойно: покойницы въ чещахъ и лентахъ, мертвецы чиновные въ мундирахъ, но съ бородами небритыми, купцы въ праздничныхъ кантанахъ. «Видишь ли, Прохоровъ», сказалъ бригадиръ отъ имени: всей честной номпаніи: «вст мы подняжись на твое приглашение: остались дома только ты; которымъ уже не въ мочь, которые совствы развалинием, да у кото осталион. один кости безъ кожи, но и тутъ одинъ не утеринъ -такъ хотвлось ему побывать у тебя...» Въ эту: минуту, мальный скелеть. продрадся снясеь толму и приблизнясю къ Адріану. Черепъ его ласново ужибался гробовщику. Клочки свытиозеленато и праснато сунначиветной холстины кой-гув висьли на немь, какь на шесть, а костинокъ бились вы большинсь ботнортания, какъ пастики чинстунажъ. «Ты не: узнажь меня:, Прехоровъ», сиззамы спелетть. «Иомнишь ли отставнато Сержанти Гвардін Петри-Петровито Курилина, того самаго, моторому, въ 1798году, ты продаль первый свой гробъ — и еще сосновый за дубовый?» Съ симъ словомъ мертвецъ просперъ ему костяныя объятія; на Адріанъ, собравшись съ силами, закриналь и оттолинулъ его. Петръ Петровичъ понатнулся, упаль и весь разсыпался. Между мертвецами ноднялся ропотъ негодованія; вступились за честь своего товарища, пристали къ Адріану съ бранью и угрозами, и бъдный хозяинъ, оглушенный ихъ крикомъ и почти задавленный, потеряль присутствіе духа, самъ упаль на кости отставнаго сержанта гвардіи и лишился чувствъ.

Солнце давно уже освѣщало постелю, на которой лежалъ гробовщикъ. Наконецъ открылъ онъ глаза и увидѣлъ передъ собою работницу, раздувающую самоваръ. Съ ужасомъ вспомнилъ Адріанъ всѣ вчерашнія происшествія. Трюхина, бригадиръ и сержантъ Курилкинъ смутно представились его воображенію. Онъ молча ожидалъ, чтобъ работница начала съ нимъ разговоръ и объявила о послѣдствіяхъ ночныхъ приключеній.

«Какъ ты заспался, батюшка, Адріанъ Прохоровичъ», сказала Аксинья, подавая ему халатъ. «Къ тебѣ заходилъ сосъдъ портной, и здъшній будочникъ забъгалъ съ объявленіемъ, что сегодня Частный имянинникъ, да ты изволилъ почивать, и мы не хотъли тебя разбудить.»

- «А приходили ко мнъ отъ покойницы Трюхиной?»
- «Покойницы? Да развѣ она умерла?»
- «Эка дура! Да не ты ли пособляла мить вчера улаживать ея похороны?»
- «Что ты, батюшка, не съ ума ли спятилъ, али хмѣль вчерашній еще у тя не прошелъ? Какія были вчера похо-.

роны? Ты цілый день пироваль у Німца, воротился пьянь, завалился въ постелю, да и спаль до сего часа, какъ ужъ къ объдні отблаговістили.»

- «Ой ли! сказалъ обрадованный гробоещикъ.»
- «Въстимо такъ», отвъчала работница.
- «Ну, коли такъ, давай скорѣе чаю, да позози дочерей.»

## СТАНЦІОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ.

Коллежскій Регистраторъ Почтовой станціи диктаторъ. Князь Вяземскій.

Кто не проклиналъ станціонныхъ смотрителей, кто съ ними не бранивался? Кто, въ минуту гнъва, не требовалъ отъ нихъ роковой книги, дабы вписать въ оную свою безполезную жалобу на притъсненіе, грубость и неисправность? Кто не почитаетъ ихъ извергами человъческаго рода, равными покойнымъ подъячимъ или, по крайней мъръ, Муромскимъ разбойникамъ? Будемъ, однако, справедливы, постараемся войти въ ихъ положение, и, можетъ быть, станемъ судить объ нихъ гораздо снисходительнъе. Что такое станціонный смотритель? Сущій мученикъ четырнадцатаго класса, огражденный своимъ чиномъ токмо отъ побоевъ, и то не всегда (ссылаюсь на совъсть моихъ читателей). Какова должность сего диктатора, какъ называетъ его шутливо Князь Вяземскій? Не настоящая ли каторга? Покоя ни днемъ, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной ізды, путешественникъ вымъщаетъ на смотрителъ. Погода несносная, дорога скверная, ямщикъ упрямый, лошады не везутъ, -

а виноватъ смотритель. Входя въ бъдное его жилище. проъзжающій смотритъ на него, какъ на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться отъ непрошенаго гостя; но если не случится лошадей?... Боже! какія ругательства, какія угрозы посыплются на его голову! Въ дождь и слякоть принужденъ онъ бъгать по дворамъ; въ бурю, въ Крещенскій морозъ-уходить онъ въ сънц, чтобъ только на живуту отдохнуть отъжвика и полчковъ раздраженнаго постояльца. Прівзжаетъ генераль; дрожащій смотритель отдаетъ ему двъ послъднія тройки, въ томъ числѣ курьерскую. Генералъ ѣдетъ, не сказавъ ему спасибо. Чрезъ пять минутъ — колокольчикъ!... и фельдъегерь бросаетъ ему на столъ свою подорожную?... Вникнемъ во все это хорошенько, и, вмъсто негодованія, сердце наше исполнится искрепнимъ состраданіемъ. Еще нісколько словъ: въ теченіе двадцати льтъ сряду, изъвздиль я Россію по всемъ направленіямъ; почти все почтовые тракты мив извъстны; нъсколько покольній имщиковъ жив знакомы; ръдкаго смотрителя не знаю я въ мице, съ ръдкимъ не имълъ я дъла; любопытный запасъ путевыхъ момхъ наблюденій надінось издать въ непродолжительномъ времени; покамъстъ скажу только, что сословіе станціонных смотрителей представлено общему мижнію въ самомъ ложномъ видъ. Сіи столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, отъ природы услужживые, склонные къ общежитно, скромные въ притязатияхъ на почести и не слишкомъ сребромобивые. Изъ жхъ разговоровъ (коими некстати пренебрегаютъ господа по същиновом от почетине и от почет и от поч поучительнаго. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю ихъ бесъду ръчамъ какого нибудь чиновника 6-го класса, следующаго по казенной падобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня пріятели изъпочтенняго сословія смотрителей. Въ самомъ ділів, память одного изъ-нихъ-мив драгоцінна. Обстоятельства ніжогда сблизили насъ, и объ-немъ-то намівренъ- я теперь побесіздовать съ-любезными читателями.

Въ 1816 году, въ мат мъсяцт, случилось мит протажать черезъ \*\*\*скую губернію, по тракту, нынь уничтоженному. Находился я въ-мелкомъ чинъ, ъхалъ на перекладныхъ и платилъ прогоны за двъ лошади. Въ слъдствіе сего, смотрители со мною не церемонились, и часто бирамь я съ бою то, что, во митни моемъ, следовало мит по праву. Будучи молодъ и вспыльчивъ, я негодовалъ на нивость и жалодушіе смотрителя, когда сей последній отдаваль приготовленную мнь тройку подъ коляску чиновнаго барина. Столь же долго не могъ я привыкнуть и къ тому чтобъ разборчивый холопъ обносилъ меня блюдомъ на губернаторскомъ объдъ. Нынъ то и другое кажется мнъ въ порядкъ вещей. Въ самомъ дълъ, что было бы съ нами, если бы вмъсто общеудобнаго правила: чина чина жочитай, ввелось въ употребление другое, напримъръ: эмт умаспочитай? Какіе возникли бы споры! И слуги съ кого бы начинали кумпанье подавать? Но обращаюсь къмоей повысти.

День быль жаркій. Въ трехъ верстахь отъ станціи \*\*\*
стало накранывать, и черезъ минуту проливной дождь
вымочиль меня до нослідней нитки. По прівздів на станцію, первая забота была поскоріве переодіться, вторая
спросить себі чаю. «Эй, Дуня!» закричаль смотритель:
«ноставь самоваръ да сходи за сливками.» При сихъ словахъ вышла изъ-за перегородки дівочка літь четырнадцати и побіжала въ сіни. Красота ея меня поразила.
«Это твоя дочка?» спросиль я смотрителя.—«Дочка-съ»,

отвічаль опъ съ видомъ довольнаго самолюбія: «да такая разумная, такая проворная, вся въ покойницу мать.» Тутъ онъ принялся переписывать мою подорожную, а я занялся разсмотрѣніемъ картинокъ, украшавшихъ его смиренную, но опрятную обитель. Онъ изображали исторію блуднаго сына: въ первой, почтенный старикъ въ колпакъ и шлафрокъ отпускаетъ безпокойнаго юношу. который посившно принимаеть его благословение и мышокъ съ деньгами. Въ другой, яркими чертами изображено развратное поведение молодаго человъка: онъ сидить за столомъ, окруженный ложными друзьями и безстыдными женщинами. Далъе, промотавшійся юноша, въ рубищь и въ треугольной шляпь, пасетъ свиней и раздъляетъ съ ними трапезу; въ его лицъ изображены глубокая печаль и раскаяніе. Наконецъ представлено возвращеніе его къ отцу: добрый старикъ въ томъ же колпакъ и шлафрокъ выбъгаетъ къ нему навстръчу; блудный сынъ стоитъ на колъняхъ; въ перспективъ поваръ убиваетъ упитаннаго тельца, и старшій братъ вопрошаетъ слугъ о причинъ таковой радости. Подъ каждою картинкой прочель я приличные Нъмецкіе стихи. Все это донынъ сохранилось въ моей памяти, также какъ и горшки съ бальзаминомъ и кровать съ пестрой занавъскою, и прочіе предметы, меня въ то время окружавше. Вижу, какъ теперь, самого хозяина, человъка лътъ пятидесяти, свъжаго и добраго: на немъ быль длинный зеленый сюртукъ съ тремя медалями на полинялыхъ лентахъ.

Пе успълъ я расплатиться со старымъ моимъ ямщикомъ, какъ Дуня возвратилась съ самоваромъ. Маленькая кокетка со втораго взгляда замѣтила впечатлѣніе, произведенное ею на меня; она потупила большіе голубые глаза; я сталъ съ нею разговаривать, она отвѣчала мнѣ безъ всякой робости, какъ дѣвушка, видѣвшая свѣтъ. Я предложилъ отцу ея стаканъ пуншу; Дунѣ подалъ я чашку чаю, и мы втроемъ начали бесѣдовать, какъ будто вѣкъ были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мить все не хотълось разстаться сь смотрителемъ и его дочкой. Наконецъ я съ нимъ простился; отецъ пожелалъ мить добраго пути, а дочь проводила до телеги. Въ сеняхъ я остановился и просилъ у ней позволенія ее поцъловать; Дуня согласилась.... Много могу я насчитать поцълуевъ

Съ тъхъ поръ, какъ этимъ занимаюсь,

но ни одинъ не оставилъ во мнѣ столь долгаго, столь пріятнаго воспоминанія.

Прошло нъсколько лътъ, и обстоятельства привели меня на тотъ самый трактъ, въ тѣ самыя мѣста. Я вспомнилъ дочь стараго смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. «Но — подумалъ я — старый смотритель, можетъ быть, уже смѣненъ; вѣроятно, Дуня за мужемъ.» Мысль о смерти того или другаго также мелькнула въ умъ моемъ, и я приближался къ станціи \*\*\* съ печальнымъ предчувствіемъ. Лошади стали у почтоваго домика. Войдя въ комнату, я тотчасъ узналъ картинки, изображающія исторію блуднаго сына; столъ и кровать стояли на прежнихъ мъстахъ, но на окнахъ уже не было цвътовъ, и все кругомъ показывало ветхость и небреженіе. Смотритель спаль подъ тулупомъ; мой прівздъ разбудиль его: онъ привсталъ.... Это былъ точно Самсонъ Выринъ; но какъ онъ постарълъ! Покамъстъ собирался онъ переписать мою подорожную, я смотръль на его съдину, на глубокія морщины давно небритаго лица, на сгорбленную спину — и не могъ надивиться, какъ три или четыре го-T. IV.

Digitized by Google

да могли превратить бодраго мужчину въ хилаго старика. «Увналь ли ты меня?» спросиль я его: «мы съ тобою втарые знакомые.» — «Можеть статься», отвъчаль овъ угрюмо: «здъсь дорога большая; много протажихъ у меня перебывало.» — «Здорова ли твоя Дуня?» продолжалъ л. Старинъ нахмурился. «А Богъ ее знаетъ», отвъчаль онъ. — «Такъ видно замужемъ?» спазалъ и. Старинъ притворился, будто бы не слыкалъ моето вопроса, и продолжалъ пошептомъ читать мою подоровную. Я прекратилъ свои вопросы и велъть поставить чайникъ. Любопытство начинало меня безпокоить, и я надъялся, что пуншъ разръшитъ языкъ моего стараго знакомца.

Я не отпося: старикъ не отказался отъ предлагаемаго стакана. Я замѣтилъ, что ромъ прояснилъ его угрюмость. На второмъ стаканѣ сдѣлалоя онъ разтоворчивъ; вспоминлъ, или показалъ видъ, будто бы вспомнилъ меня, и я уаналъ отъ него повѣсть, которая въ то время сильно меня заняла и тронула.

«Такъ вы знали мою Дуню?» началь онъ. «Ито же и не зналь ея? Ахъ, Дуня, Дуня! Что за двяка-то была. Бывало, кто ни пробдетъ, всяки похвалить, висто не осудить. Барыни дарили ее то платочность, то осрежнами. Госнода профэжіе нарочно останавливалнеь, будто бы пообъдать, аль отужинать, а въ самомъ дълъ, только чтобъ на нее подолъе поглядъть. Бывало, баринъ, какой бы сердивый ни быль, при ней утихаетъ и милостиво со мисно равговариваетъ. Повърите ль, сударь: курьсры, чельдъегеря съ неко по получасу заговаривались. Его домъ держался; что прибрать, что приготовить, за всъмъ успъвала. А я-то, старый дуракъ, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; ужъ я ли не любилъ моей Дуни, я ль не лельяль моего дитити; ужъ ей ли не было житье! Да нътъ,

отъ бъды не отбожишься: что суждено, тому не миновать.» Туть онъ сталь подробно разсказывать инъ свое горе. Три года тому назадъ, однажды, въ зимній вечеръ, когда смотритель разлиневываль новую книгу, и дочь его ва перегородкой шила себь новое платье, тройка подъъхала, и провожни въ Черкеской шапкв, въ весниой шинели, окутанный шалью, вошель въ комнату, требул лошадей. Лошади всѣ были въ разгонъ. При семъ извъстін, путешественникъ возвысилъ было голось и нагайку; но Дуня, привыкимая къ таковымъ сценамъ, выбажала изъ-за перегородки и ласково обратилась нъ проважему съ вопросомъ: «не угодно ли будетъ ему чего нибудъ покушать?» Появленіе Дуни проплежо обыкновенное свое дъйствіе. Гиввъ проважаго прошель; онъ согласимся ждать лошадей, и заказалъ себъ ужинъ. Снивъ мокрую, косматую шанку, отнутавъ шаль и сдернувъ шинель, прожили явился молодымъ стройнымъ гусиромъ съ черными усиками. Опъ расположился у смотрителя, началъ весело разговаривать съ ниять и съ его дочерью. Подали уживать. Между тъмъ лошади пришли, и смотритель приказаль, чтобъ тотчась, не кормя, запрягами ихъ въ кибитку проъзжаго; но, возвратись, нашель онь молодаго человъта почти безъ намяти лежащаго на лавкъ: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было **жать....** Какъ быть! Смотритель уступиль ему свою провать, и положено было, если больному не будеть легче, на другой день утромъ послать въ С\*\*\* за лекаремъ.

На другой день гусару стало хуже. Человых его потехаль верхомь въ городъ за лекеремъ. Дуня объязала ему голову платкомъ, намоченнымъ уксусомъ, и съла съ ввоимъ шитьемъ у его кровати. Больной при смотрителъ охалъ и не говорилъ почти ни слова, однако жъ, выпилъ двѣ чашки кофе и , охая , заказалъ себѣ обѣдъ. Дуня отъ него не отходила. Онъ поминутно просилъ пить , и Дуня подносила ему кружку ею заготовленнаго лимонада. Больной обмакивалъ губы и всякій разъ , возвращая кружку, въ знакъ благодарности , слабою своею рукою пожималъ Дунюшкину руку. Къ обѣду пріѣхалъ лекарь. Онъ пощупалъ пульсъ больнаго , поговорилъ съ нимъ по-Нѣмецки , и по-Русски объявилъ , что ему нужно одно спокойствіе, и что дня черезъ два ему можно будетъ отправиться въ дорогу. Гусаръ вручилъ ему 25 рублей за визитъ, пригласилъ его отобѣдать ; лекарь согласился ; оба ѣли съ большимъ аппетитомъ, выпили бутылку вина и разстались очень довольны другъ другомъ.

Прошель еще день, и гусарь совствы оживился. Онъ былъ чрезвычайно веселъ, безъ умолку шутилъ то съ Дунею, то съ смотрителемъ; насвистывалъ пъсни, разговаривалъ съ протажими, вписывалъ ихъ подорожныя въ почтовую книгу, и такъ полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему разстаться съ любезнымъ своимъ постояльцемъ. День былъ воскресный; Дуня собиралась къ объднъ. Гусару подали кибитку. Онъ простился съ смотрителемъ, щедро наградивъ его за постой и угощеніе; простился и съ Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла въ недоумъніи.... «Чего же ты боишься?» сказалъ ей отецъ: въдь его высокоблагородіе не волкъ и тебя не събстъ; прокатись-ка до церкви.» Дуня съла въ кибитку подлъ гусара, слуга вскочилъ на облучокъ, ямщикъ свиснулъ, и лошади поскакали.

Бъдный смотритель не понималь какимъ образомъ могъ онъ самъ позволить своей Дунъ ъхать вмъстъ съ гусаромъ, какъ нашло на него ослъпление, и что тогда

было съ его разумомъ. Не прошло и получаса, какъ сердце его начало ныть, ныть, и безпокойство овладело имъ до такой степени, что онъ не утерпълъ и пошелъ самъ къ объднъ. Подходя къ церкви, увидълъ онъ, что народъ уже расходился, но Дуни не было ни въ оградъ, ни на паперти. Онъ поспъшно вошелъ въ церковь: священникъ выходилъ изъ алтаря; дьячекъ гасилъ свѣчи, двѣ старушки молились еще въ углу; но Дуни въ церкви не было. Бъдный отецъ насилу ръшился спросить у дьячка, была ли она у объдни. Льячекъ отвъчалъ, что не бывала. Смотритель пошелъ домой ни живъ, ни мертвъ. Одна оставалась ему надежда: Дуня, по вътряности молодыхъ лътъ, вздумала, можетъ быть, прокатиться до следующей станціи, где жила ел крестная мать. Въ мучительномъ волненіи ожидалъ онъ возвращенія тройки, на которой онъ отпустиль ее. Ямщикъ не возвращался. Наконецъ къ вечеру пріъхалъ онъ одинъ и хмъленъ, съ убійственнымъ извъстіемъ: «Дуня съ той станціи отправилась далье съ гусаромъ.»

Старикъ не снесъ своего несчастія: онъ тутъ же слегъ въ ту самую постель, гдѣ наканунѣ лежалъ молодой обманщикъ. Теперь смотритель, соображая всѣ обстоятельства, догадывался, что болѣзнь была притворная. Бѣднякъ занемогъ сильной горячкою; его свезли въ С\*\*\*, и на его мѣсто опредѣлили на время другаго. Тотъ же лекарь, который пріѣзжалъ въ гусару, лечилъ и его. Онъ увѣрилъ смотрителя, что молодой человѣкъ былъ совсѣмъ здоровъ, и что тогда еще догадывался онъ о его злобномъ намѣреніи, но молчалъ, опасаясь его нагайки. Правду ли говорилъ Нѣмецъ, или только желалъ похвастаться дальновидностью, но онъ ни мало тѣмъ не утѣшилъ бѣднаго. больнаго. Едва оправясь отъ болѣзни, смотритель выпро-

силъ у С\*\*\* почтмейстера отпускъ на два мѣсяца, и не сказавъ никому ни слова о своемъ намѣреніи, пѣшкомъ отправился за своею дочерью. Изъ подорожной зналъ онъ, что Ротмистръ Минскій вхалъ изъ Смоленска въ Цетербургъ. Ямщикъ, который везъ его, сказывалъ, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, вхала по своей охотъ. «Авось», думалъ смотритель: «приведу я домой заблудшую овечку мою.» Съ этой мыслію прибыль онъ въ Петербургъ, остановился въ Измайловскомъ полку, въ домѣ отставнаго унтеръ—офицера, своего стараго сослуживца, и началъ свои поисни. Вскоръ узналъ онъ, что Ротмистръ Минскій въ Петербургъ и живетъ въ Демутовомъ трактирѣ. Смотритель рѣщился къ нему явиться.

Рано утромъ прищелъ онъ въ его переднюю и просилъ доложить его высокоблагородно, что старый солдать просить съ нимъ увидеться. Военный лакей, чистя сапогъ на колодка, объявиль, что баринъ почиваеть, и что прежде одиннадцати часовъ не принимаетъ никого. Смотритель ушелъ и возвратился въ назначенное время. Минскій вышель, самъ къ нему въ халать, въ красной скуфьф. «Что, братъ, тебф надобно?» спросилъ онъ его. Сердце старика закипило, слезы навернулись на глазахъ, и онъ дрожащимъ голосомъ произнесъ только: «Ваше высокоблагородіе!... сдълайте такую Божескую мидость !...» Минскій взглянуль на него быстро, вспыхнуль, взяль его за руку, повель въ кабинеть и заперъ за собою дверь. «Ваше высокоблагородіе!» продолжаль старикь: «что съ возу упало, то пропало; отдайте мнв, по крайцей мірів, біздную мою Дуню. Віздь вы натішились ею; не погубите жъ ее понапрасну.» - «Что сдълано, того не воротищь», сказаль молодой человькь въ крайнемъ амышательствь: «виновать передь тобою и радь просить у тебя прощенія, но не думай, чтобъ я Дуню могъ понинуть: она будетъ счастлива, даю тебѣ честное слово. Зачёмъ тебѣ ее? Она меня любитъ; она отвыкла отъ прежняго своего состоянія. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось.» Потомъ, сунувъ ему что-то за рукавъ, онъ отворияъ дверъ, и смотритель, самъ но помня какъ, очутился на улицѣ.

Долго стояль онъ неподвижно, наконець увидель за общиагомъ своего рукава свертокъ бумагъ; онъ вынулъ ихъ и развернулъ нъсколько пяти и десяти-рублевыхъ свитыхъ ассигнацій: Слезы опять навернулись на глазахъ его — слезы негодованія! Онъ сжаль бумажки въ комокъ, бросиль ихъ на земь, притопталь каблукомъ и пошель... Проидя нісколько шаговъ, онъ остановился, подумаль.... и воротился... но ассигнацій уже не быле. Хорошо одьтый молодой человенть, увидя его, подбежаль къ извощивцику, сълъ поспъшно и закричалъ: «пошелъ!...» Смотритель за нимъ не погнадся. Онъ решился отправиться домой, на свою станцію, но прежде хотьль хоть развь еще увидьть бъдную свою Дуню. Для сего, дня черезъ два, воротился онъ къ Минскому; но военный лакей сказалъ ему сурово, что баринъ нимого не принимаетъ, грудью вытёсимлъ епо изъ передней и хлопнулъ двери ему подъ носъ. Смотритель постояль, постояль, да и нопрелъ.

Въ этотъ самый день, вечеромъ, шелъ онъ по Литейной, отслуживъ молебенъ у Всёхъ Скорбящихъ. Вдругъ нромчались передъ нимъ щегольскія дрожки, и смотритель узналъ Минскаго. Дрожки остановились передъ трехъ-этажнымъ домомъ, у самаго подъёзда, и гусаръ вобъязль на крыльце. Счастливая мысль мелькнула въ головъ смотрителя. Омъ воротился и, поравнявшись съ кучеромъ: «Чья, братъ, лошадь?» сиросилъ онъ: «не Минскаго ли?» — «Точно такъ», отвѣчалъ кучеръ: «а что тебѣ?» — «Да вотъ что: баринъ твой приказалъ мнѣ отнести къ его Дунѣ записочку, а я и позабудь, гдѣ Думято его живетъ.» — «Да вотъ здѣсь, во второмъ этажѣ. Опоздалъ ты, братъ, съ твоей запиской; теперь ужъ онъ самъ у нея.» — «Нужды нѣтъ», возразилъ смотритель съ неизъяснимымъ движеніемъ сердца: «спасибо, что надоумилъ, а я свое дѣло сдѣлаю.» И съ этимъ словомъ пошелъ онъ по лѣстницѣ.

Двери были заперты; онъ позвонилъ. Прошло нъсколько секундъ въ тягостномъ для него ожиданіи. Ключъ загремълъ; ему отворили. «Здъсь стоитъ Автодъя Самсоновна?» спросиль онъ. — «Здесь», отвечала молодая служанка: «зачъмъ тебъ ея надобно?» Смотритель, не отвъчая, вошелъ въ залу. «Нельзя, нельзя!» закричала ему вследъ служанка: «у Авдотьи Самсоновны гости.» Но смотритель, не слушая, шель далье. Двь первыя комнаты были темны, въ третьей быль огонь. Онъ подошелъ къ растворенной двери и остановился. Въ комнатъ, богато убранной, Минскій сиділь въ задумчивости. Дуня, одітая со всею роскошью моды, сидела на ручке его креселъ, какъ навадница на своемъ Англійскомъ свяль. Она съ нѣжностью смотрѣла на Минскаго, наматывая черные его кудри на свои сверкающіе пальцы. Бъдный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; онъ поневолъ ею любовался. «Кто тамъ?» спросила она, не поднимая головы. Онъ все молчалъ. Не получая отвъта, Дуня подняла голову.... и съ крикомъ упала на коверъ. Испуганный Минскій кинулся ее поднимать и вдругъ, увидя въ дверяхъ стараго смотрителя, оставилъ Дуню и подошель къ нему, дрожа отъ гнева. «Чего тебе надобно?» сказалъ онъ ещу, стиснувъ зубы: «что ты за мною всюду крадешься, какъ равбойникъ? или хочешь меня заръзать? Пошелъ вонъ!» и, сильной рукою схвативъ старика за воротъ, вытолкнулъ его на лъстницу.

Старикъ пришелъ къ себѣ на квартиру. Пріятель его совѣтовалъ ему жаловаться; но смотритель подумалъ, махнулъ рукой и рѣшился отступиться. Черезъ два дня отправился онъ изъ Петербурга обратно на свою станцію и опять принялся за свою должность. «Вотъ уже третій годъ», заключилъ онъ: «какъ живу я безъ Дуни и какъ объ ней нѣтъ ни слуху, ни духу. Жива ли, нѣтъ ли, Богъ ее вѣдаетъ. Всяко случается. Не ее первую, не ее послѣднюю сманилъ проѣзжій повѣса, а тамъ подержалъ, да и бросилъ. Много ихъ въ Петербургъ, молоденькихъ дуръ, сегодня въ атласѣ да въ бархатѣ, а завтра, поглядишь, метутъ улицу съ голью кабацкою. Какъ подумаешь порою что и Дуня, можетъ быть, тутъ же пропадаетъ, такъ по неволѣ согрѣшишь, да пожелаешь ей могилы...»

Таковъ былъ разсказъ пріятеля моего, стараго смотрителя, — разсказъ, неоднократно прерываемый слезами, которыя живописно отиралъ онъ своею полою, какъ усердный Терентьичъ въ прекрасной балладѣ Дмитріева. Слезы сіи отчасти возбуждаемы были пуншемъ, коего вытянулъ онъ пять стакановъ въ продолженіе своего повѣствованія: но какъ бы то ни было, онѣ сильно тронули мое сердце. Съ нимъ разставшись, долго не могъ я забыть стараго смотрителя, долго думалъ я о бѣдной Дунѣ....

Недавно еще, протажая черезъ мъстечко \*\*\*, вспомнилъ я о моемъ пріятель; я узналь, что станція, надъ которою онъ начальствоваль, уже уничтожена. На вопросъ мой: «живъ ли старый смотритель?» никто не могъ дать мит удовлетворительнаго отвата. Я ранился постить знакомую сторону, ваких вольных к лошадей и пустился въ село Н.

Это случилось осенью. Стренькія тучи покрывали небо: холодный витеръ дуль, съ пожатыхъ полей, унося красные и желтые листья со встрачных леревьевь. Я прі-**БХАЛЪ** ВЪ СЕЛО ПОИ ЗАКАТЬ СОЛНЦА И ОСТАНОВИЛСЯ: V. ПОЧТОваго домика. Въ съни (гдъ нъкогда поцъловала меня бъдная Дуня) вышла толстая баба, и на вопросы мои отвъчала, что старый смотритель съ годъ какъ померъ, что въ домъ его поседидся пивоваръ, а что она жена пивовара. Мир, стало жаль моей напрасной повздки и семы рублей, издержанныхъ доромъ. «Отчего жъ онъ умеръ?» спросиль я пивоварову жену. - «Спился, батюшка», отвечала она. — «А раз его похоронили?» — «За околицей, подат покойной хозяйки его.».— «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя? Эй, Ванька! полно тебь съ кошкого возиться. Проводи-ка барина на кладоние, да укожи ему смотрителеву могилу.»

При: сихъ сдовахъ, оборванный мальчить, рыжій и кривой, выбѣжаль ко миѣ и тотчасъ повель меня за околину. «Зналь ты покойника?» спросыль я его дорогой.

- Какъ не знать! Онъ выучиль меня дудочки вырѣзывать. Бывало (царстве ему небесное!) идеть изъ набака, а мы-то за нимъ: «Дъдушка, дъдушка! оръшковъ!» а онъ насъ оръшками и надъляетъ. Все, бывало, съ нами возится.
  - «А проъзжіе вспоминаютъ ли его?»
- Да нынѣ мало проѣзжихъ; развѣ засѣдатель завернетъ, да тому не до мертвыхъ. Вотъ лѣтомъ проѣзжала барыня, такъ та спрацивала о старомъ смотрителѣ и ходила къ нему на могилу.

«Какая барыня?» спросиль я съ любопытствомъ.

— Прекрасная барышня, отвъчалъ мальчишка: ъхала она въ каретъ въ шесть лошадей, съ тремя маленькими барчатами и съ кормилицей и съ черной моською, и какъ ей сказали, что старый смотритель умеръ, такъ она заплакала и сказала дътямъ: «сидите смирно, а я схожу на кладбище.» А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я самъ дърову змало». И даля мять питамъ серебромъ.... такая добрая барыня!

Мы пришли на кладбище, голое мъсто ничъмъ не огражденное, усъянное деревянными крестами, не осъненными ни единымъ деревцемъ. Отъ роду не видалъ я такого печальнаго кладбища.

- Вотъ могила стараго смотрителя, сказалъ мнѣ мальчикъ, вспрыгнувъ на груду песну, въ которую врытъ быль черный крестъ съ мѣднымъ образомъ.
  - «И барыния приходила сюда?» спросиль я.
- Приходиля, отвівчаль Ванька: я смотріль на неві издали. Она легла здісь и лежала долго. А тамъ барыня пошла въ село и призвала попа, дала ему денегь и поіжанла, а мні дала пятажь серебромъ.... Славная барыня!

И я далъ мальчишкъ пятачекъ и не жальль уже ни о поъздкъ, ни о семи рубляхъ, мною истраченныхъ.

## БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.

Во всъхъ ты, Душенька, нарядахъ хороша. Богдановичъ.

Въ одной изъ отдаленныхъ нашикъ губерній находилось имініе Ивана Петровича Берестова. Въ молодости своей служиль онъ въ гвардіи, вышель въ отставку въ началь 1797 года, ужхаль въ свою деревню и съ тъхъ поръ оттуда не выезжаль. Онъ быль женать на бедной дворянкъ, которая умерла въ родахъ, въ то время, какъ онъ находился въ отъезжемъ поле. Хозяйственныя упражненія скоро его утышили. Онъ выстроиль домъ по собственному плану, завель у себя суконную фабрику, устроилъ доходы и сталъ почитать себя умивищимъ человъкомъ во всемъ околоткъ, въ чемъ и не прекословили ему состан, прітажавшіе къ нему гостить съ своими семействами и собаками. Въ будни ходилъ онъ въ плисовой курткъ, по праздникамъ надъвалъ онъ сюртукъ изъ сукна домашней работы; онъ записывалъ расходъ и ничего не читаль, кромъ Сенатскихъ Въдомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордымъ. Не ладилъ съ нимъ одинъ Григорій Ивановичъ Муромскій, ближайшій его сосъдъ. Этотъ былъ настоящій Русскій баринъ. Промотавъ въ Москвъ большую часть имънія своего и на ту пору овдовъвъ, уѣхалъ онъ въ послѣднюю свою деревню, гдъ продолжалъ проказничать, но уже въ новомъ родѣ. Развелъ онъ Англійскій садъ, на который тратилъ почти всѣ остальные доходы. Конюхи его были одѣты Англійскими жокеями. У дочери его была мадамъ Англичанка. Ноля свои обработывалъ онъ по Англійской методѣ;

Но на чужой манеръ хлъбъ Русскій не родится,

и, не смотря на значительное уменьшение расходовъ, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; онъ и въ деревнъ находилъ способъ входить въ новые долги; совствъ тъмъ почитался человъкомъ не глупымъ, ибо первый изъ помещиковъ своей губерніи догадался заложить именіе въ Опекунскій Совъть — оборотъ, казавшийся въ то время чрезвычайно сложнымъ и смѣлымъ. Изъ людей, осуждавшихъ его, Берестовь отзывался строже всехъ. Ненависть къ нововведениямъ была отличительная черта его характера. Онъ не могъ равнодушно говорить объ англоманіи своего сосёда и поминутно находиль случай его критиковать. Показываль ли гостю свои владенія, въ отвътъ на похвалы его хозяйственнымъ распоряженіямъ: «да-съ!» говорилъ онъ съ лукавой усмѣшкою: «у меня не то, что у сосъда Григорья Ивановича. Куда намъ по-Англійски разоряться! Были бы мы по-Русски хоть сыты, » Сіи и подобныя шутки, по усердію состадовъ, доводимы были до свъдънія Григорья Ивановича съ дополненіемъ и объясненіями. Англоманъ выносиль критику столь же нетерпъливо, какъ и наши журналисты. Онъ бъсился и прозваль своего зоила медвъдемъ и провинціяломъ.

Таковы были сношенія между сими двумя владальцами, какъ сынъ Берестова прівхаль къ нему въ деревню. Опъ

быль воспитань въ \*\*\* университеть и наикревался вступить вы воспиую службу; не отець на то не согласился. Къ статовей службь молодой человыть чувствоваль себы совершенно неспособнымь. Они другь другу не уступали, и молодой Алексый сталь жить покамыеть бариномь, отпустивь усы на всяки случай.

Алексъй быль, въ самомы дълв, молодецъ. Праве, быле бы жаль, если бъ его стройнаго стана никогда не стягиваль военный мундиръ, и если бъ онъ, вмъсто того, чтобъ рисоваться на конв, провель свою молодость сотнувщись надъ канцелярскими бумагами. Смотря, каксъ онъ на охогъ скакалъ всегда первый, не разбирал дороги; сосъди говорили согласно, что исъ него никогда не вилёдетъ путнаго столоначальника. Баръншни поглядывали на него, а иногда и заглядывались; но Алексъй мало имя занимался, а онъ причиной его нечувствительности посоглали любоскую овязь. Въ самомъ дълв, ходиль по руквить снисокъ съ здреса одного изъ его писемъ: Акулимъ Петросию Куронкимой: съ Москов, напромись Алековесского молосторя, об домъ мъдника Сасельска, а саст покоривание прому доставить письмо сіс А. Н. Р.

Тѣ изъ можиъ читателей, которые не живели въ деревияхъ, не могутъ себъ вообразить, что за прелесть эти уъздныя барышни! Воспитанныя на чистомъ воздухъ, въ тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знане свъта и жизни почернаютъ изъ книжекъ. Уединеніе, свобода и чтемъе рано въ нихъ развиваютъ чувства и страсти, неизнъстныя разетяннымъ нашииъ красавицамъ. Для барышни звонъ колокольчика естъ уже приключеніе; поъздка въближній голодъ полагается эпохою въ жизни, и посъщеніе гостя оставляетъ долгое, иногда и въчное воспоминаніе. Конечно, всякому вольно смъяться надъ нъкото-

рыми ихъ странностами; но шутки повержностнаго наблюдателя не могутв уничтожить ихъ существеннихъ достоинствъ, изъ комжь главное: особенность харантера, самобытность (individualité), безъ чего, но мивнію Жанъ-Поля, не существуетъ и человъческаго величія. Въ столицахъ женщины получають, можетъ бытъ, лучшее образованіе; но навыкъ свъта скоро сглаживаетъ характеръ и дълаетъ души столь же однообравными, канъ и головные уборы. Сіе да будетъ сказано не въ судъ и во осужденіе, однако жъ, вота воятга manet, накъ пишетъ одинъ старинный комментаторъ.

Легко вообразить, какое впечатлѣніе Алексѣй долженъ быль произвести въ кругу нашихъ барышень. Онъ нервый передъ ними явился мрачнымъ и разочарованнымъ; цервый говорилъ имъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ увадшей своей юности; сверхъ того носилъ онь червое нодьцо съ изображеніемъ мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново въ той губерніи. Барышни сходили по цемъ съ ума.

Но встять болже занята была имъ дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, какъ звалъ ее обыкновенно Григорий Ивановичъ). Отцы другъ къ другу не тадили, она Алекстя еще не видала, между тъмъ, какъ вст моледыя состанки только объ немъ и говорили. Ей было семнадцать лътъ. Чарные глаза оживляли ея смуглое и очень пріятное лице. Она была единственное и, слъдственно, балованное дитя: Ея ръзвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили въ отчаянье ея мадамъ, миссъ Жаксонъ, сороко-лътнюю чопорную дъвицу, которая бълилась и сурмила себт брови, два раза въ годъ перечитывала Памелу, получала за то двъ тысячи рублей, и умирала со скуки въ этой варварской Россіи.

За Лизою кодила Настя; она была ностарше, но столь же вътряна, какъ и ея барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей всъ свои тайны, вмъстъ съ нею обдумывала свои затъп; словомъ, Настя была въ селъ Аносовъ лицемъ гораздо болье значительнымъ, нежели любая наперсинца во Французской трагедіи.

«Позвольте мит сегодня пойти въ гости», сказала однажды Настя, одъвая барышню.

- Изволь; а куда?

«Въ Тугилово, къ Берестовымъ. Поварова жена у нихъ имянинница и вчера приходила звать насъ отобъдать.»

 Вотъ! сказала Лиза, господа въ ссоръ, а слуги другъ друга угощаютъ.

«А намъ какое дъло до господъ!» возразила Настя: «кътому же я ваша, а не папенькина. Вы въдь не бранились еще съ молодымъ Берестовымъ: а старики пускай себъ дерутся, коли имъ это весело.»

— Постарайся, Настя, увидѣть Алексѣя Берестова, да разскажи мнѣ хорошенько, каковъ онъ собою и что онъ за человѣкъ.

Настя объщалась, а Лиза съ нетерпъніемъ ожидала цълый день ея возвращенія. Вечеромъ Настя явилась. «Ну, Лизавета Гавриловна», сказала оня входя въ комнату: «видъла молодаго Берестова; наглядълась довольно; цълый день были вмъстъ.»

- Какъ это? Разскажи, разскажи по порядку.
- «Извольте-съ: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Непила, Дунька....»
  - Хорошо, знаю. Ну, потомъ.

«Позвольте-съ, разскажу все по порядку. Вотъ пришли мы къ самому объду. Комната полна была народу. Были

Колбинскія, Захарьевскія, прикащица съ дочерьми, Хрупинскія....»

— Ну, а Берестовъ ?

«Погодите-съ. Вотъ мы съли за столъ, прикащица на первомъ мъстъ, я подлъ нея.... а дочери и надулись, да мнъ наплевать на нихъ....»

— Ахъ, Настя, какъ ты скучна съ въчными своими подробностями!

«Да какъ же вы нетерпъливы! Ну, вотъ вышли мы изъза стола.... а сидъли мы часа три, и объдъ былъ славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое.... Вотъ вышли мы изъ-за стола и пошли въ садъ играть въ горълки, а молодой баринъ тутъ и явился.»

— Ну, чтожъ? Правда ли, что онъ такъ хорошъ собою?

«Удивительно хорошъ, красавецъ, можно сказать. Стройный, высокій, румянецъ во всю щеку....»

— Право? А я такъ думала, что у него лице блъдное. Что же? Каковъ онъ тебъ показался? Печаленъ, задумчивъ?

«Что вы? Да эдакого бъщенаго я и сроду не видывала. Вздумалъ онъ съ нами въ горялки бъгать.»

— Съ вами въ горълки бъгать! Невозможно!

«Очень возможно. Да что еще выдумалъ! Поймаетъ и ну цъловать!»

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

«Воля ваша, не вру. Я насилу отъ него отдълалась. Цълый день съ нами такъ и провозился.»

— Да какъ же, говорятъ, онъ влюбленъ и ни на кого не смотритъ?

«Не знаю-съ, а на меня такъ ужъ слишкомъ смотрълъ, да и на Таню, прикащикову дочь, тоже; да и на Пашу

Колбинскую, да гръхъ смажать, никого не обидълъ, такой баловникъ!»

- Это удивительно! А что въ домв про него слышно? «Баринъ, скавываютъ, препрасный: такой добрый, такой веселый: Одно не хорошо: за дъвущими слиниюмъ любитъ гоняться. Да, по мнѣ, это еще не бъда: современемъ остеменится.»
- Какъ бы мит хотълось его видеть! сназала Лиза со въдохомъ.
- «Да что же туть мудренато? Тугылово отъ насъ недалеко — всего три версты: подите гулять въ ту сторону или повзжайте верхомъ; вы върно встрътите его: Онъ же всякій день, рано поутру, ходить съ ружьемъ на охоту.»
- Да нътъ, не хорошо. Онъ можетъ педумать, что я за нимъ гоняюсь. Къ тому же отцы наши въ ссоръ, такъ и мнъ все же нельзя будетъ съ нимъ познакомиться.... Ахъ, Пастя! знаемь ли что? наряжусь я престывикою!

«И въ самомъ дълъ: надъньте толстую рубанку, сарафанъ, да и ступайте смъло въ Тугилово; ручаюсь вамъ, что Берестовъ уже васъ не прозъваетъ.»

— А по здівинему я говорить уміло прекрасмо. Ахъ, Настя, милая Настя! чакая славная выдумка! — И Лиза легла спать съ намівреніємъ непремінно исполнить веселое предположеніе. На другой же дань приступила она къ исполненію своего плана, послала купить на базаріз толстаго полотна, синей нитайки и міднахъ пуговокъ; съ помощью Насти скроила себіз рубанку и саражонъ, засадила за шитье всю дівшчью, и къ вечеру все было готово. Лиза примірила сбонову и привналась передъ-зеркаломъ, что никогда еще такъ мила самой себіз не мазалась. Оно повторила свою роль. На ходу визмо мланялась и нізсколько разъ потоміь качала головою, на по-

добіе глиняныхъ котовъ, говорила на крестьянскомъ нарачін, смалась, закрываясь рукавомъ, и заслужима полное елобръніе Насти. Одно затрудняло ее: она нопробовала было пройти по двору босая, но дернъ кололъ ея нъжныя ноги, а песокъ и каменики моказались ей нестерпимы. Настя и туть ей помогла: оня сняла мерку съ Лизиной ноги, сбетала въ поле къ Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мъркъ. На другой день, ни свътъ ни заря, Лиза уже проснулась. Весь домъ еще спаль. Настя за воротами ожидала пастуха. Замгралъ рожокъ, и деревенское стадо нотянулось мимо барскаго двора. Трофимъ. прохода передъ Настей, отдалъ ей маленькія, пестрыя ланти и получилъ отъ нея волтину въ награжденю. Лиза тихонько нарадилась крестьянкою, шепотомъ дала Наств свои наставленія касательно миссъ Жаксонъ, вышла на заднее крыльцо и чрезъ огородъ побъжала въ поле.

Зара сілла на востокть, и золотые ряды облакова, казалось, ожидали солица, канъ царедворцы ожидають Государя: ясное небо, утренняя свіжесть, роса, вітеронь и пініє итиченъ наполняли сердце Лизы младенческой веселостью ; боясь накой нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летъла. Приближаясь къ рощь, стоящей на рубежв отдовского владенія, Лиза поніла тише. Здесь она должна была ожидать Алексія. Сердце ея сильно билось, само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляеть и главную ихъ прелесть. Лиза вощла въ сумранъ рощи. Глукой, перенатный шумъ ея привыствоваль дывушку. Веселость ея притихла. Мало по малу предалась она сладкой мечтательности. Она думала.... но можно ли съ точностью определить о чемъ думаетъ семнадцати-лътния барышня, одна, въ рощъ, въ пятомъ часу весенняге утра? И такъ она шла, задумавшись, по дорогь, осъненной съ объихъ сторонъ высокими деревьями, какъ вдругъ прекрасная лягавая собака залама на нее. Лиза испугалась и закричала. Въ то же время раздался голосъ: tout beau, Sbogar, ici... и молодой охотникъ показался изъ-за кустарника. — Небось, милая, сказалъ онъ Лизъ: собака моя не кусается. — Лиза успъла уже оправиться отъ испуга и умъла тотчасъ воспользоваться обстоятельствами. «Да нътъ, баринъ», сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастычивой: «боюсь, она вить такая злая; опять кинется.» Алексый (читатель уже узналъ его) между тымъ пристально глядълъ на молодую крестьянку. — Я провожу тебя, если ты боишься, сказаль онъ ей: ты мнь позволишь итти подлъ себя? — «А кто те мъщаетъ?» отвъчала Лиза; «вольному воля, а дорога мірская.» — Откуда ты? — «Изъ Прилучина: я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы.» (Лиза несла кузовокъ на веревочкъ.) «А ты, баринъ? Тугиловскій, что ли?» — Такъ точно, отвічаль Алексій: я камердинеръ молодаго барина. — Алексъю хотъюсь уравнять ихъ отношенія. Но Лиза поглядьла на него и засмѣялась. «А лжешь», сказала она: «не на дуру напалъ. Вижу, что ты самъ баринъ.» — Почему же ты такъ думаешь? — «Да по всему.» — Однако жъ? — «Да какъ же барина съ слугой не распознать? И одътъ-то не такъ, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по нашему.» Лиза часъ отъ часу болъе нравилась Алексъю. Привыкнувъ не церемониться съ хорошенькими поселянками, онъ было хотълъ обнять ее; но Лиза отпрыгнула отъ него и приняла вдругъ на себя такой строгій и холодный видъ, что хотя это и разсмъщило Алексъя, но удержало его отъ дальнъйшихъ покушеній. «Если вы хотите, чтобъ мы были впередъ пріятелями», сказала она съ важностью : «то не извольте забываться.» - Кто тебя научиль этой премудрости? спросилъ Алексъй расхохотавшись. Ужъ не Настенька ли, мол знакоман, не дъвушка ли барышни вашей? Вотъ какими путями распространяется просвъщение! — Лиза почувствовала, что вышла было изъ своей роли, и тотчасъ поправилась. «А что думаень?» сказала она: «развъ я и на барскомъ дворъ никогда не бываю? небось: всего наслышалась и наглядълась.» Однако, продолжала она: «болтая съ тобою, грибовъ не наберешь. Иди-ка ты, баринъ, въ сторону, ая въ другую. Прощенія просимъ....» Лиза хотьла удалиться; Алексъй удержаль ее за руку. -- Какъ тебя зовутъ, душа моя. — «Акулиной», отвъчала Лиза, стараясь освободить свои пальцы отъ руки Алекстевой: «да пусти жъ, баринъ, мнѣ и домой пора.» — Ну, мой другъ Акулина, непременно буду въ гости къ твоему батюшке, къ Василью-кузнецу. — «Что ты? возразила съ живостію Лиза: «ради Христа не приходи. Коли дома узнаютъ что я съ бариномъ въ рощъ болтала наединъ, то мнъ бъда будетъ; отецъ мой, Василій-кузнецъ, прибьетъ меня до смерти.» — Да я непремънно хочу съ тобою опять видыться. - «Ну, я когда нибудь опять сюда прійду за грибами.» — Когда же? — «Да коть завтра.» — Милая Акулина, расцъловалъ бы тебя, да не смъю. Такъ завтра, въ это время, не правда ли? — «Да, да.» — И ты не обманешь меня? — «Не обману.» — Побожись. — «Ну воть те святая пятница, прійду.»

Молодые люди разстались. Лиза вышла изъ лѣсу, перебралась чрезъ поле, прокралась въ садъ и опрометью побѣжала въ ферму, гдѣ Настя ожидала ее. Тамъ она переодѣлась, разсѣянно отвѣчала на вопросы нетерпѣливой напереницы и явилась въ гостиную. Столъ былъ накрытъ, завтракъ готовъ, и миссъ Жаксонъ, уже набѣлен-

ная и затинутая въ рюжочку, наръзывала тоненькія тартинки. Отецъ похвалиль ее за раннюю прогулку. «Нътъ инчего здоровье», сказаль онь: «пакъ просынаться на варь.» Туть онь привель несколько ирижеровь человьческаго долгольтія, почершнутых в вы Англійских журналовъ, замечая, что все люди, живине боле ста летъ. не употребляли водки и вставали на заръ зимой и лътомъ. Лиза его не слушала. Она въ мысляхъ повторила всъ:обстоятельства утренняго свиданія, весь разговоръ Акулины съ молодымъ охотникомъ, и совъсть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себь, что бесьда ихъ не выходила изъ границъ благопристойности, что эта щалость не могла имъть никакого последствія, - совесть ей роптала громче ея разума. Объщаніе, дажное ею на завтрашній день, всего болье безпоконло ее: она совсьмъ было рашилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождавъ ся напрасно, могъ итти отыскивать въ сель дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую дівжу, и такимъ образомъ догадаться объ ея дегкомысленной проказъ. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решинась на другое утро опять явиться въ рощу Аку-MORNE.

Съ своей стороны Алексъй былъ въ воскищени; излай день думалъ онъ о новой знакомит; ночно образъ смуглой красавищы и во снѣ преслъдовалъ его воображеніе. Зарл едва занималась, какъ онъ уже былъ одътъ. Не давъ себъ времени зарядить ружье, вышелъ онъ въ ноле съ върнымъ своимъ Сбогаромъ и побъжалъ нъ мъсту объщаннато свиданія. Оноло получаса прошло въ несносномъ для него ожиданіи; наконецъ онъ увидълъ межъ кустарника межънувшій синій сарафанъ и бросился навитрѣчу мимой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности;

но Алексви толчасъ заметиль на вя лице следы уныния и безпокойства. Онъ хотънь узнать тому причину. Лиза ноизналась, что ноступки са казался са легкомысленнымъ, что она къ намъ раснаивалась, что на сей разъ не хотъла сдержать даннаго слова, но что это свидание будетъ уже последния, и что она просить его прекратить знакомство, которое ни до чего добраго не можетъ ихъ довести. Все это, разумьется, было сказано на крестьянскомъ наобычи; но мысли и чувства, необычновенныя въ простой дивуникв, поравили Алексъя. Онъ употребилъ все свое крыеноречіе, чтобы отвратить Акулину отъ ел навывремія; ужеряль ее ягь невинности овоихъ желаній, объщаль никогда не подать ей повода къ раскаянно, повиноваться ей во всемъ, заклиналь ее не лишать его одной отрады — видаться съ нею насамит, хотя бы черезъ день, хотя бы дважды въ недълю. Онъ говориль взыкомъ истинной страсти, и въ эту минуту быль точно влюбленъ. Анза слумиала его молча. «Дай миъ слово», сказала она намонець: «что ты никогда не будещь мекать меня въ деровить или разспращивать обо мив. Дай мыв слово не искать аругихъ со мною свиданій, кромѣ тѣхъ, которыя я сама назначу.» Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она съ умыбкой остановила его. «Миз не нужно жлатвы», сназала Лиза: «довольно одного твоего объщания.» Посих того они дружески разговаривали, гулля вивств по лесу, до техъ поръ, пока Лиза сказала ему: пора. Они разотались, и Алексви, оставшись наединъ, не могъ понять, какимъ образомъ простая деревенская девочка въ два свидонія успала ваять надъ нимъ истинную власть. Бто оношанія съ Акулиной имъли для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки назались ему тигостными, но мысль не сдержать своего слова не

пришла даже ему въ голову. Дъло въ томъ, что Алексъй, не смотря на роковое кольцо, на таинственную переписку, на мрачную разочарованность, былъ добрый и пылкій малый и имълъ сердце чистое, способное чувствовать наслажденія невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непремѣнно и во всей подробности сталъ бы описывать свиланія молодыхъ людей, возрастающую взаимную склонность и довѣрчивость, занятія, разговоры; но знаю, что большая часть моихъ читателей не раздѣлила бы со мною моего удовольствія. Эти подробности вообще должны казаться приторными, и такъ я пропущу ихъ, сказавъ вкратцѣ, что не прошло еще и двухъ мѣсяцевъ, а мой Алексѣй былъ уже влюбленъ безъ памяти, и Лиза была не равнодушнѣе, хотя и молчаливѣе его. Оба они были счастливы настоящимъ и мало думали о будущемъ.

Мысль о неразрывных узахъ довольно часто мелькала въ ихъ умѣ; но никогда они о томъ другъ съ другомъ не говорили. Причина ясная: Алексѣй, какъ ни привязанъ былъ къ милой своей Акулинѣ, все помнилъ разстояніе, существующее между имъ и бѣдной крестьянкою; а Лиза вѣдала, какая ненависть существовала между ихъ отцами, и не смѣла надѣяться на взаимное примиреніе. Къ тому же самолюбіе ея было втайнѣ подстрекаемо темной, романической надеждою увидѣть наконецъ Тугиловскаго помѣщика у ногъ дочери Прилучинскаго кузнеца. Вдругъ важное происшествіе чуть было не перемѣнило ихъ взаимныхъ отношеній.

Въ одно ясное, холодное утро (изъ тъхъ, какими богата наша Русская осень), Иванъ Петровичъ Берестовъ вытхалъ прогуляться верхомъ, на всякій случай взявъ съ собою пары три борзыхъ, стремяннаго и нъсколько дво-

ровыхъ мальчишекъ съ трещотками. Въ то же самое время Григорій Ивановичъ Муромскій, соблазнясь хорошею погодою, велель осталать кущую свою кобылку, и рысью потхаль около своихъ англизированныхъ владеній. Подъъзжая къ лесу, увиделъ онъ соседа своего, гордо сидящаго верхомъ, въ чекменъ, подбитомъ лисьимъ мѣхомъ. и поджидающаго зайца, котораго мальчишки крикомъ и трещотками выгоняли изъ-за кустарника. Если бъ Григорій Ивановичъ могъ предвидіть эту встрічу, то конечно бъ онъ поворотилъ въ сторону; но онъ наткалъ на Берестова вовсе неожиданно и вдругъ очутился отъ него въ разстояніи пистолетнаго выстрѣла. Дѣлать было нечего: Муромскій, какъ образованный Европеецъ, полъѣхаль къ своему противнику и учтиво его привътствовалъ. Берестовъ отвъчалъ съ такимъ же усердіемъ, съ каковымъ цепной медведь кланяется господамь, по приказанію своего вожатаго. Въ сіе время заяцъ выскочилъ изъ льсу и побыжаль полемъ. Берестовъ и стремянный закричали во все горло, пустили собакъ и следомъ поскакали во весь опоръ. Лошадь Муромскаго, не бывавшая никогда на охоть, испугалась и понесла. Муромскій, провозгласившій себя отличнымъ навадникомъ, далъ ей волю и внутренно доволенъ былъ случаемъ, избавляющимъ его отъ непріятнаго собестдника. Но лошадь, доскакавъ до оврага, прежде ею незамъченнаго, вдругъ кинулась въ сторону, и Муромскій не усиділь. Упавъ довольно тяжело на мерзлую землю, лежалъ онъ, проклиная свою куцую кобылу, которая какъ будто опомнясь, тотчасъ остановилась, какъ только почувствовала себя безъ съдока. Иванъ Петровичъ подскакалъ къ нему, освъдомлаясь, не ушибся ли онъ. Между тъмъ, стремянный привель виновную лощадь, держа ее подъ устпы. Онъ T. IY.

помогъ Муромскому взобраться на съдло, а Берестовъ пригласилъ его къ себъ. Муромский не могъ отказаться, ибо чувствовалъ себя обязаннымъ, и такимъ образомъ Берестовъ возвратился домой со славою, затравивъ зайца и ведя своего противника раненымъ и почти военноплъннымъ.

Состан, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромскій просиль у Берестова дрожекь, ибо признался, что отъ ушибу не быль онъ въ состояни дотхать до дома верхомъ. Берестовъ проводиль его до самаго крыльца, а Муромскій утхаль не прежде, какъ взявъ съ него честное слово на другой же день (и съ Алекстемъ Ивановичемъ) пріткать отобъдать по прівтельски въ Прилучино. Такимъ образомъ, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была, прекратиться отъ пугливости кущой кобылки.

Лиза выбъжала навстръчу Григорью Ивановичу, «Что это значить, папа?» сказала она съ удивленіемъ: «отчего вы, хромаете? Гдь ваша лощадь? Чьи это дрожки?» — «Вотъ ужъ не угадаещь, my dear», отвъчаль ей Григорій Ивановичъ и разсказалъ все, что слудилось. Лиза не върила своимъ ушамъ. Григорій Ивановинъ, не давъ ей опомниться, объявиль, что завтра будуть у него объдать. оба Берестовы. «Что вы говорите!» сказала она, побледнъвъ. «Берестовы, отецъ и сынъ! Завтра у насъ объдать! Нать, папа, какъ вамъ угодно: я ни за что не покажусь.» — «Что ты, съ ума сощаа?» возразилъ отецъ: «давно ли ты стала застънчива, или ты къ нимъ питаещь наследственную ненависть, какъ романическая героиня? Подно, не дурачься...» — «Натъ, папа, ни за что на свътъ, ни за какія сокровища не явлюсь я передъ Берестовыми.» Григорій Ивановичъ пожадъ плечами и болже съ нею не сперилъ, ибо зналъ, что противоряченъ съ нее ничего не возъмень, и пошелъ отдыхать отъ своей достопримъчательной прогулки.

Анвавета Григорьевна ушла въ свою комнату и призвала Настю. Объ долго разсуждали о завтрашнемъ посъщении. Что подумаетъ Алексъй, если узнаетъ въ благовоспитанной барышнъ свою Акулину? Какое мнъніе будетъ онъ имъть о ея поведеніи и правилахъ, о ея благоразуміи? Съ другой стороны, Лизъ очень хотълосьвидъть, какое впечатльніе произвело бы на него свиданіе столь неожиданное.... Вдругъ мелькнула ей мысль. Она тотчасъ передала ее Настъ; объ обрадовались ей какъ находкъ и положими исполнить ее непремънно.

На другой день, за завтраномъ, Григорій Ивановичъ сиросвать у дочки, все ли намърена оне спрятаться отъ Берестовыхъ. «Папа», отвъчала Лиза: «я приму ихъ, если это вамъ угодно, только съ уговоромъ: какъ бы я передъ ними ни явилась, что бъ я ни сдълала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивленыя или неудовольствия.» — «Опять какія нибудь преказы!» сказалъ, смъясь, Григорій Ивановичъ. Ну, хорошо; хорошо; согласенъ, дълай что хочешь, черноглазая моя шалунья.» Съ этимъ словомъ онъ поцъловалъ ее въ лобъ, и Лиза побъжала приготовляться.

Въ два часа ровно коляска домашней работы; запряженная шестью лошадьми; въвхала на дворъ и пеначиласы: около густо-зеленаго дерновато круга. Старый оберестовъ взошелъ на крыльце съ помощью двухъ ливрейныхъ лакеевъ Муромскаго. Велъдъ за нимъ сынъ его прівхаль верхомъ и вмъсте съ нимъ вошель въ столовую, гдъ столъ былъ уже напрытъ. Муромскій принялъ своихъ сосъдовъ какъ нельзя ласковъе, предложилъ имъ осмотръть передъ объдомъ садъ и звъриненъ и повелъ по дорожкамъ, тщательно выметеннымъ и усыпаннымъ пескомъ. Старый Берестовъ внутренно жалълъ о потерянномъ трудъ и времени на столь безполезныя прихоти, но молчалъ изъ въжливости. Сынъ его не раздълялъ ни неудовольствія разсчетливаго помъщика, ни восхищенія самолюбиваго англомана; онъ съ нетерпъніемъ ожидалъ появленія хозяйской дочери, о которой много наслыпался, и хотя сердце его, какъ намъ извъстно, было уже занято, но молодая красавица всегда имъла право на его воображеніе.

Возвратясь въ гостиную, они устансь втроемъ: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы. а Алексый размышляль о томь, какую роль играть ему въ присутствіи Лизы. Онъ решиль, что холодная разсъянность во всякомъ случат всего приличнъе, и въ слъдствіе сего приготовился. Дверь отворилась; онъ повернулъ голову съ такимъ равнодущіемъ, съ такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренњой кокетки непремѣнно должно было содрогнуться. Къ несчаетію, витесто Лизы, вошла старая миссъ Жаксонъ, набъленная, затянутая, съ потупленными глазами и съ маленькимъ книксомъ, и прекрасное военное движеніе Алексъя пропало втунъ. Не успълъ онъ снова собраться еъ силами, какъ дверь опять отворилась, и на сей разъ вошла Лиза. Всъ встали; отецъ началъ было представленіе гостей, но вдругъ остановился и поспішно закусиль себъ губы.... Лиза, его смуглая Лиза, набълена была по уши, насурмлена пуще самой миссъ Жаксонъ; фальшивые локоны, гораздо свътлъе собственныхъ ся волосъ, вабиты были какъ парикъ Лудовика XIV; рукава à l'imbécille торчали какъ фижмы у madame de Pompadour;

талія была перетанута какъ буква иксъ, и всѣ брилліанты ея матери, еще не заложенные въ Ломбардь, сіяли на ея пальцахъ, щев и ушахъ. Алексъй не могъ узнать свою Акулину въ этой смъшной и блестящей барышнь. Отецъ его подошелъ къ ел ручкъ, и онъ съ досадою ему последоваль; когда прикоснулся онъ къ ея беленькимъ пальчикамъ, ему показалось, что они дрожали. Между тъмъ, онъ усиълъ замътить ножку, съ намъреніемъ выставленную и обутую со всевозможнымъ кокетствомъ. Это помирило его нъсколько съ остальнымъ ея нарядомъ. Что касается до бълилъ и сурьмы, то въ простотъ своего сердца, признаться, онъ ихъ съ перваго взгляда не замѣтилъ, да и послѣ не подозрѣвалъ. Григорій Ивановичъ вспомнилъ свое объщание и старался не показать и вида удивленія; но шалость его дочери казалась ему такъ забавна, что онъ едва могъ удержаться. Не до смъху было чопорной Англичанкъ. Она догадывалась, что сурьма и бълилы были похищены изъ ея комода, и багровый румянецъ досады пробивался сквозь искусственную бълизну ея лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другаго времени всякія объясненія, притворялась, будто ихъ не замьчаетъ.

Съли за столъ. Алексъй продолжалъ играть роль разсъяннаго и задумчиваго. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспъвъ, и только по-Французски. Отецъ поминутно засматривался на нее, не понимая ея цъли, но находя все это весьма забавнымъ. Англичанка бъсилась и молчала. Одинъ Иванъ Петровичъ былъ какъ дома: ълъ за двоихъ, пилъ въ свою мъру, смъялся своему смъху и часъ отъ часу дружелюбнъе разговаривалъ и хохоталъ.

Наконецъ встали изъ-за стола; гости уъхали, и Григо-

рій Ивановичь даль волю ситку и вопросамь. «Что тебь вадумалось дурачить ихъ?» спросилъ онъ Лизу. «А знаемь ли что? Бълилы, право, тебъ пристали; не вхожу въ тайны дамскаго туалета, но на твоемъ месть я бы сталь былиться, — разумыется, не слишкомы, а слегка.» Анза была въ восхищени отъ успъха своей выдумки. Она обняла отца, объщалась ему подумать о его совътъ и побъжала умилостивлять раздраженную миссъ Жаксонъ, которая насилу согласилась отпереть дверь и выслушать ея оправданія. Лизь было совъстно показаться передъ незнакомцами такой чернавкою; она не смыа просить.... она была увърена, что добрая, милая миссъ Жаксонъ проститъ ей... и проч., и проч. Миссъ Жаксонъ, удостовърясь, что Лиза не думала поднять ее на смѣхъ, успокоилась, поцѣловала Лизу и, въ залогъ примиренія, подарила ей баночку Англійскихъ бълилъ, которую Лиза и приняла съ изъявленіемъ искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утромъ Лиза не замедлила явиться въ рощѣ свиданій. «Ты былъ, баринъ, вечоръ у нашихъ господъ?» сказала она тотчасъ Алексѣю: «какова показалась тебѣ барышня?» Алексѣй отвѣчалъ, что онъ ея не замѣтилъ. «Жаль», возразила Лиза. — «А почему же?» спросилъ Алексѣй. — «А потому, что я хотѣла бы спросить у тебя, правда ли, говорятъ...» — «Что же говорятъ?» — Правда ли, говорятъ...» — «Что же говорятъ?» — «Какой вздоръ! Она передъ тобой уродъ уродомъ.» — «Ахъ, баринъ, грѣхъ тебѣ это говорить; барышня наша такая бѣленькая, такая щеголиха! Куда мнѣ съ нею равняться!» Алексѣй божился ей, что она лучше всевозможныхъ бѣленькихъ барышень, и, чтобъ успоноить ее совсѣмъ, на-

чалъ описывать ея госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала отъ души. «Однако жъ», сказала она со вздохомъ: «хоть барышня можетъ и смъшна, все же я передъ нею дура безграмотная.» - «И!» сказалъ Алексъй: «есть о чемъ сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчасъ выучу тебя грамоть.» — «А взаправду», сказала Лиза: «не попытаться ли и въ самомъ дълъ?» — «Изволь, милая; начнемъ хоть сейчасъ.» Они сѣли. Алексъй вынулъ изъ кармана карандашъ и записную книжку, и Акулина выучилась азбукъ удивительно скоро. Алексъй не могъ надивиться ея понятливости. На следующее утро, она захотъла попробовать и писать; сначала карандашъ не слушался ея, но черезъ нъсколько минутъ она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что ва чудо!» говорилъ Алексъй. «Да у насъ ученіе идетъ скорве, чемъ по Ланкастерской системь.» Въ самомъ дель, на третьемъ урокъ Акулина разбирала уже по складамъ «Наталью Боярскую дочь», прерывая чтеніе замѣчаніями, отъ которыхъ Алексъй истинно былъ въ изумленіи, и круглый листъ измарала афорисмами, выбранными изъ той же повъсти.

Прошла недъля, и между ими завелась переписка. Почтовая контора учреждена была въ дуплъ стараго дуба. Настя втайнъ исправляла должность почтилюна. Туда приносилъ Алексъй крупнымъ почеркомъ написанныя писъма и тамъ же находилъ, на синей простой бумагъ, каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала къ лучшему складу ръчей, и умъ ея примътно развивался и образовывался.

Между тъмъ, недавнее знакомство между Иваномъ Петровичемъ Берестовымъ и Григорьемъ Ивановичемъ Муромскимъ болъе укръплялось и вскоръ превратилось

въ дружбу, - вотъ по какимъ обстоятельствамъ. Муромскій нередко думаль о томъ, что, по смерти Ивана Петровича, все его имъніе перейдеть въ руки Алексью Ивановичу, что, въ такомъ случав, Алексъй Ивановичъ будетъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ помъщиковъ той губернии, и что нътъ ему никакой причины не жениться на Лизъ. Старый же Берестовъ, съ своей стороны, хотя и признавалъ въ своемъ сосъдъ нъкоторое сумасбродство (или, по его выраженію, Англійскую дурь), однако жъ не отрицаль въ немъ и многихъ отличныхъ достоинствъ, напримфръ, ръдкой оборотливости; Григорій Ивановичъ быль близкій родственникъ графу Пронскому, человѣку знатному и сильному; графъ могъ быть очень полезенъ Алексъю, а Муромскій (такъ думалъ Иванъ Петровичъ), в роятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгоднымъ образомъ. Старики до тъхъ поръ обдумывали каждый просебя, что наконецъ другъ съ другомъ и переговорили, обнялись, объщались дъло порядкомъ обработать и принялись о немъ хлопотать каждый съ своей стороны. Муромскому предстояло затрудненіе: уговорить свою Бетси познакомиться короче съ Алексвемъ, котораго не видала она съ самаго достопамятнаго объда. Казалось, они другъ другу не очень нравились; по крайней мъръ Алексъй уже не возвращался въ Прилучино, а Лиза уходила въ свою комнату всякій разъ, какъ Иванъ Петровичъ удостоиваль ихъ своимъ посъщениемъ. «Но — думалъ Григорій Ивановичъ — если Алексій будеть у меня всякій день, то Бетси должна же будеть въ него влюбиться. Это въ порядкъ вещей. Время все сладитъ.»

Иванъ Петровичъ менѣе безпокоился объ успѣхѣ своихъ намѣреній. Въ тотъ же вечеръ призвалъ онъ сына въ свой кабинетъ, закурилъ трубку и, немного помолчавъ, сказалъ: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарскій мундиръ уже тебя не прельщаетъ?» — «Нѣтъ, батюшка», отвъчалъ почтительно Алексъй: «я вижу, вамъ не угодно; чтобъ я шелъ въ гусары; мой долгъ вамъ повиноваться.» — «Хорошо», отвъчалъ Иванъ Петровичъ: «вижу, что ты послушный сынъ; это мнѣ утѣшительно; не хочу жъ и я тебя неволить: не понуждаю тебя вступить.... тотчасъ... въ статскую службу; а покамъстъ намъренъ я тебя женить.»

 На комъ это батюшка? спросилъ изумленный Алеисъй.

«На Лизаветъ Григорьевнъ Муромской», отвъчалъ Иванъ Петровичъ: «невъста коть куда, не правда ли?»

- Батюшка, я о женитьбъ еще не думаю.
- «Ты не думаешь, такъ я за тебя думалъ и передумалъ.»
- Воля ваша, Лиза Муромская мнт вовсс не нравится.
- «Послъ понравится. Стерпится слюбится.»
- Я не чувствую себя способнымъ сдълать ея счастіе. «Не твое горе, ея счастіе. Что, такъ-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!»
- Какъ вамъ угодно, я не хочу жениться и не женюсь. «Ты женишься, или я тебя прокляну, а имъніе какъ Богъ свять! продамъ и промотаю, и тебъ полушки не оставлю. Даю тебъ три дня на размышленіе, а покамъстъ не смъй на глаза мнъ казаться.»

Алексви зналъ, что если отецъ заберетъ себѣ что въ голову, то ужъ того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздемъ не вышибешь; но Алексви былъ въ батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Онъ ушелъ въ свою комнату и сталъ размышлять о предълахъ власти родительской, о Лизаветѣ Григорьевнѣ, о торже-

ственномъ объщании отца сдълать его нищимъ и наконецъ объ Акулинъ. Въ первый разъ видълъ онъ всно, что онъ въ нее страстно влюбленъ; романическая мысль жениться на крестьянкъ и жить своими трудами пришла ему въ голову, и чъмъ болъе думалъ онъ о семъ ръшительномъ поступкъ, тъмъ болъе находилъ въ немъ благоразумія. Съ нъкотораго времени свиданія въ рощъ были прекращены, по причинъ дождливой погоды. Онъ написалъ Акулинъ письмо самымъ четкимъ почеркомъ и самымъ бъщенымъ слогомъ, объявлялъ ей о грозящей имъ ногибели и тутъ же предлагалъ ей свою руку. Тотчасъ отнесъ онъ письмо на почту, въ дупло, и легъ спать весьма довольный собою.

На другой день Алексъй, твердый въ своемъ намъреніи, рано утромъ поъхалъ къ Муромскому, дабы откровенно съ нимъ объясниться. Онъ надъялся нодстрекнуть его великодушіе и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорій Ивановичъ?» спросилъ онъ, останавливая свою лошадь передъ ирыльцомъ Прилучинскаго замка. — «Никакъ нѣтъ», отвѣчалъ слуга: «Григорій Ивановичъ съ утра изволилъ выѣхать.» — «Какъ досадно!» подумалъ Алексъй. «Дома ли, по крайней мъръ, Лизавета Григорьевна?» — «Дома-съ.» И Алексъй спрыгнулъ съ лошади, отдалъ поводья въ руки лакею и пошелъ безъ доклада.

«Все будетъ ръшено — думалъ онъ, подходя къ гостиной — объяснюсь съ нею самою.» Онъ вошелъ.... и остолбенълъ! Лиза.... нътъ, Акулина, милая, смуглая Акулина, не въ сарафанъ, а въ бъломъ, утреннемъ илатьицъ, сидъла передъ окномъ и читала его письмо; она такъ была имъ занята, что не слыхала, какъ онъ вошелъ. Алексъй не могъ удержаться отъ радостнаго восклицания.

Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и котъла убъжать. Онъ бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!...» Лиза старалась отъ него освободиться.... «Mais laissez-moi donc, Monsier: mais étes-vous fou?» повторяла она, отворачиваясь «Акулина! другъ мой Акулина!» повторялъ онъ, цълуя ея руки. Миссъ Жаксонъ, свидътельница этой сцены, не знала, что подумать. Въ эту минуту дверь отворилась, и Григорій Ивановичъ вошелъ.

«Ага!» сказалъ Муромскій: «да у васъ, кажется, діло совсімъ уже слажено....»

Читатели избавятъ меня отъ излишней обязанности описывать развязку.

### IV.

## POCAABAEBЪ.

(отрывокъ изъ неизданныхъ записокъ дамы).

(1831.)

Читая Рославлева, съ изумленіемъ увидѣла я, что завязка его основана на истинномъ происшествіи, слишкомъ для меня извѣстномъ. Нѣкогда я была другомъ несчастной женщины, выбранной г. Загоскинымъ въ героини его повѣсти. Онъ вновь обратилъ вниманіе публики на происшествіе забытое, разбудилъ чувства негодованія, усыпленныя временемъ, и возмутилъ спокойствіе могилы. Я буду защитницею тѣни,—и читатель извинитъ слабость пера моего, уваживъ сердечныя мои побужденія. Буду принуждена много говорить о самой себѣ, потому что судьба моя долго была связана съ участью бѣдной моей подруги.

Меня вывезли въ свътъ зимою 1811 года. Не стану описывать первыхъ моихъ впечатлъній. Легко можно себъ вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатильтняя дъвушка, промънявъ антресоли и учителей на

безпрерывные балы. Я предавалась вихрю веселій со всею живостью моихъ дѣтъ и еще не размышляла. Жаль: тогдашнее время стоило наблюденія.

Между дъвицами, выъхавшими вмъстъ со мною, отличалась княжна \*\* (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиною; оставляю ей это имя). Мы скоро подружились — вотъ по какому случаю.

Братъ мой, двадцати-двухъ-льтній малой, принадлежаль къ сословію тогдащнихъ франтовъ; онъ считался въ Иностранной Коллегіи и жилъ въ Москвъ, танцуя и повъсничая. Онъ влюбился въ Полину и упросилъ меня сблизить наши домы. Братъ былъ идоломъ всего нашего семейства, а изъ меня дълалъ, что хотълъ.

Сблизясь съ Полиною, изъ угожденія къ нему, вскорть я искренно къ ней привязалась. Въ ней было много страннаго и еще болтье привлекательнаго. Я еще не понимала ея, а уже любила. Нечувствительно я стала смотръть ея глазами и думать ея мыслями.

Отецъ Полины былъ заслуженный человъкъ, т. е. ъздилъ цугомъ и носилъ ключъ и звъзду, впрочемъ, былъ вътренъ и простъ. Мать ея, напротивъ, была женщина степенная и отличалась важностью и здравымъ смысломъ.

Полина являлась вездъ; она окружена была поклонниками. Съ нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей видъ гордости и холодности. Это чрезвычайно шло къ ея греческому лицу и къ чернымъ бровямъ. Я торжествовала, когда мои сатирическія замъчанія наводили улыбку на это правильное и скучающее лице.

Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора. Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ у нея. Библіотека большею частію состояла изъ сочиненій писателей XVIII въка. Французская словесность отъ Монтескьё до романовъ Кребильона была ей знакома. Руссо знала она наизустъ. Въ библіотекъ не было ни одной Русской книги, кромъ сочиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ разбирала Русскую печать, и, въроятно, ничеко по-Русски не читала, не исключая и стишковъ, поднесенныхъ ей Московскими стихотворцами.

Здъсь позволю себъ маленькое отступление. Вотъ уже, слава Богу, летъ тридцать, какъ бранятъ насъ бедныхъ за то, что мы по-Русски не читаемъ и не умъемъ (будто бы) изъясняться на отечественномъ языкъ. (NB. Автору «Юрія Милославскаго» грѣхъ повторять пошлыя обвиненія: мы вст прочли его, и, кажется, одной изъ насъ обязанъ онъ и переводомъ своего романа на Французскій языкъ.) Дъю въ томъ, что мы и рады бы читать по-Русски, но словесность наша, кажется, не старъе Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ нъсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же отъ всъхъ читателей требовать исключительной охоты къ стиханъ. Въ прозъ имъемъ мы только Исторію Карамзина; первые два или три романа появились два или три года тому назадъ; между тъмъ, какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой замічательніе, сатаують одна за другою. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предвы выправния в принами и принами в п нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все, извъстія и понятія черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ обравомъ и мыслимъ мы на языкъ иностранномъ (по крайней мъръ всъ тъ, которые мыслятъ и слъдуютъ за мыслями человъческого рода). Въ этомъ признавались мнъ самые извъстные наши литераторы. Въчныя жалобы нашихъ

писателей на пренебрежение, въ коемъ оставляемъ мы Русскія книги, похожи на жалобы Русскихъ торговокъ, негодующихъ на то, что мы діляцки наши покупаемъ у Сихлеръ, и не довольствуемся произведеніями Костромскихъ модистокъ.... Обращаюсь къ моему предмету.

Воспоминанія світской жизни обыкновенно слабы и ничтожны, даже въ эпоху историческую. Однако жъ, появленіе въ Москвъ одной путешественницы оставило во миъ глубокое впечатлъніе. Эта путешественница M-me de Staël. Она прітхала льтомъ, когда большая часть Московскихъ жителей разъежалась по деревнямъ. Русское гостепримство засуетилось; не знали, какъ угостить славную иностранку. Разумъется, давали ей объды. Мужчины и дамы съвзжались поглазеть на нее и были по большей части недовольны ею. Они видъли въ ней пятилесяти-лътнюю толстую бабу, одътую не по лътамъ. Тонъ ел не понравился, рѣчи показались слишкомъ длинны, и рукава слишкомъ коротки. Отецъ Полины, знавший M-me de Staël еще въ Парижъ, далъ ей объдъ, на который скликалъ всвуъ нашихъ Московскихъ умниковъ. Тутъ увидъла я сочинительницу Корины. Она сидела на первомъ мъстъ, обдокотясь на столъ, свертывая и развертывая прекрасными дальцами трубочку изъ бумаги. Она казалась не въ духъ. нъеколько разъ принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ади и пили въ свою мару и, казалось, были гораздо болье довольны ухою князя, нежели бестдою M-me de Staël. Дамы чинились. Тъ и другія только изръдка прерывали молчаніе, убъжденные въ ничтожествъ своихъ мыслей и оробъвшіе при Европейской знаменитости. Во все время объда Полина сидъла какъ на иголкахъ. Вниманіе гостей раздълено было между осетромъ и M-me de Staël. Ждали отъ нея поминутно bon-mot; наконець вырвалось у ней двусмысліе и даже довольно смітлое. Всі подхватили его, захохотали, поднялся шепоть удивленія; князь быль внів себя отъ радости. Я взглянула на Полину: лице ея пылало, и слезы показались на ея глазахъ. Гости встали изъ-за стола, совершенно примиренные съ М-me de Staël. Она сказала каламбуръ, который они поскакали развозить по городу.

«Что съ тобою сделалось, та chère?» спросила я Полину: «Неужели шутка немножко вольная могла до такой степени тебя смутить?» — «Ахъ милая, отвъчала Полина: я въ отчаяни! Какъ ничтожно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женшинь! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замъчаніе, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. А здъсъ.... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замъчательнаго слова въ теченіе трехъ часовъ! Тупыя лица, тупая важность.... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидъла, чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны просвъщения, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились.... Я сгоръла со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжила Полина, пускай она вывезетъ объ этой свътской мелочи \*) мнъніе, котораго они достойны. По крайней мъръ, она видъла нашъ добрый, простой народъ, и понимаетъ его: Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который, изъ угожденія къ иностранкь, вздумаль было сміяться надъ Русer 🕼 . Ho ofræblatist fam.

<sup>\*)</sup> Въ посм. изд. «черни».

скими бородами? «Народъ, который, тому стольть, отстояль свою бороду, отстоить въ наше время и свою голову.» Какъ она мила! Какъ я люблю ее! Какъ ненавижу ея гонителя!

Не я одна замѣтила смущеніе Полины. Другіе проницательные глаза остановились, на ней въ ту же самую минуту: черные глаза самой М-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но только послѣ обѣда она подошла къ моей подругѣ и съ нею разговорилась. Чрезъ нѣсколько дней М-me de Staël написала ей слѣдующую записку.

Ma chère enfant, je suis tout malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tachez de l'obtenir de M-me votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie. de S.

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мнѣ своихъ сношеній съ М-me de Staël, не смотря на все мое любопытство. Она была безъ памяти отъ славной женщины, столь же добродушной, какъ и геніяльной.

До чего доводить охота къ злословію! Недавно разсказывала я все это въ одномъ очень порядочномъ обществъ. «Можетъ быть», замътили мнъ, М-те de Staël была ничто иное, какъ шпіонъ Наполеоновъ, а княжна \*\* доставляла ей нужныя свъдънія.» — «Помилуйте», сказала я: М-те de Staël, десять лътъ гонимая Наполеономъ, благородная, добрая М-те de Staël, насилу убъжавшая подъ покровительство Русскаго Императора, М-те de Staël, другъ Шатобріана и Байрона, М-те de Staël будетъ шпіономъ у Наполеона!...» — «Оченъ, очень можетъ статься», возразила мнъ востроносая графиня Б.: «Наполеонъ былъ такая бестія, а М-те de Staël претонкая штука.»

Всь говорили о близкой войнь, и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание Французскому топу временъ Лудовика XV было въ модъ.

Вдругъ извъстіе о нашествіи и воззваніе Государя поразили насъ. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народъ ожесточился. Свътскіе балагуры присмиръли; дамы струхнули.

Гонители Французскаго языка и Кузнецкаго моста взяли въ обществахъ ръшительный верхъ, и гостиныя наполнились патріотами: кто высыпалъ изъ табакерки Французскій табакъ и сталъ нюхать Русскій; кто сжегъ десятокъ Французскихъ брошюрокъ; кто отказался отъ лафита, а принялся за кислыя щи. Всъ заклялись говорить по-Французски; всъ закричали о Пожарскомъ и Мининъ и стали проповъдывать народную войну, собираясь на долгихъ отправиться въ Саратовскія деревни.

Полина не могла скрыть своего презранія, какъ прежде не скрывала своего негодованія. Такая проворная перемъна и трусость выводили ее изъ терпънія. На бульваръ, на Пресненскихъ прудахъ, она нарочно говорила по-Французски; за столомъ, въ присутствіи слугъ, нарочно оспаривала патріотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновыхъ войскъ, о его военномъ геніи. Присутствующіе бліднікли, опасаясь доноса, и спъшили укорить ее въ приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай Богъ», говорила она, «чтобы всъ Русскіе любили свое отечество, какъ я его люблю.» Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда ввялась у нея такая смелость. «Помилуй», сказала я однажды: «охота тебь вмышиваться не въ наше дело. Пусть мужчины себъ дерутся и кричатъ о политикъ; женщины

на войну не ходять, и имъ дъла нетъ до Бонапарта.» Глаза ед засверкали. — «Стыдись, сказала она: развъ женщины не имьють отечества? развы ныть у нихь отповъ, братьевъ, мужей? развъ кровь Русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобъ насъ на балъ вертьли въ экосезахъ, а дома заставляли вышивать по канвъ собачекъ? Нътъ! Я знаю. какое вліяніе жепшина можетъ имьть на мижніе общественное. Я не признаю уничижения, къ которому присуждають насъ. Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непріятельскою силой.... И дядюшка сиветь еще насибхаться надъ ея робостью при приближеніи Французской арміи: «будьте покойны, сударыня: Наполеонъ воюетъ противъ Россіи, а не противу васъ....» Да! Если бъ дядюшка попался въ руки Французамъ, то его бы пустили тулять по Пале-Роялю; но M-me de Staël въ такомъ случат умерла бы въ государственной темниць. А ІНарлотта Корде? а наша Мареа Посадница? а княгиня  $A^{**}$ ? чтых я ниже ихъ? Ужъ върно не смізлостью души и різшительностью, » — Я слушала Полину съ изумленіемъ. Никогда не подозръвала я въ ней такого жара, такого честолюбія. Увы! къ чему привели ее необыкновенныя качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказаль мой любимый писатель: Il n'est de bonheur que dans les voies communes \*).

Прітадъ Государя усугубиль общее волненіе. Восторгъ патріотисма овладълъ наконецъ и высшимъ обществомъ. Гостиныя превратились въ палаты преній. Вездѣ толковали о патріотическихъ пожертвованіяхъ. Повторяли безсмертную рѣчь молодаго графа Мамонова, пожертвовав-

Прим. Пушк.

<sup>\*)</sup> Кажется, слова Шатобріана.

шаго всемъ своимъ именіемъ. Некоторыя маменьки после того замътили, что графъ ужъ не такой завидный женихъ; но мы всъ были отъ него въ восхищении. Полина бредила имъ. «Вы чъмъ пожертвуете?» спросида она разъ у моего брата. — «Я не владъю еще моимъ имъніемъ, отвітчаль мой повітся. У меня всего на все 30,000 долгу: приношу ихъ въ жертву на алтарь отечества.» Полина разсердилась. «Для нъкоторыхъ людей», сказала она: «и честь и отечество — все бездълица. Братья ихъ умираютъ на полъ сраженія, а они дурачатся въ гостиныхъ. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтобъ позволить такимъ фиглярамъ притворяться передъ нею въ любви.» Братъ мой вспыхнулъ. — «Вы слишкомъ взыскательны, княжна, возразилъ онъ. Вы требуете, чтобы вст видъли въ васъ M-me de Staël и говорили бы вамъ тирады изъ Коринны. Знайте, что кто шутитъ съ женщиною, тотъ можетъ не шутить передъ лицемъ отечества и его непріятелемъ.» — Съ этимъ словомъ онъ отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полинъ понравилась дерзость моего брата; она простила ему неумъстную шутку за благородный порывъ негодованія и, узнавъ чрезъ недѣлю, что онъ вступилъ въ Мамоновскій полкъ, сама просила, чтобъ я ихъ помирила. Братъ былъ въ восторгъ. Онъ тутъ же предложилъ ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свою свадьбу до конца войны. На другой день братъ мой отправился въ армію.

Наполеонъ шелъ на Москву; наши отступали; Москва тревожилась; жители ея выбирались одинъ за другимъ. Князь и княгиня уговорили матушку вмъстъ ъхать въ ихъ \*\*\*скую деревню.

Мы прібхали въ <sup>\*\*</sup> огромное село, въ 20-ти верстахъ отъ губернскаго города. Около насъ было множество сосъдей, большею частію пріважих в изъ Москвы. Всякій день всв бывали визств; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма изъ армін приходили почти каждый день; старушки искали на картъ мъстечка бивакъ и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кромъ газетъ, Ростопчинскихъ афишекъ, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коихъ понятія были ограничены, слыша сужденія, почти нельпыя и новости неосновательныя, она впала въ глубокое уныніе. Она не постигала мысли тогдашняго времени, столь великой въ своемъ ужаст, мысли, которой смълое исполнение спасло Россію и освободило Европу. Цълые часы проводила она, облокотясь на карту Россіи, разсчитывая версты, следуя за быстрыми движеніями войскъ. Странныя мысли приходили ей въ голову. Однажды она мить объявила о своемъ намтрении уйти изъ деревни и явиться въ лагерь.... Мнв не трудно было убъдить ее въ безумствъ такого предпріятія....

Отецъ ея, какъ уже извъстно, былъ человъкъ довольно легкомысленный; онъ только думалъ, чтобъ жить въ деревнъ, какъ можно болъе по-Московскому, давалъ объды, завелъ Théatre de société, гдъ разыгрывались Французскія ргочетьев и всячески старался разнообразить наши удовольствія. Въ городъ прибыло нъсколько плънныхъ Французовъ. Князь обрадовался новымъ лицамъ — и выпросилъ у губернатора позволеніе помъстить ихъ у себя. Ихъ было четверо, трое довольно незначащіе люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны — правда, выкупающіе свою хвастливость своими почтен-

ными ранами. Четвертый быль человъкъ чрезвычайно примъчательный.

Ену было тогда 26 льть; онъ принадлежаль хорошему дому. Лице его было пріятно, тонъ очень хорошій: мы тотчасъ отличили его. Ласки принималь онъ съ благорелной скромностью. Онъ говориль мало; но речи его были основательны. Полина онъ понравился тамъ, что первый могъ ясно ей истолювать военныя дъйствія и движенія вейскъ. Онъ успокоиль ее, удостовъривъ, что отступленіе Русскихъ войскъ было не безсмысленный побътъ и столько же безпокоило Наполеона, какъ и ожесточало Русснихъ. — «Но вы, спросила его Полина, развъ вы не убъждены въ непобъдимости вашего Императора.» ---Синекуръ (назову жъ и его именемъ, даннымъ ему Г-мъ Загоскинымъ), Синскуръ, несколько помолчавъ, отвечалъ, что въ его положени откровенность, была бы затруднительна: Полина настоятельно требовала отвъта. Синекуръ признался, что стремленіе Французских в войскъ въ сердце Россін могло сделаться, для нижь опасно, что походъ 1812 года, кажется, конченъ, но не представляетъ ничего рѣшительнаго. «Конченъ! возразила Полина, а Наполеенъ все, еще идетъ впередъ, а мы все отступаемъ.» — Тънъ хуже для насъ, отвъчаль Синевуръ, и заговориль о другомъ предметь:

Полина, которой надожини трусливыя предсказанія, и глуцое хвастовство сосёдей, жадно слушала сужденія, основанныя на знаніи дёла и безпристрастіи. Отъ брата получала она письма, въ которыхъ толку невозможно было добиться; онё были наполнены шутками умными и плохими, вопросами о Полинѣ, пошлыми увёреніями въ любви и проч. Полина, читая ихъ, досадовала и пожимала

плечами. «Признайся, говорила она, что твой Алексий препустой человыкь. Даже въ ныныцинихъ обстоятельно ствахъ, съ поля сраженія, находить онъ способъщисать ничего незначація письма; какова же будеть мий его бесыда въ теченіе тихой, семейственной жисни?». Она ощибалась. Пустола братниныхъ писемъ происходила на отъ его собственнаго ничтожества, но отъ предразсудка, впрочемъ самаго оскорбительнаго для насъ. Онъ полагаль, что съ женщинами должно употреблять языкъ, принорованный къ слабости ихъ понятій, и что важные предметы, до насъ не касакотся. Таковое мизне везда было бы несвъящиро, но у насъ оно и глупо. Натъ сомнана, что Рустскія жемщины лучше образованы, болье читаютъ, болье, мыслятъ, нежели мужчины, занятые Богъ знасть чъмъ.

Разнеслась въсть о Бородинскомъ сражени, Вст толковали о немъ, у всякаго было самое върное извъстіе, всякій имъль, списокъ убитымъ и раненымъ; братъ, намъ, не писалъ. Мы чрезвычайно, были встревожены. Накомецъ одинъ изъ развозителей, всякой всячины прівъдаль, насъ, извъстить о его взятіи въ плънъ, а между тъмъ по-шенту объявиль Полинъ о его смерти. Полинъ глубоко огорчилась. Она не была виоблена въ брата и часто на него досадовала, но въ эту минуту видъла она въ немъ мученика, героя и оплакивала въ тайнъ отъ меня. Нъсколько разъ в заставала ее въ слезахъ. Это меня не удивляло; я знала какое болъзненное участіе принимала она въ судьбъ страждущаго нашего отечества. Я не полозръвала еще, что было причиною ея горести.

Однажды утромъ я гуляла въ саду; подлѣ меня шелъ Смнекуръ. Мы разговаривали о Полинѣ. Я замѣтила, что онъ глубоко чувствовалъ ея необыкновенныя качества, и что ея красота сдѣлала на него сильное впечатлѣніе. Я,

смѣясь, дала ему замѣтить, что положеніе его самое романическое.... Раненый рыцарь влюбляется въ благородную владательницу замка, трогаеть ел сердце и наконецъ получаеть ел руку. — «Нътъ, сказаль инъ Синекуръ, кияжна видитъ во мнъ врага Россіи и никогда не согласится оставить свое отечество.» Въ эту минуту Полина показалась въ концѣ аллеи, мы пошли къ ней навстрѣчу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ея мена поразила. — «Москва взята!» сказала она мить, не отвъчал на поклонъ Синекура. Сердце мое сжалось, слезы потекли ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупя глаза — «Благородные, просвъщенные Французы, продолжала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодования, ознаменовали свое торжество достойнымъ образомъ. Они зажгли Москву — Москва горитъ уже два дня.» — «Что вы говорите, закричалъ Синекуръ, не можетъ быть.» — «Дождитесь ночи, отвъчала она сухо, можетъ быть увидите зарево. »--« Боже мой! онъ погибъ, сказалъ Синекуръ; какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ Москвы есть гибель всему Французскому войску, что Наполеону нигд в нечемъ будетъ держаться, что онъ принужденъ будетъ скорве отступить сквозь разоренную, опустъвшую дорогу, съ войскомъ разстроеннымъ и недовольнымъ. И вы могли думать, что Французы сами избрали себъ адъ: Русскіе, Русскіе зажгли Москву! — Теперь все рѣшено: ваше отечество вышло изъ опасности; но что будетъ съ нами, что будетъ съ нашимъ Императоромъ?» Онъ оставилъ насъ. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, сказала она, Синекуръ правъ, и пожаръ Москвы — нашихъ дело? Если такъ.... О, мнѣ можно гордиться именемъ Россіянки! Вселенная изумится великой жертвъ! Теперь и паденіе наше мнъ не странно, - честь наша спасена; никогда Европа не

осмілится уже бороться съ народомъ, который рубить самъ себі руки и жжетъ свою столицу. Глаза естакъ и блистали, голосъ такъ и звеніль. Я обняла естакъ и шали слезы благороднаго восторга и жаркія моленія за отечество. «Ты знаешь? сказала мий Полина съ видомъ вдохновеннымъ; твой братъ... онъ счастливъ, онъ въ пліну — радуйся: онъ убитъ за спасеніе Россіи». Я вскрикнула и упала безъ чувствъ въ ея объятія.

15

: 10

1.11

# V. Дубровскій.

(1832.)

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одномъ изъ помѣстій своихъ, жилъ старинный Русскій баринъ, Кирила Петровичъ Троекуровъ. Его богатство, знатный родъ и связи давали ему большой вѣсъ въ той губерніи, гдѣ находилось его имѣніе. Избалованный всѣмъ, что только окружало его, онъ привыкъ давать полную волю каждому порыву пылкаго своего нрава и всѣмъ затѣямъ довольно ограниченнаго ума. Сосѣды рады были угождать малѣйшимъ его прихотямъ; губернскіе чиновники трепетали при его имени. Кирила Петровичъ принималъ всѣ знаки подобострастія, какъ надлежащую дань. Домъ его всегда былъ полонъ гостями, готовыми тѣшить его барскую праздность, раздѣляя шумныя, а иногда и буйныя его увеселенія. Никто не дерзалъ отказываться отъ его приглашеній или въ извѣстные дни не являться съ должнымъ

почтеніемъ въ село Нокровское. Кирила Петровичь быль великій хлібосоль и, не смотря на необыкновенную силу этическихъ способностей, раза два въ неділю страдаль отъ обжорства, и каждый вечеръ быль на-веселів.

Всегдащнія занятія Покровскаго помещика состояли въ разъездахъ около пространныхъ его владеній, въ продолжительныхъ пирахъ и въ проказахъ, ежедневно притомъ изобрътаемыхъ, жертвою коихъ бывалъ обынновенно какой нибудь новый знакомецъ, хотя и старинные пріятели не всегда ихъ избътали, за исключеніемъ одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровскій, отставной поручикъ гвардіи, быль ему ближайшимь состдомъ и владълъ семью десятью душами. Троекуровъ, надменный въ сношеніяхъ съ людьми самаго высшаго званія, уважаль Дубровскаго, не смотря на его бъдность. Нъкогда были они товарищами по службъ, и Троекуровъ зналъ по опыту нетерпъливость и ръшительность его характера. Обстоятельства разлучили ихъ надолго: Троекуровъ пошелъ въ гору; Дубровскій, съ разстроеннымъ состояніемъ, принужденъ быль выйти въ отставку и поселиться въ остальной своей деревнъ. Кирила Петровичъ, узнавъ о томъ, предлагалъ ему свое покровительство; но Дубровскій благодариль его и остался бъдень и независимъ. Спустя нъсколько лътъ, Троекуровъ, отставной Генералъ-Аншеть, прівхаль въ свое поместье; они свидълись и обрадовались другъ другу. Съ тъхъ поръ каждый день бывали вибств, и Кирила Петровичь, отъ роду неудостопвавшій никого своимъ посыщеніемъ, затажаль запросто въ домишко стараго своего товарища. Будучи ровесниками, рожденные въ одномъ сословіи, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти въ характерѣ и наклонностяхъ; въ некоторыхъ отношенияхъ и судьба

ихъ была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовѣли, у обоихъ оставалось по ребенку. Сынъ Дубровскаго воспитывался въ Петербургѣ, дочь Кирилы Петровича росла въ глазахъ родителя, и Троекуровъ часто говаривалъ Дубровскому: «Слушай, братъ, Андрей Гаврилычъ, когда въ твоемъ Володькѣ будетъ путь, такъ отдамъ за него Машу, даромъ что онъ голъ какъ соколъ.» Андрей Гавриловичъ качалъ головою и отвѣчалъ обыкновенно: «Нѣтъ, Кирила Петровичъ, мой Володька не женихъ Маръѣ Кириловнѣ. Бѣдному дворянчику, каковъ онъ, лучше жениться на бѣдной дворяночкѣ, да бытъ главою въ домѣ, нежели сдѣлаться прикащикомъ избалованной бабёнки.»

Всѣ завидовали согласно, царствовавшему между надменнымъ Троекуровымъ и бѣднымъ его сосѣдомъ и удивлялись смѣлости послѣдняго, когда онъ за столомъ у Кирилы Петровича прямо высказывалъ свое мнѣніе, не заботясь о томъ, противорѣчило ли оно мнѣніямъ хозяина. Нѣкоторые было пытались ему подражать и выйти изъ должнаго повиновенія; но Кирила Петровичъ пугнулъ ихъ такъ, что навсегда у нихъ отбилъ охоту къ таковымъ покушеніямъ; а Дубровскій остался одинъ внѣ общаго закона. Нечаянный случай все разстроилъ и перемѣнилъ.

Разъ, въ началѣ осени, Кирила Петровичъ собирался въ отъѣзжее поле. Наканунѣ отданъ былъ приказъ псарямъ и стремяннымъ быть готовыми къ пяти часамъ утра. Палатка и кухня отправлены были впередъ на мѣсто, гдѣ Кирила Петровичъ долженъ былъ обѣдать. Хозяинъ и гости пошли на псарный дворъ, гдѣ болѣе пятисотъ гончихъ и борзыхъ жили въ довольствѣ и теплѣ, прославляя щедрость Кирилы Петровича на своемъ собачьемъ языкѣ. Тутъ же находился и лазаретъ для боль-

ныхъ собакъ, подъ присмотромъ штабъ-лекаря Тимошки, и отделеніе, где суки ощенялись и кормили своихъ щенятъ. Кирила Петровичъ гордился симъ прекраснымъ заведеніемъ и никогда не упускалъ случая похвастать онымъ предъ своими гостями, изъ коихъ каждый осматривалъ его по крайней мере уже въ двадцатый разъ. Онъ расхаживаль по псарнь, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями, останавливался предъ нѣкоторыми канурами, то разспрашивая о здоровь в больных в, то делая замечанія боле или менъе строгія и справедливыя, то подзывая къ себъ знакомыхъ собакъ и ласково съ ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирила Петровича; одинъ Дубровскій молчалъ и хмурился; онъ быль горячій охотникь, но его состояніе позволяло ему держать только двухъ гончихъ и одну борзую суку, и онъ не могъ удержаться отъ некоторой зависти при виде сего великольпнаго заведенія. «Что же ты нахмурился, братъ», спросилъ его Кирила Петровичъ: «или псарня моя тебь не нравится?» — «Ньтъ», отвъчаль Дубровскій сурово: «псарня чудная; врядъ ли людямъ вашимъ житье такое, какъ вашимъ собакамъ.» Одинъ изъ псарей обидълся. «Мы на свое житье», сказалъ онъ: «благодаря Бога и барина, не жалуемся; а что правда, то правда, иному и барину не худо бы промѣнять усадьбу свою на любую здъшнюю кануру: ему было бы и сытнъе и теплъе. » Кирила Петровичъ громко засмъялся при дерзкомъ замѣчаніи своего холопа, а гости вслѣдъ за нимъ захохотали, котя и чувствовали, что шутка псаря могла относиться и къ нимъ. Дубровскій поблѣднѣлъ и не сказалъ ни слова. Въ сіе время поднесли Кирилъ Петровичу въ лукошкъ новорожденныхъ щенятъ; онъ занялся ими,

выбраль двухъ, а прочихъ вельль утопить. Между тыть Андрей Гавриловичъ скрымся, и никто того не замытиль.

Возратись съ гостими со псарнаго двора, Кирила Петровичъ сълъ ужинать, и тогда только, не видя Дубровскаго, кватился его. Люди отвізчали, что Андрей Гавридовичъ уфхалъ домой. Троекуръ тотчасъ вельлъ его догнать и воротить непремѣнно. Отъ роду не выбажаль онъ на охоту безъ Дубровскаго, опытнаго и тонкаго ценителя псовыхъ достоинствъ и безошибочнаго решителя всехъ возможных в охотничьих в споровъ. Слуга, поскакавшій за нинъ, воротился, когда еще сидъли за столомъ, и доложилъ своему господину, что-дескать Андрей Гавриловичъ не послушался и не хотъль воротиться. Кирила Петровичь, по обыкновению своему, разгоряченный наливкою, осердился и вторично послалъ того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если онъ тотчасъ же не пріъдетъ ночевать въ Покровское, то онъ, Троекуровъ; равсорится съ нимъ на въки. Слуга снова поскакалъ. Кирила Петровичъ всталъ изъ-за стола, отпустилъ гостей и отправился спать.

На другой день первый вопросъ его быль: «здъсь ли Андрей Гавриловичъ?» Ему подали письмо, сложеннее треугольникомъ. Кирила Петровичъ приказалъ своему писарю читать его вслухъ и услышалъ слъдующее:

#### «Государь мой премилосердый!

«Я до тіхть поръ не наміфенть прійхать въ Покровское, пока не вышлете вы мні псаря Парамошку съ повинною; а будеть моя воля наказать его или помиловать; а я терпіть шутокь отъ вашихъ холоповъ не наміренъ, да и отъ васъ ихъ не стерплю, потому что я не шутъ, а сла-

ринивый дворынинъ. За симъ остають покорный ко услугамъ. «Андрей Дубровскій.»

По ныибинимъ понятіямъ объ этикеть, такое письмо было бы весьма неприличнымъ; но опо разсердило Кирила Петровича не страннымъ слогомъ, а только своею сущностью. «Какъ!» запричалъ Троекуровъ, вскочивъ съ постели босой: «высылать моихъ людей къ нему съ повинною! онъ воленъ ихъ наказывать и миловать! да что онъ въ самомъ дълъ затълъ? да знаетъ ли онъ, съ къмъ связывается? Вотъ я жъ ево! наплачется онъ у меня! узнаетъ, каково итти на Троекурова.»

Кирила Петровичъ одълся и выъхалъ на охоту съ обыкновенною своею пънциостью. Но охота не удалась; во весь день видъли только одного зайца и того протравяли; объдъ въ полъ подъ пелаткой также не удался, или по крайней мъръ былъ не по вкусу Кирила Петровича, ноторый прибилъ повара, разбранилъ гостей и на возвратномъ пути со всею своею охотою нарочно поъхалъ полями Дубровскаго.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прошло нівсколько дней, и вражда между двумя сосідями не унималась. Андрей Гавриловичъ не возвращался уже въ Покровское, а Кирила Петровичъ безъ него скучалъ, и досада его изливалась въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ, которыя, благодаря усердію тамошнихъ дворянъ, доходили до Дубровскаго исправленныя и дополненныя. Новое обстоятельство уничтожило и посліднюю падежду на примиреніе.

Дубровскій обътвжаль однажды мелое свое гладтніе: приближаясь къ березовой рощь, услышаль онъ удары топора и чрезъ минуту трескъ повалившагося дерева; онъ поспѣшилъ туда и наѣхалъ на Покровскихъ мужиковъ, ворующихъ его лесъ. Увидя его, они бросились было бъжать; но Дубровскій съ своимъ кучеромъ поймаль одного изъ нихъ, котораго привелъ связаннаго къ себъ на дворъ: сверхъ того двъ лошади непріятельскія достались туть же въ добычу побъдителю. Дубровскій былъ чрезвычайно сердитъ; прежде сего никогда люди Троекурова, извъстные разбойники, не осмѣливались шалить въ предѣлахъ его владьнія, зная короткую связь его съ ихъ господиномъ; теперь Дубровскій увидель, что они пользуются разрывомъ, происшедшимъ между имъ и его сосъдомъ, и ръшился, вопреки всъмъ понятіямъ о правъ войны, проучить своихъ пленниковъ прутьями, коими они сами запаслись въ его рощъ, а лошадей отдать въ работу, приписавъ къ барскому скоту.

Слухъ о семъ происшествіи въ тотъ же день достигъ до ушей Кирила Петровича. Онъ вышелъ изъ себя и въ первую минуту гнѣва хотѣлъ было со всѣми своими дворовыми учинить нападеніе на Кистеневку (такъ называлась деревня его сосѣда), разорить ее до тла и осадить самого помѣщика въ его усадьбѣ; таковые подвиги были ему не въ диковинку; но мысли его приняли вскорѣ другое направленіе. Расхаживая тяжелыми шагами взадъ и впередъ по залѣ, онъ взглянулъ нечаянно въ окно и увидѣлъ у воротъ остановившуюся тройку; человѣкъ, въ кожаномъ картузѣ и въ фризовой шинели вышелъ изъ телѣги и пошелъ во флигель къ прикащику. Троекуровъ узналъ Засѣдателя Шабашкина и велѣлъ его позвать. Чрезъ минуту уже Шабашкинъ стоялъ предъ Кирилою

**Петровичемъ**, отвъщивая поклонъ за поклономъ и съ благоговъніемъ ожидая, что онъ ему скажетъ.

- «Здорово.... какъ бишь тебя зовутъ?» сказалъ Троекуровъ: «зачѣмъ пожаловалъ?»
- Я ъхалъ въ городъ, ваше высокопревосходительство, отвъчалъ Шабашкинъ: и заъхалъ къ Ивану Демьянову узнать, не будетъ ли какихъ приказаній.
- «Очень истати завхалъ.... какъ бишь тебя зовутъ? мнъ до тебя нужда; выпей водки и выслушай.»

Таковой ласковый пріємъ пріятно изумилъ засъдателя; онъ отказался отъ водки и сталъ слушать Кирилу Петровича со всевозможнымъ вниманіемъ.

- «У меня сосъдъ есть», сказалъ Троекуровъ: «мелкопомъстный, грубіянъ; я хочу взять у него имъніе... какъ ты объ этомъ думаешь?»
- Ваше высокопревосходительство, имъются ли какіе нибудь документы?...
- «Врешь, братецъ.... какъ бишь тебя? какіе тутъ документы? Дъло въ томъ, чтобы отнять имъніе и съ документами и безъ документовъ.»
  - Ваше высокопревосходительство, мудрено.
  - «Подумай, братецъ, поищи хорошенько.»
- Если бы, напримъръ, ваше высокопревосходительство могли достать какимъ нибудь образомъ отъ сосъда запись, въ силу которой владъетъ онъ своимъ имъніемъ, то, конечно....
- «Понимаю, да вотъ бъда: у него всъ бумаги сгоръли во время пожара.»
- Какъ, ваше высокопревосходительство, бумаги его сгоръли? Чего же вамъ лучше? въ такомъ случаъ извольте дъйствовать по законамъ: безъ всякаго сомнънія, получите совершенное удовольствіе.

«Ты думаешь? Ну, смотри же, а полагаюсь на твое усердіе, а въ благодарности моей можень быть увъренъ.»

Шабашкинъ, поклонившись почти до земли, вышелъ вонъ, съ того же дня сталъ хлопотать по заммиленному дълу, и, благодаря его проворству, ровно чрезъ двъ недъи Дубровскій получилъ ивъ города приглашеніе явиться въ судъ и представить документы, въ силу которыхъ онъ владъетъ сельцомъ Кистеневкою.

Андрей Гавриловичъ изумился и въ тотъ же день написалъ въ отвятъ довольно грубое отнопеніе, въ коемъ объясняль онъ, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти поножнаго его родителя, что онъ владѣетъ имъ по праву наслѣдства, что Троекурову до мего дѣла нѣтъ, и что всякое постороннее притязаніе на сію его собственность — есть ябеда и мошеньичество.

Это письмо произвело весьма пріятное внечатлініе въ душть Засідателя Шабашкина; онъ увиділь, во-первыхъ, что Дубровскій мало знаетъ толку въ ділахъ; во-вторыхъ, что человіка столь горячаго и неосмотрительнаго не трудно будетъ поставить въ самое невыгодное положеніе.

Андрей Гавриловичъ, резсмотрѣвъ хладнокровно сдѣланный ему запросъ, увидѣлъ необходимость отвѣчать обстоятельнъе; онъ написалъ довольно дѣльную бумагу; но она въ послѣдствіи оказалась ведостаточною.

Діло стало тянуться. Увіренный въ своей правоті, Андрей Гавриловичь мало о немь заботился, не нивль ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньгами, первый труниль вадъ продажною совістью чернильнаго племени, и мысль сділаться жертвою ябеды не приходила ему въ голову. Съ своей стороны Троекуровъ столь же мало думаль о выигрыші затіляннаго имъ діла: Шабаш-

канть за него каспоталь, дъйствуя отъ его имени, страниза и подкупал судей и толкуя вкривь и вкось всё возможные указы. Какъ бы то ни было, 18.... года, Февраля 9-го дня, Дубровскій получиль чрезъ городовую полицію пригланиеніе явиться въ \*\*\* Земскій Судъ для выслушанія рѣнюнія онато по дълу спорнаго имѣнія между имъ Поручивамъ Дубровскимъ и Генералъ-Аншефомъ Троекуровымъ, и для нодински своего удовольствія или неудовольствія. Въ тотъ же день Дубровскій отправился въ городъ; на дорогѣ обогналь его Троекуровъ; они гордо взглянули другъ на друга, и Дубровскій замѣтиль злобную улыбку на люцѣ своего противника.

Прівкавъ въ городъ, Андрей Гавриловичъ остановился у знановаго купца, ночеваль у него и на другой день утромъ явился въ присутствіе Утаднаго Суда. Никто не обратилъ на него винизнія. Вслідъ за нимъ пріткаль и Кирила Петровичъ; члены встрітили его съ изъявленіемъ глубоваго подобострастія, придвинули къ нему кресла, изъ уваженія къ его чину, літамъ и дородности; онъ съгъ; Андрей Гавриловичь, стоя, прислонился къ стінть. Настала глубокая тишина, и секретарь началъ звонкимъ голосомъ читать опредъленіе суда. О содержаніи его говорить не нужно. Секретарь умолкнуль; засідатель всталь и съ низкимъ поклономъ обратился къ Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу. Торжествующій Троекуровъ взяль изъ рукъ его перо и подписаль подъ ръшеніемъ суда свое совершенное удовольствіе.

Очередь была за Дубровскимъ. Секретарь поднесъ ему бумагу; но Дубровскій стоялъ неподвижно, нотупя голову. Секретарь повторилъ ему свое приглашеніе: « иоднисать свое полное и совершенное удовольствіе, или свое явное неудовольствіе, если, паче чаянія, чувствуєть по совъсти, что дъло его есть правов и намъренъ въ полеженное законами время просить по амелляции, куда елъ-

Дубровскій молчаль.... вдругь онъ подняль голову, глаза его засверкали, онъ топнулъ ногою, оттожнуль секретаря съ такою силою, что тотъ учаль; смватиль чернильницу и пустиль ею въ заседатели: Всв пришля въ ужасъ. Сторожа сбъжались на шумъ и насилу имъ овладъли. Его вывели и усадили въ сани. Троекуровъ вышель вследь за нимъ, сопровождаемый всемъ судомъ; внезапное сумасшествіе Дубровскаго сильно нодвиствовало на его воображеніе; судьи, надывнівся на его благодарность, не удостоились получить отъ него ни единаго привътливаго слова; онъ тотчасъ отправился въ Некровское, втайнъ мучимый совъстью и не внолить удовлетворенный торжествомъ своей ненависти. Дубровскій, между тімь, лежаль въ постели; увздный лекарь (не совствъ невъжа) успъль пустить ему кровь, приставить пілвки и шпанскія мухи; къ вечеру стало ему легче, и на другой день отвезли его въ Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

#### ГЛАВА ТРЕТІЯ.

Прошло нѣсколько времени, а здоровье больнаго Дубровскаго было все еще плохо. Правда, припадки сумасшествія уже не возобновлялись, но силы его примѣтно ослабѣвали. Онъ забывалъ свои прежнія занятія, рѣдко выходилъ изъ своей комнаты и задумывался по цѣлымъ суткамъ. Егоровна, добрая старуха, нѣкогда ходившая за его сыномъ, теперь сдѣлалась его нянькою. Она смотрѣда за нимъ какъ за ребенкомъ, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гавриловичъ повиновался ей, и кромъ ея не имълъ ни съ кътъ сношенія. Онъ былъ не въ состояніи думать о сво-ихъ дёлахъ, о ховяйственныхъ распоряженіяхъ; и Егоровна увидъла необходимость увъдомить обо всемъ молодаго Дубровского, служившаго въ одномъ изъ гвардім пъхотныхъ полковъ и находящагося въ то время въ Петербуркъ. И такъ, отодравъ листъ отъ расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному Кистеневскому грамотъю, письмо, которое въ тотъ же день и отослала въ городъ на почту.

Но пора читателя познакомить съ настоящимъ героемъ нашей повъсти.

Владиміръ Дубровскій воспитывался въ кадетскомъ корпуст и выпущенъ быль корнетомъ въ гвардію. Отецъ не щадилъ ничего для приличнаго его содержанія, и молодой человъкъ получалъ изъ дому болье, нежели долженъ былъ ожидать. Будучи пылокъ и честолюбивъ, онъ позволялъ себъ роскошныя прихоти; игралъ въ карты, входилъ въ долги и, не заботясь о будущемъ, иногда мимоходомъ думалъ, что рано или поздно ему прійдется взять богатую невъсту.

Однажды вечеромъ, когда нѣсколько офицеровъ сидѣли у него, развалившись по диванамъ и куря изъ его янтарей, Гриша, его каммердинеръ, подалъ ему письмо, коего надпись и печать тотчасъ поразили молодаго человѣка. Онъ поспѣшно распечаталъ и прочелъ слѣдующее:

«Государь ты нашъ Владиміръ Андреевичь, я, твоя старая нянька, осмълюсь доложить тебъ о здоровьъ папенькиномъ. Онъ очень плохъ, иногда заговаривается, и весь день сидить какъ дитя глупое — а въ животь и смерти Богь воленъ — призажай ты къ намъ, соколивъ мой ясный, мы тебв и лошадей вынклемъ на Несочное. Слышно, вемсий судъ къ намъ вдеть отдать насъ подъ началь Кирилу Петровичу Троскурову — потому что мы-дескать ихніе, а мы искони ваши — и отъ роду тего не слыхивали. Ты бы могъ, живи въ Петербургъ, доложить о томъ Царю-Батюликъ, а Онъ бы не далъ насъ въ обиду. Остаюсь твоя върная раба илиыка Арина Егоровна Бузырева.»

Владиміръ Дубровскій съ волненіємъ нівсколько равъ сряду прочиталь сін довольно безтолювия строни. Онъ мишлоя матери въ малолівтствів и, почти не знаи отца своего, быль привезень въ Петербургъ на восьмомъ году своего возраста. Завсімъ тімъ онъ романически быль ит нему привяванъ и тімъ болбе любиль семейственную жизнь, чімъ меніве успіль насладиться ся тихими радостами.

Мысль потерять отца своего тягостию терзала его серане, а положение бъднаго больнаго, которое угадывать онъ во письму своей няни, ужасало его. Онъ воображать отца, оставшагося въ глухой деревить, на рукить глуцой старухи и дворни.... угрожаемаго какимъ-то бъдствиемъ и угасающаго безъ помении, въ мученияхъ тълесныхъ и душевныхъ. Владиміръ Андресеничъ укремать себя въ преступномъ небрежении. Долго не получая отъ отца накакого извъстія, онъ и не нодумаль о немъ освъдомиться, нолагая его въ разътадахъ или хозяйственныхъ заботахъ.

Онъ решился къ нему ехать и даже выйти въ отстенку, если болезненное состояние отца потребуеть его присутствия. Товарищи, заметя его безпокойство, ушля. Владимиръ, оставшись одинъ, нависяль просьбу ебъ от-

пускъ, закурилъ трубку и погрузился въ глубокое раз-

Владиміръ Андресвичь приближался къ той станціи, съ которой онъ долженъ былъ своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальныхъ предчувствій: онъ болься уже не застать отца въ живыхъ; онъ воображаль грустный образь жизни, ожидающей его въ деревнь; глунь, безлюдье, бъдность и хлопоты по дъламъ, въ коихъ, онъ не зналъ никакого толку. Иріфхавъ на стамцію, онъ вошель къ смотрителю и спросиль вольных в лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ахать, объявиль, что лошади, присланныя изъ Кистенева, ожидали его уже четвертыя сутки. Вскоръ явился къ Владиміру Андреевичу старый кучеръ Антонъ, мькогда водившій его по конюшнь и смотрывшій за его маленькою логиадкой. Антонъ прослевился, увидя его, ноклонился ему до земли, сказалъ ему, что старый его баринъ его живъ, и побъжалъ запрягать лошадей. Владиміръ Андреевичь отказался отъ предлагаемаго завтрака и сифииль отправиться. Антонъ повезъ его проселочными дорогами, и между ими завязался разговоръ.

«Скажи, пожалуйста, Антонъ, какое дело у отца моето съ Троекуровымъ?»

— А Богъ ихъ въдаетъ, батюшка, Владимиръ Андресвичъ; баринъ, слышь, не поладилъ съ Кирилой Петровичемъ, а тотъ и подалъ въ судъ — хотъ вочасту онъ самъ себъ судия. Не наше холопье дъло разбирать барскія ихъ воли; а ей-Богу, напрасно батюшка вашъ пошелъ на Кирилу Петровича: плетью обуха не перешибешь.

«Такъ видно этотъ Кирила Петровичъ у васъ дѣлаетъ, что хочетъ?»

— И въстимо, баринъ: засъдателя, слышь, онъ и въ грошъ не ставитъ, исправникъ у него на посылкажъ; господа съъзжаются иъ нему на ноклонъ; и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будутъ.

«Правда ли, что отнимаетъ онъ у насъ имъніс?»

— Охъ, баринъ, слышали такъ и мы. На дняхъ Покровскій пономарь сказалъ на крестинахъ у нашего старосты: полно вамъ гулять; вотъ ужо приберетъ васъ къ рукамъ Кирила Петровичъ; а Микита кузнецъ сказалъ ему: полно, Савельичъ, не печаль кума, не мути гостей. Кирила Петровичъ самъ по себъ, а Андрей Гаврилычъ самъ по себъ — а всъ мы Божіи да Государевы; а на чужой ротъ пуговицы не нашьешь.

«Стало быть, вы не желаете перейти во владъніе Троекурова?»

— Во владъніе Кирилы Петровича! Господь упаси и избави! у него тамъ и своимъ плохо приходится, а достанутся чужіе, такъ онъ съ нихъ не только шкуру, да и мясо-то отдеретъ. Нътъ, дай Богъ долго здравствовать Андрею Гавриловичу; а коли ужъ Богъ его приберетъ, такъ не надо намъ никого, кромъ тебя, нашъ кормилецъ. Не выдавай ты насъ, а мы ужъ за тебя станемъ.

При сихъ словахъ Антонъ размахнулъ кнутомъ, тряхнулъ возжами, и лошади побъжали крупною рысью.

Тронутый преданностью стараго кучера, Дубровскій замолчаль и предался своимъ размышленіямъ. Прошло болье часу: вдругъ Гриша пробудиль его восклицаніемъ: Воть Покровское! Дубровскій подняль голову. Онъ вхаль берегомъ широкаго озера, изъ котораго вытекала ръчка, извивавшаяся между холмами. На одномъ изъ нихъ, надъ густою зеленью рощи, возвышалась зеленая кровля и бельведеръ огромнаго каменнаго дома, изтигла-

вая церковь и старимная колокольня; около разбросаны были: деревенскія избы, сълихь огородами и колодцами. Дубровский узналь ош места; онъ вспомниль, что на семъ самомъ холмѣ играль онъ съ маленькою Машей Троекуровой у которая была двумя годами его моложе и тогда уже объщала быть красавицею. Онъ хотълъ о ней освъдомиться у Антона; но какая-то застънчивость удержала его оставля от того

Подъехавъ къ господскому дому, онъ увиделъ белое платье; мелькающее между деревьями сада. Въ это время Амтенъ ударилъ по лошадямъ и, повинулсь честолюбію общему, м деревенскимъ кучерамъ, какъ и извощикамъ, пустился во весь духъ черезъ мостъ и мимо сада. Выёхавъ изъ деревни, поднялнов они на гору, и Владиміръ увиделъ березовую рощу, а влёво, на открытомъ мёстё — съренькій домикъ съ красною кровлею; сердце въ немъ забилось — передъ нимъ была Кистеневка и бъдный домъ отца его.

Черезъ десять минутъ въбхалъ онъ на барскій дворъ. Онъ сметрьлъ вокругъ себя съ волненіемъ неописаннымъ: двънадцать лътъ не видалъ онъ своей родины. Березки, которыя при немъ только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими, вътвистыми деревьями. Дворъ, нъкогда украшенный тремя правильными цвътниками, межъ коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращенъ былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась спутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнавъ Антона; умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала изъ людскихъ избъ и окружила молодаго барина съ шумными изъявленіями радости. Насилу могъ онъ продраться сквозь ихъ усердную толпу и вабъжалъ на ветхое крыльцо; въ съняхъ встрътила его

Егоровна и съ плаченъ обнала своего воспинанияма. «Здорово, здорово, мяня,» повториять онъ, прижимая ис сердцу добрую старуку: «что бетношка, гав онъ? жаковъ онь?» Въ эту минуту въ залу вопнель, на силу передвигая ноги, старикъ высокаго роста, бледный и жудой, въ халать и колпакь. «Гдь жь Володька?» свазаль онь слабымъ голосомъ, и Владиміръ съ жаромъ обиялъ отна своего. Радость произвела въ больномъ слишкомъ сильное потрясение, онъ ослабълъ, ноги модъ нимъ подкосились, и онъ бы упаль, если бъ сынъ не поддержаль его. «Зачемъ ты всталь съ постели», говорила ему Егоровна: «на ногахъ не стоитъ, а туда же норовитъ, куда и люди.» Старика отнесли въ спальню. Онъ силился съ нимъ разговаривать; но мысли мешались въ его голове, и слова его не имъли никакой связи. Онъ заполчалъ и вналъ въ усыпленіе. Владиміръ поражень быль его состояніемъ. Онъ расположился въ его спальнъ и просилъ оставить его наединъ съ отцемъ. Домашніе повиновались, и тогда всь обратились въ Гришь и новели его въ людскую, тдь и угостили его по деревенскому со всевозможнымъ радушіемъ, намучивъ его вопросами и привътствіжии.

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Гдъ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ.

Нѣсколько дней спусти послѣ овоего прівада, молодой Дубровскій хотѣлъ заняться дѣлами, не отецъ его былъ не въ состоявін дать ему нужныя объясненія; не было повѣренняго у Андрея Гавриловича. Разбирая его бумаги, нашелъ онъ только нервое письмо эксѣдателя и черновой отвѣтъ на оное. Изъ этого не могъ онъ получить аснаго понятія о тяжбів и різпился ожидать послідствій, надіясь на правоту самого діла.

Между тімъ адоровье Андрея Гавриловича часъ отъ часу становилось хуже. Владиміръ предвидѣлъ его скорое разрушеніе и не откодилъ отъ старика, впадшаго въ совершенное діятство.

Между тімъ срокъ положенный прошель, и апелляція не была подана. Кистенево принадлежало Троекурову. Шабанжинъ явился къ нему съ поклонами и поздравленіями и просьбою назначить: «когда угодно будеть Троекурову вступить во владение новопрюбретеннымъ имсніемъ — самому или кому изволить онъ дать на то довъренность?» Кирила Петровичъ смутился. Отъ природы не быль онь корыстолюбивь; желаніе мести завлекло его слишкомъ далеко; совъсть его роптала. Онъ зналъ, въ какомъ состояніи находился его противникъ, старый товарищъ его молодости, и побъда не радовала его сердца. Онъ грозно взглянулъ на Шабашкина, ища къ чему привязаться, чтобъ его выбранить, но, не нашедъ достаточнаго къ тому предлога, сказалъ ему сердито: «Пошелъ вонъ; не до тебя!» Шабашкинъ, видя, что овъ не въ духѣ, поклонился и спѣщилъ удалиться, а Кирила Петровичь, оставшись наединь, сталь расхаживать взадъ и внередъ, насвистывая: Громь побиды раздавайся, что всегла означало въ немъ необыкновенное волнение мыслей.

Наконецъ онъ велълъ запрячь себъ бъговыя дрожки, одълся потеплъе (это было уже въ концъ сентября) и, самъ вравя, вытхалъ со двора.

Вскорт завидълъ онъ домикъ Андрея Гавриловича. Противоположным нувства наполнили душу его. Удовлетвореннее миденіе и властолюбіе заглушали до ніжоторой степени чувства болже благородныя, но посліднія наконецъ восторжествовали. Онъ рашился помириться съ старымъ своимъ состаюмъ, уничтожить и съды ссоры, возвратить ему его достояне. Облегинвъ дуну симъ благимъ намъреніемъ, Кирила Петровинъ пустился рысью къ усадьбъ своего соста — и възхать прямо на дворъ

Въ это время больной сидълъ въ спальной у окна. Онъ узналъ Кирилу Петровича — и ужасное сиятение изобразилось на лицъ его: багровый румянецъ заступилъ мъсто обыкновенной бледности, глаза засверкали, онъ произнесъ невнятные звуки. Сынъ его, сидъвшій тутъ за хозяйственными книгами, поднялъ голову и пораженъ быль его состояніемъ. Больной указываль пальцемъ на дворъ, съ видомъ ужаса и гнѣва. Онъ торопился подбирать полы своего халата, собираясь встать съ кресель, приподнялся — и вдругъ упалъ. Сынъ бросился къ нему; старикъ лежалъ безъ чувствъ, безъ дыханія: параличъ его ударилъ. «Скоръй, скоръй въ городъ, за лекаремъ!» кричалъ Владиміръ. — «Кирила Петровичъ спрашиваетъ васъ», сказалъ вошедшій слуга. Владиміръ бросилъ на него ужасный взглядъ. «Скажи Кирилу Петровичу, чтобъ онъ скоръе убирался, пока я не велълъ его выгнать со двора... пошелъ!» Слуга радостно побъжалъ исполнить приказаніе своего барина. Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты нашъ», сказала она пискливымъ голосомъ: «погубишь ты свою головушку! Кирила Петровичъ съъсть насъ.» — «Молчи няня», сказалъ съ сердцемъ Владиміръ. «Сейчасъ пошли Антона въ городъ за лекаремъ.» Егоровна вышла. Въ передней никого не было: всъ люди сбъжались на дворъ смотръть на Кирилу Петровича. Они вышли на крыльцо и услышали ответъ слуги отъ имени молодаго барина. Кирила Петровичъ выслушалъ его, сидя на дрожкахъ; лицо его стало мрачнъе ночи; онъ съ презрѣніемъ улыбнулся, грозно взглянулъ на дворню и поѣхалъ шагомъ около двора. Онъ взглянулъ и въ окошко, гдѣ за минуту передъ симъ сидѣлъ Андрей Гавриловичъ, но гдѣ ужъ его не было. Няня стояла на крыльцѣ, забывъ о приказаніи барина. Дворня съ шумомъ толковала о семъ происшествіи. Вдругъ Владиміръ явился между людьми и отрывисто сказалъ: «не надобно лекаря—батюшка скончался »

Сдѣлалось смятеніе. Люди бросились въ комнату стараго барина. Онъ лежалъ въ креслахъ, на которыя перенесъ его Владиміръ; правая рука его висѣла до полу, голова спущена была на грудь — не было уже и признака жизни въ семъ тѣлѣ, еще не охладѣломъ, но уже обезображенномъ кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили трупъ, оставленный на ихъ попеченіе — обмыли его, одѣли въ мундиръ, шитый еще въ 1797 году, и положили на тотъ самый столъ, за которымъ столько лѣтъ они служили своему господину.

### ГЛАВА ПЯТАЯ.

Похороны совершились на третій день. Тіло бізднаго старика лежало въ гробів, покрытое саваномъ и окруженное світчами. Столовая полна была дворовыхъ, готовившихся къ выносу. Владиміръ и слуги подняли гробъ. Священникъ пошелъ впередъ, дьячекъ за нимъ, воспівая погребальныя молитвы. Хозяинъ Кистенева въ послідній разъ перешелъ за порогъ своего дома. Гробів понесли рощею — церковь находилась за нею. День былъ ясный и колодный; осенніе листья падали съ деревъ. При выходів изъ рощи, увиділи Кистеневскую деревянную церковь и

кладбище, осъненное отарыми лицами. Тамъ покомлось твло Владиміровой матери; тамъ, нодле могилы си, наканунъ вырыта была свъжая яма. Церковь полна была Кистеневскими крестьянами, пришединими отдать последнее поклоневіе господину своему. Молодой Дубровскій сталв у клироса; онъ не плакаль и не молился; но лине его было стращно. Печальный обрядъ кончился. Владиміръ первый пошель прощаться съ теломъ, за нимъ и все дворовые; принесли крышку и заколотили гробъ. Бабы громко выли, мужики нередко утирали слезы кулакомъ. Владиміръ и тѣ же трое слугь понесли гробъ на кладбище, въ сопровождении всей деревни. Гробъ опустили въ могилу — всв присутствующіе бросили въ нее по горети песку — яму засыпали, поклонились ей и разоплись. Владиміръ поспъшно удалился, всехъ опередиль и скрылся въ Кистеневскую рощу.

Егоровна отъ имени его пригласила попа и весь причетъ церковный на похоронный объдъ, объявивъ, что молодой баринъ не намъренъ на ономъ присутствовать. И такимъ образомъ отецъ Анисимъ, попадъя Өедотовна и дъячекъ пъшкомъ отправились на борскій дворъ, разсуждая съ Егоровной о добродътеляхъ покойника и о томъ, что по-видимому ожидало его наслъдника. (Пртвэдъ Троекурова и пріемъ, ему оказанный, были уже извъстны всему околотку, и тамошніе политики предвъщали важныя оному послъдствія.)

- Что будетъ, то будетъ, сказала попадъя: а жаль, если не Владиміръ Андреевичъ будетъ нашимъ господиномъ. Молодецъ, нечего сказать.
  - А кому же и быть какъ не ему у пасъ господиномъ? прервала Егоровна: напрасно Кирила Петровичъ и горя чится не на робкаго напалъ; мой соколикъ и самъ за

себя моотопть; да и Богь дасть благодвтели его не оставять. Вольно спосивъ Кирила Петровичь!

- Акти, Егоровиа, сказаль двячель: я скорве соглашусь, наметоя, съ чортомъ возиться, нежели косо взгляпуть на Кирику Петровича. Какъ увидишь его — страхъ и ужасъ! а сиппа-то сама такъ и гнется, такъ и гнется....
- Суста сусть! спозать священникь: и Кириль Петровичу отноють вычную память, какъ нынь Андрею Гавриловичу; развы похороны будуть побогаче, да гостей созовуть побольше а Богу не все ли равно?
- Ахъ, болюшна! и мы хотели зазвать весь околотокъ, да Владиміръ Андреевить не захотель. Небось, у насъ воего довольно, есть чёмъ угостить.... что прикажень дълать? По крайней мърѣ, коли нѣтъ людей, такъ ужъ васъ уподчую, дорогіе гости.

Сіе ласковое обіщаніе и надежда найти лакомый пирогъ ускорими шаги собесъдниковъ, и они благополучно прибыли въ барскій домъ, гдъ столъ быль уже накрыть и водна подана.

Между твиъ Владиміръ углублялся въ чащу деревъ, движеніемъ и усталостью стараясь заглушить душевную скорбъ. Онъ шелъ, не замічая дороги; сучья поминутно задівали и царапали его, ноги его поминутно вязли въ болоть — онъ ничего не замічалъ. Наконецъ достигнуль онъ маленькой лощины, со всіхъ сторонъ окруженной лісомъ; руческъ избивался молча около деревьевъ, полуобнаженныхъ осенью. Владиміръ остановился, сілъ на колодный дернъ, и мысли одна другой мрачніе стіснились въ душь его.... Сильно чувствоваль онъ свое одиночество, будущее для него являлось покрытымъ грозными тучами. Вражда съ Троекуровымъ предвіщала ему новыя

несчастія. Бъдное его достояніе могло отойти отъ него въ чужія руки: въ такомъ случав нищета ожидала его. Долго сидълъ онъ неподвижно на томъ же мъстъ, взирая на тихое теченіе ручья, уносящаго нъсколько поблеклыхъ листьевъ, и живо представлялось ему подобіе жизни — подобіе, столь върное, обыкновенное. Наконецъ замътилъ онъ, что начало смеркаться; онъ всталъ и пошелъ искать дороги домой, но еще долго блуждалъ по незнакомому лъсу, пока не попалъ на тропинку, которая и привела его прямо къ воротамъ его дома.

Навстрѣчу Дубровскому попался попъ со всѣмъ причетомъ. Мысль о несчастливомъ предзнаменованіи пришла ему въ голову. Онъ невольно пошелъ стороною и скрыся за деревьями. Они его не замѣтили и съ жаромъ говорили между собою: «Удались отъ зла и сотвори благо», говорилъ попъ попадьѣ. «Нечего намъ здѣсь оставаться, не твоя бѣда, чѣмъ бы дѣло не кончилось.» Попадья чтото отвѣчала, но Владиміръ не могъ ея разслышать.

Приближаясь къ дому, увидълъ онъ множество народу: крестьяне и дворовые люди толпились на барскомъ дворъ. Издали услышалъ Владиміръ необыкновенный шумъ и говоръ. У сарая стояли двъ тройки. На крыльцѣ нѣсколько незнакомыхъ людей, въ мундирныхъ сюртукахъ, казалось, о чемъ-то толковали. «Что это значитъ?» спросилъ онъ сердито у Антона, который бѣжалъ ему навстрѣчу: «это кто такіе, и что имъ надобно?» — «Ахъ, батюшка, Владиміръ Андреевичъ», отвѣчалъ Антонъ, запыхавшись: «судъ пріѣхалъ. Отдаютъ насъ Троекурову, отымаютъ насъ отъ твоей милости!...»

Владиміръ потупилъ голову; люди его окружили несчастнаго своего господина. «Отецъ ты нашъ», кричали они цѣлуя ему руки: «не хотимъ другаго барина, кромѣ тебя. Умремъ, а тебя не выдадимъ.» Владиміръ смотрѣлъ на нихъ, и мрачныя и чувства волновали его. «Стойте смирно», сказалъ онъ имъ: «а я переговорю съ приказными.» — «Переговори, батюшка», закричали ему изъ толпы: «да усовъсти окаянныхъ.» Владиміръ подощелъ къ чиновникамъ. Шабанжинъ, съ картузомъ на головъ, стоваъ подбочась и гордо взирая около себя. Исправникъ, высокій и толстый мужчина, льть пятидесяти, съ краснымъ лицомъ и въ усахъ, увидя приближающагося Дубровскаго, крякнулъ и произнесъ охриплымъ голосомъ: «И такъ, я вамъ повторяю то, что уже сказалъ: по ръшенію \*\*\* У таднаго Суда, принадлежите вы Кирилт Петровичу Троекурову и коего лицо представляеть здёсь г. Щабалкинъ. Слушейтесь его во всемъ, что ни прикажетъ; а вы болье любите и почитайте его, а онъ до васъ большой охотникъ в При сей острой шуткъ исправникъ захохоталь. Шабашкинъ и прочіе члены ему последовали. Владиміръ кипълъ отъ негодованія. «Позвольте узнать, что это значить?» спросиль онь съ притворнымъ хладнокровіемъ, у веселаго исправника. — «А это то значить», отвѣчалъ замысловатый чиновникъ: «что мы пріѣхали вводить во владение сего Кирилу Петровича Троекурова и просить иныхъ прочихъ убираться по добру, по здоpoby. »

«Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мить, прежде нежели къ моимъ крестьянамъ, и объявить помъщику отръшение отъ власти....»

— Бывшій пом'єщикъ Андрей Гавриловъ сынъ Дубровскій волею Божією помре; а ты кто такой? сказалъ На-башкинъ съ дерзкимъ взоромъ: мы васъ не знаемъ, да и знать не хотимъ.

T. IV.

16

«Ваше благородіе, это нашъ молодой баримъ», сказалъ голосъ изъ толпы.

— Кто тамъ смълъ ротъ разинуть! сказалъ грозно исправникъ: какой баринъ? Баринъ вашъ Кирила Петровичъ Троекуровъ.... слышите ли, олухи?

«Какъ не такъ!» сказалъ тотъ же голосъ.

— Да это бунтъ! закричалъ исправникъ. Гей, староста, сюда!

Староста выступилъ впередъ.

— Отыщи сей же часъ, кто смълъ со мною разговаривать; я его!...

Староста обратился въ толпу, спрашивая, кто говорилъ. Но всё молчали. Вскорт въ заднихъ рядахъ поднался ропотъ, сталъ усиливаться и въ одну минуту превратился въ ужаснъйшіе вопли. Исправникъ понизилъ голосъ и хотълъ было ихъ уговаривать.... «Да что на него смотръть», закричали дворовые: «ребята, бери его!» и толиа двинулась. Шабашкинъ и члены Земскаго Суда бросилисъ въ съни и заперли за собою дверь. «Ребята, принимай!» закричалъ тотъ же голосъ, и толпа стала напирать. «Стойте», крикнулъ Дубровскій: «дураки! что вы? Губите и себя и меня; ступайте по дворамъ и оставъте меня въ покот. Не бойтесь, Государь милостивъ: я буду просить Его — Онъ насъ не обидитъ — мы вст Его дъти; а какъ Ему за васъ будетъ заступиться, если вы станете бунтовать и раабойничать?»

Рѣчь молодаго Дубровскаго, его звучный голосъ и величественный видъ произвели желаемое дѣйствіе. Народъ утихъ и разошелся; дворъ опустѣлъ, члены сидѣли въ избѣ. Владиміръ печальне выниелъ на крыльцо. Шабашкинъ отперъ двери и съ униженными поклонами сталъ благодарить Дубровскаго за его милостивое заступленіе.

Владиміръ слушаль его съ презрѣніемъ и ничего не отвѣчалъ. «Мы рѣшили», продолжалъ засѣдатель: «съ вашего дозволенія остаться здѣсь ночевать; а то уже темно, и ваши мужики могутъ напасть на насъ на дорогѣ. Сдѣлайте такую милость, прикажите постлать намъ хоть сѣна въ гостиной; чѣмъ свѣтъ, мы отправимся во—свояси.»

 Дълайте, что хотите, отвъчалъ имъ сухо Дубровскій: я здъсь уже не хозяинъ.

Съ этимъ словомъ онъ удалился въ комнату отца своето и заперъ за собою дверь.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ.

«И такъ, все кончено!» сказалъ Владиміръ самъ себъ: «Еще утромъ имълъ л уголъ и кусокъ хлъба; завтра долженъ буду оставить домъ, гдъ я родился. Мой отецъ земля, гдв онъ покоится, будетъ принадлежать ненавистному человъку, виновнику его смерти и моей нищеты!...» Владиміръ стиснуль зубы, и глаза его неподвижно остановились на портреть его матери. Живописецъ представилъ ее облокоченною на перила, въ бъломъ утреннемъ платы, съ одною розою въ волосахъ. «И портретъ этотъ достанется врагу моего семейства — подумалъ Владиміръ — онъ заброшенъ будеть въ кладовую вмъстъ съ изломанными стульями, или повышень въ передней, предметомъ насмъщекъ и замъчаній его псарей; а въ ея спальнь, въ комнать, гль умеръ отецъ, поселится его прикащикъ или помъстится его гаремъ. Нътъ, нътъ! пускай же и ему не достанется печальный домъ, изъкотораго онъ выгоняетъ меня.» Владиміръ стиснулъ зубы; страшныя мысли раждались въ умѣ его. Голоса подъячихъ доходили до него; они хозяйничали, требовали то того, то другаго, и непріятно развлекали его среди печальных вего размышленій. Наконецъ все утихло.

Владиміръ отперъ комоды и ящики и занялся разборомъ бумагъ покойнаго. Онъ большею частію состояли изъ козяйственныхъ счетовъ и переписки по разнымъ дъламъ. Владиміръ разорваль ихъ не читая. Между ними попался ему пакетъ съ надписью: Письма моей жены. Съ сильнымъ движеніемъ чувства Владиміръ принялся за нихъ: они писаны были во время Турецкаго похода и были адресованы въ армію изъ Кистенева. Она описывала ему свою деревенскую жизнь и хозяйственныя занятія; съ нѣжностью сѣтовала на разлуку и призывала его домой, въ объятія доброй подруги. Въ одномъ изъ нихъ она изъявляла ему свое безпокойство на счетъ здоровья маленькаго Владиміра; въ другомъ она радовалась его раннимъ способностямъ и предрекала для него счастливую и блестящую будущность. Владиміръ зачитался и, погруженный душею въ міръ семейнаго счастія, не замітиль, какъ прошло время: стѣнные часы пробили одиннадцать. Владиміръ положилъ письма въ карманъ, взялъ свѣчу и вышелъ изъ кабинета. Въ залѣ приказные спали на полу. На столъ стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный духъ рому слышенъ по всей комнатъ. Владиміръ съ отвращениемъ прошелъ мимо ихъ въ переднюю. Тамъ было темно. Кто-то, увидя свътъ, бросился въ уголъ. Обратясь къ нему со свъчею, Владиміръ узналъ Архипакузнеца.

«Зачемъ ты здесь?» спросиль онъ съ изумленіемъ.

— Я хотълъ.... я пришелъ было провъдать, всъ ли дома? тихо отвъчалъ Архипъ, запинаясь.

«А зачымы съ тобою топоръ?»

— Топоръ-то зачѣмъ? Да какъ же безъ топора нонече и ходить? Эти приказные такіе, вишь, озорники: того и гляди....

«Ты пьянъ; брось топоръ, поди выспись.»

— Я пьянъ? батюшка, Владиміръ Андреевичъ, Богъ свидътель, ни единой капли во рту не было.... да и пойдеть ли вино-то на умъ? Слыхано ли дъло, подъячіе задумали нами владъть, подъячіе гонятъ нашихъ господъ съ барскаго двора.... Экъ они храпятъ, окаянные; всъхъ бы разомъ, такъ и концы въ воду.

Дубровскій нахмурился.

«Послушай, Архипъ», сказалъ онъ, немного помолчавъ: оставь свои затъи, не приказные виноваты. Засвътика фонарь, да ступай за мною.»

Архипъ взялъ свѣчку изъ рукъ барина, отыскалъ за печкою фонарь, засвѣтилъ его, и оба тихо сошли съ крыльца и пошли около двора. Сторожъ началъ бить въ чугунную доску; собаки залаяли. «Кто на сторожахъ?» спросилъ Дубровскій. — «Мы, батюшка», отвѣчалъ тонкій голосъ: «Василиса да Лукерья.» — «Подите по дворамъ», сказалъ имъ Дубровскій: «васъ не нужно.» — «Шабашъ», примолвилъ Архипъ. — «Спасибо, кормилецъ», отвѣчали бабы, и тотчасъ отправились домой.

Дубровскій пошелъ далѣе. Два человѣка приблизились къ нему; они его окликали; Дубровскій узналъ голосъ Антона и Гриши. «Зачѣмъ вы не спите?» — спросилъ онъ ихъ. — «До сна ли намъ», отвѣчалъ Антонъ: «до чего мы дожили, кто бы подумалъ....»

- «Тише», прервалъ Дубровскій: «гдѣ Егоровна?»
- Въ барскомъ домѣ, въ своей свѣтелкѣ, отвѣчалъ
   Гриша.
  - «Поди, приведи ее сюда, да выведи изъ дому встахъ

нашихъ людей, чтобъ ни одной души въ немъ не оставалось, кромъ приказныхъ; а ты, Антонъ, запряги тельгу.

Гриша ушелъ; чрезъ минуту онъ явился съ своею матерью. Старуха не раздъвалась въ эту ночь; кромъ приказныхъ никто не смыкалъ глаза.

«Вст ли здъсь?» спросилъ Дубровскій: «не осталось ли кого въ домъ?»

- Никого, кромъ подъячихъ, отвъчалъ Гриша.
- «Давайте сюда сѣна, или соломы», сказалъ Дубровскій.

Люди побъжали въ конюшню и возвратились назадъ съ охапками съна.

«Подложите подъ крыльцо, вотъ такъ. Ну, ребята, огню!»

Архипъ открылъ фонарь, Дубровскій зажегъ лучину.

«Постой», сказалъ онъ Архипу: «кажется, въ торопяхъ я заперъ двери въ переднюю, поди скорѣе отопри ихъ.»

Архипъ побъжалъ въ съни, двери были отперты. Архипъ заперъ ихъ на ключъ, примолвя вполголоса: какъ не такъ, отопри, и возвратился къ Дубровскому.

Дубровскій приблизилъ лучину, сѣно вспыхнуло, пламя взвилось и освѣтило весь дворъ.

- Ахти! жалобно закричала Егоровна: Владиміръ Андреевичъ, что ты дѣлаешь!
- «Молчи!» сказалъ Дубровскій. «Ну, дъти, прощайте, иду, куда Богъ поведетъ; будьте счастливы съ новымъ вашимъ господиномъ.»
- Отецъ ты нашъ, кормилецъ, закричали люди: умремъ — не оставимъ тебя, идемъ съ тобою.

Лошади были поданы. Дубровскій сълъ съ Гришею въ

телегу; Антонъ ударилъ по лошадямъ, и они выжхали со двора.

Въ одну минуту пламя обхватило весь домъ. Полы затрещали, посыпались; пылающія бревна стали падать, красный дымъ вился надъ кровлею; раздался жалобный вопль и крики: «помогите, помогите!» — «Какъ не такъ», сказалъ Архипъ, съ злобною улыбкой взирающій на пожаръ. — «Архипушка», говорила ему Егоровна: «спаси ихъ окаянныхъ, Богъ тебя наградитъ.» — «Какъ не такъ», отвъчалъ кузнецъ. Въ сію минуту приказные показались въ окна, стараясь выломить двойныя рамы. Но тутъ кровля съ трескомъ обрушилась — и вопли утихли.

Вскоръ вся дворня высыпала на дворъ. Бабы съ крикомъ спѣшили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожаръ. Искры полетьли огненной мятелью, избы загорълись. «Теперь все ладно!» сказаль Архипъ: «каково горитъ, а? Чай изъ Покровскаго славно смотръть.» Въ сію минуту новое явленіе привлекло его вниманіе: кошка бѣгала по кровлѣ пылающаго сарая, не доразумъвъ, куда спрыгнуть. Со всъхъ сторонъ окружало ее пламя. Бъдное животное жалкимъ мяуканьемъ призывало на помощь; мальчишки помирали со смѣху, смотря на ея отчаяніе. «Чему смъетесь, бесенята», сказалъ сердито кузнецъ: «Бога вы не боитесь: Божія тварь погибаетъ, а вы сдуру радуетесь», и, поставя лъстницу на загоръвшуюся кровлю, онъ пользъ за кошкою; она поняла его намърене и, съ видомъ торопливой благодарности уцѣпилась за его рукавъ. Полуобгорѣлый кузнецъ съ своей добычей пользъ внизъ. «Ну, ребята, прощайте», сназаль онъ смущенной дворив: «мив здесь дѣлать нечего, счастливо оставаться, не поминайте меня лихомъ.» Кузнецъ ущелъ: пожаръ свиръпствовалъ еще нѣсколько времени, наконецъ унялся, и груды углей безъ пламени ярко горѣли въ темнотѣ ночи; около ихъ бродили погорѣлые жители Кистенева.

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На другой день въсть о пожаръ разнеслась по всему околотку. Вст толковали о немъ съ различными догадками и предположеніями. Иные увъряли, что люди Дубровскаго, напившись пьяны на похоронахъ, зажгли домъ изъ неосторожности; другіе обвиняли приказныхъ, подгулявшихъ на новосельи; многіе увітряли, что онъ самъ сгорълъ съ судомъ и со встми дворовыми. Нъкоторые догадывались объ истинъ и утверждали, что виновникомъ сего ужаснаго бъдствія быль самъ Дубровскій. Троекуровъ прівзжаль на другой же день на місто пожара и самъ производилъ слъдствіе. Оказалось, что исправникъ, засъдатель Земскаго Суда, стряпчій и писарь, такъ же. какъ Владиміръ Дубровскій, няня Егоровна, дворовый человъкъ Григорій, кучеръ Антонъ и кузнецъ Архипъ пропали неизвъстно куда. Всъ дворовые показали, что приказные сгоръли въ то время, какъ повалилась кровля. Обгорълыя кости ихъ были разрыты. Бабы, Василиса и Лукерья, сказали, что Дубровскаго и Архипа кузнеца видъли онъ за нъсколько минутъ передъ пожаромъ. Кузнецъ Архипъ, по всеобщему показанію, былъ живъ и, въроятно, главный, если не единственный виновникъ пожара. На Дубровскомъ лежали сильныя подозрѣнія. Кирила Петровичъ послалъ губернатору подробное описаніе всему происшествію, и новое діло завязалось.

Вскоръ другія въсти дали другую пищу любопытству и

толкамъ. Появились разбойники и распространили ужасъ по всемъ окрестностямъ. Меры, принятыя противъ нихъ, оказались недостаточными. Грабительства, одно другаго замѣчательнѣе, слѣдовали одно за другимъ. Не было безопасности ни по дорогамъ, ни по деревнямъ. Нъсколько троекъ, наполненныхъ разбойниками, разъъзжали днемъ по всей губерніи, останавливали путешественниковъ и почту, пріважали въ селы, грабили пом'вщичьи домы и предавали ихъ огню. Начальникъ шайки славился умомъ, отважностью и какимъ-то великодушіемъ. Разсказывали о немъ чудеса. Имя Дубровскаго было во встхъ устахъ; всь были увърены, что онъ, а никто другой предводительствоваль отважными злодъями. Удивлялись одному: помъстья Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единаго сарая, не остановили ни одного воза. Съ обыкновенною своей надменностью Троекуровъ приписывалъ сіе исключеніе страху, который умълъ онъ внушить всей губернии, также и отмънно хорошей полиціи, имъ заведенной въ его деревняхъ. Сначала сосъди смъялись надъ высокомъріемъ Троекурова, и каждый ожидалъ, чтобъ незваные гости посътили Покровское, гдѣ было имъ чѣмъ поживиться, но наконецъ принуждены были согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уваженіе. Троекуровъ торжествоваль, и при каждой въсти о новомъ грабительствъ Дубровскаго разсыпался намеками на счетъ губернатора, исправниковъ и ротныхъ командировъ, отъ коихъ Дубровскій уходилъ всегда невредимо.

Между тъмъ наступило 1-е Октября, день храмоваго праздника въ селъ Троекурова. Но прежде, нежели приступимъ къ описанію дальнъйшихъ происшествій, мы должны познакомить читателя съ лицами, для него но-

выми, или о коихъ мы слегка только упомянули въ началъ нашей повъсти.

#### ГЛАВА ОСЬМАЯ.

Читатель, въроятно, уже догадался, что дочь Кирилы Петровича, о которой сказали мы еще только нѣсколько словъ, есть героиня нашей повъсти. Въ эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лътъ, и красота ея была въ полномъ цвътъ. Отецъ любилъ ее до безумія, но обходился съ нею съ свойственнымъ ему своенравіемъ, то стараясь угождать мальйшимъ ея прихотямъ, то пугая ее суровымъ, а иногда жестокимъ обращениемъ. Увъренный въ ея привязанности, никогда не могъ онъ добиться ея довъренности. Она привыкла скрывать отъ него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать навърно. какимъ образомъ будутъ они приняты. Она не имъла подругъ и выросла въ уединеніи. Жены и дочери состьдей рѣдко ѣзжали къ Кирилѣ Петровичу, коего обыкновенные разговоры, увеселенія требовали товарищества мужчинъ, а не присутствія дамъ. Ръдко наша красавица являлась посреди гостей, пирующихъ у Кирилы Петровича. Огромная библіотека, составленная большею частію изъ сочиненій Французскихъ писателей XVIII вѣка, была отдана въ ея распоряжение. Отецъ ея, никогда не читавшій ничего, кромѣ Совершенной Поварихи, не могъ руководствовать ее въ выборъ книгъ, и Маша, естественнымъ образомъ, перерывъ сочиненія всякаго рода, остановилась на романахъ. Такимъ образомъ совершала она свое воспитаніе, начатое ніжогда подъ руководствомъ мамзель Мишо, которой Кирила Петровичъ оказывалъ

большую довъренность и благосклонность, и которую принужденъ онъ былъ наконецъ выслать тихонько въ другое помъстье, когда слъдствія сего дружества оказались слишкомъ явными. Мамзель Мишо оставила по себъ память довольно пріятную. Она была добрая дівушка и никогда во зло не употребляла вліянія, которое видимо имъла надъ Кирилою Петровичемъ, въ чемъ отличалась она отъ другихъ наперсницъ, поминутно имъ смѣняемыхъ. Самъ Кирила Петровичъ, казалось, любилъ ее боле прочихъ, и черноглазый мальчикъ, шалунъ летъ девяти, напоминающій полуденныя черты мамзель Мишо, воспитывался при немъ и признанъ былъ его сыномъ. не смотря на то, что множество босыхъ ребятишекъ, какъ двъ капли воды похожихъ на Кирилу Петровича, бъгали передъ его окнами и считались дворовыми. Кирила Петровичь выписаль изъ Москвы для своего маленькаго Саши Француза-учителя, который и прибыль въ Покровское во время происшествій, нами теперь описываемыхъ.

Сей учитель понравился Кирилѣ Петровичу своей пріятной наружностью и простымъ обращеніемъ. Онъ представилъ Кирилѣ Петровичу аттестаты и письмо отъ одного изъ родственниковъ Троекурова, у котораго четыре года жилъ онъ гувернеромъ. Кирила Петровичъ все это пересмотрѣлъ и былъ недоволенъ одною молодостью своего Француза, не потому, что полагалъ бы сей любезный недостатокъ несовмѣстнымъ съ терпѣніемъ и опытностью, столь нужными въ несчастномъ званіи учителя, но у него были свои сомнѣнія, которыя тотчасъ и рѣшился ему объяснить. Для сего велѣлъ онъ позвать къ себѣ Машу (Кирила Петровичъ по-Французски не говорилъ, и она служила ему переводчикомъ.) «Подойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что, такъ и быть,

принимаю его, только съ тъмъ, чтобъ онъ у меня за моими дъвушками не осмъливался волочиться, не то я его собачьяго сына... переведи это ему, Маша.»

Маша покраснѣла и, обратясь къ учителю, сказала ему по-Французски, что отецъ ея надѣется на его скромность и порядочное поведеніе.

Французъ ей поклонился и отвъчалъ, что онъ надъется заслужить уважение, даже если откажутъ ему въ благосклонности.

Маша слово въ слово перевела его отвътъ.

«Хорошо, хорошо! сказалъ Кирила Петровичъ. Не нужно для него ни благосклонности, ни уваженія. Дѣло его ходить за Сашей и учить граматикѣ да географіи.... переведи это ему.»

Марья Кириловна смягчила въ своемъ переводъ грубыя выраженія отца, и Кирила Петровичъ отпустилъ своего Француза во флигель, гдъ назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого вниманія на молодаго Француза. Воспитанная въ аристократическихъ предразсудкахъ, учитель былъ для нея родъ слуги или мастероваго, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не замѣтила и впечатлѣнія, произведеннаго ею на М-т Дефоржа, ни его смущенія, ни его трепета, ни измѣнившагося голоса. Нѣсколько дней сряду потомъ она встрѣчала его довольно часто, не удостоивая большой внимательности. Неожиданнымъ образомъ получила она о немъ совершенно новое понятіе.

На дворѣ у Кирилы Петровича воспитывались обыкновенно нѣсколько медвѣжатъ и составляли одну изъ главныхъ забавъ Покровскаго помѣщика. Въ первой своей молодости медвѣжата приводимы были ежедневно въ гостиную, гдѣ Кирила Петровичъ по цѣлымъ часамъ во-

зился съ ними, стравливея ихъ съ кошками и щенятами. Возмужавъ, они были посажены на цень, въ ожидании настоящей травли. Изредка ихъ выводили предъ окна барскаго дома и подкатывали имъ порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивалъ ее, потомъ тихонько до нея дотрогивался, кололъ себе лапы, осердясь, толкалъ ее сильнее, и сильнее становилась боль. Онъ входилъ въ совершенное бещенство, съ ревомъ бросался на бочку, покаместь не отнимали у беднаго зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что въ телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали въ нее гостей, и пускали ихъ скакать на волю Божію. Но лучшею штукою почиталась у Кирилы Петровича следующая.

Проголодавшагося медвъдя запрутъ, бывало, въ пустой комнать, привязавъ его веревкою за кольцо, ввинченное въ стъну. Веревка была длиною почти во всю комнату, такъ что одинъ только противоположный уголъ могъ быть безопаснымъ отъ нападенія страшнаго звъря. Приводили обыкновенно новичка къ дверямъ этой комнаты, нечалнно вталкивали его къ медвѣдю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наединъ съ косматымъ пустынникомъ. Бъдный гость, съ оборванной полою, съ оцарапанной рукою, скоро отыскиваль безопасный уголь, но принужденъ былъ иногда цълые три часа стоять прижавшись къ стене, и видеть, какъ разъяренный зверь въ двухъ шагахъ отъ него прыгалъ, становился на дыбы, ревълъ, рвался и силился до него дотянуться. Нъсколько дней спустя послъ прівзда учителя, Троекуровъ вспомнилъ о немъ и вознамърился угостить его въ медвѣжьей комнатъ. Для сего призвалъ его однажды утромъ, повелъ онъ его темными корридорами; вдругъ боковыя двери

отворились — двое слугъ вталиваютъ въ нее Француза, и запираютъ ее на ключъ. Опонившись, учитель увидёлъ привлзаннаго медвёдя; звёрь началъ опривлзаннаго медвёдя; звёрь началъ опривлать, издали обнюхивая своего гостя и вдругъ подилявшись на заднія лапы, пошелъ на него.... Французъ не смутился, не побёжалъ и ждалъ нападенія. Медвёдь приблизился; Дефоржъ вынулъ изъ кармана маленькій пистолеть, вложиль его въ ухо голодному звёрю и выстрёлилъ. Медвёдь повалился. Всё сбёжались, двери отворились — Кирила Петровичъ вошелъ, изумленный развязкою своей шутки.

Кирила Петровичъ котълъ непремънно объяснения всему дълу. Кто предварилъ Дефоржа о шутвъ, ему приготовленной, или зачъмъ у него въ карманъ былъ заряженный пистолетъ? Онъ послалъ за Машей. Маша прибъжала и перевела Французу вопросы отца.

«Я не слыхивалъ о медвъдъ, отвъчалъ Дефоржъ: но всегда ношу при себъ пистолеты, потому что не намъренъ терпъть обиду, за которую, по моему званю, не могу требовать удовлетворены.»

Маша смотрела на него съ изумлениемъ и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петровичъ ничего не отвечалъ, велелъ вытащить медевал и свять съ него шкуру; потомъ, обратясь къ своимъ людямъ, сказалъ: «каковъ молодецъ! не струсилъ, ей-Богу не струсилъ.» Съ той минуты онъ Дефоржа полюбилъ и не думалъ уже его пробовать.

Но случай сей произвель еще большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение ея было поражено: она видела мертваго медведя и Дефоржа, спокойно стоящаго надъ нимъ и спокойно съ нею разговаривающаго. Она видела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежать одному сословию, и съ техъ поръ

стала оказывать молодому учителю уваженіе, которое часъ отъ часу становилось внимательные. Между ними основались нъкоторыя сношенія. Маша имъла прекрасный голосъ и большія музыкальныя способности; Дефоржъвызвался давать ей уроки. Послъ того читателю не трудно уже догадаться, что Маша въ него влюбилась, сама еще въ томъ не признаваясь.

# ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Наканунъ праздника гости начали съъзжаться; иные останавливались въ господскомъ домѣ и во флигеляхъ, другіе у прикащика, третьи у священника, четвертые у зажиточныхъ крестьянъ; конюшни полны были дорожныхъ лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. Въ девять часовъ утра заблаговъстили къ объднъ, и все потянулось къ новой каменной церкви, построенной Кирилою Петровичемъ и ежегодно укращаемой его приношеніями. Собралось такое множество почетныхъ богомольцевь, что простые крестьяне не могли помъститься въ церкви, и стояли на паперти и въ оградъ. Объдня не начиналась: ждали Кирилу Петровича. Онъ прітхаль въ коляскъ шестернею, и торжественно пошелъ на свое мъсто, сопровождаемый Марьею Кириловной. Взоры мужчинъ и женщинъ обратились на нее - первые удивлялись красотъ, вторые со вниманіемъ осматривали ея нарядъ. Началась объдня; домашніе пъвчіе пъли на клиросъ, Кирила Петровичъ подтягивалъ, молился, не смотря ни направо, ни налѣво, и съ гордымъ смиреніемъ поклонился въ землю, когда дьяконъ громогласно упомянулъ и о зиждитель храма сего.

Объдня кончилась. Кирила Петровичъ первый подошелъ ко кресту. Всъ двинулись за нимъ хоромъ, сосъди подошли къ нему съ почтеніемъ, дамы окружили Машу. Кирила Петровичъ, выходя изъ церкви, пригласилъ всткъ къ себт объдать, стяль въ коляску и отправился домой. Всъ поъхали вслъдъ за нимъ. Комнаты наполнились гостями; поминутно входили новыя лица и насилу могли пробираться до хозяина. Барыни сели чинно полукругомъ, и одътыя по запоздалой модъ, въ поношенныхъ и дорогихъ нарядахъ, всв въ жемчугахъ и брилліантахъ; мужчины толпились около икры и водки, съ шумнымъ разнообразіемъ разговаривая между собою. Въ залъ накрывали столъ на восемьдесятъ приборовъ; слуги суетились, разставляли бутылки и графины и прилаживали скатерти. Наконецъ дворецкій провозгласиль: кушанье поставлено и Кирила Петровичъ первый пошелъ садиться за столъ, за нимъ двинулись дамы и важно заняли свои мъста, наблюдая накоторое старшинство; барышни стаснились межъ собою, какъ робкое стадо козочекъ, и выбрали себъ мъста одна подлъ другой; противъ нихъ помъстились мужчины; на концъ стола сълъ учитель подлъ маленькаго Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинамъ, въ случать недоразумънія руководствуясь Лафатеровскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звонъ тарелокъ и ложекъ слился съ шумнымъ говоромъ гостей. Кирила Петровичъ весело обозръвалъ свою трапезу и вполнъ наслаждался счастіемъ клъбосола. Въ это время въъхала на дворъ коляска, запряженная шестью лошадьми. Это кто? спросилъ козяинъ. Антонъ Пафнутьичъ, отвъчали нъсколько человъкъ. Двери отворились — и Антонъ Пафнутьичъ Спицынъ, толстый мужчина, лътъ 50-ти, съ круглымъ и ря-

бымъ лицемъ, украшеннымъ тройнымъ подбородкомъ. ввалился въ столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Приборъ сюда!» закричалъ Кирила Петровичъ: «Милости просимъ, Антонъ Пафнутьичъ, садись, да скажи намъ, что это значитъ: не былъ у моей объдни и къ объду опоздалъ? Это на тебя не похоже: ты и богомоленъ, и покушать любишь.» — «Виноватъ», отвъчалъ Антонъ Пафнутьичъ, привязывая салфетку въ петлицу гороховаго кафтана: «виноватъ, батюшка Кирила Петровичъ, я было рано пустился въ дорогу, да не успълъ отъъхать и десяти верстъ, вдругъ шина у передняго колеса пополамъ — что прикажещь? Къ счастію, не далеко было отъ деревни; пока до нея дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-какъ уладили, прошло ровно три часа-ділать было нечего. Вхать ближнимъ путемъ черезъ Кистеневскій лість я не осмітлился, а пустился въ объівадь.» . — «Эге!» прервалъ Кирила Петровичъ: «да ты, знать, не изъ храбраго десятка: чего ты боишься?» — «Какъ, чего боюсь, батюшка, Кирила Петровичъ, а Дубровскагото: того и гляди попадешься ему въ лапы. Онъ малый не промахъ, никому не спуститъ, а съ меня, пожалуй, и двъ шкуры сдеретъ.» — «За чтожъ, братъ, такое отличіе?» — Какъ за что, батюшка, Кирила Петровичъ, а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли, въ удовольствіе ваше, т. е. по совъсти и по справедливости показалъ, что Дубровскіе владъютъ Кистеневкою безъ всякаго на то права, а единственно по снисхождению вашему, и покойникъ (царство ему небесное!) объщалъ со мною посвойски перевѣдаться, а сынокъ, пожалуй, сдержитъ слово батюшкино. Доселъ Богъ миловалъ: всего-на-все разграбили у меня одинъ анбаръ, да того и гляди до · усадьбы доберется.» — «А въ усадьбь-то будетъ имъ

раздолье», замѣтилъ Кирила Петровичъ: «я чай, красная шкатулочка полнымъ-полна.» — «Худо, батюлика, Кирило Петровичъ; была полна, а нынче совсѣмъ опустѣла!» — «Полно врать, Антонъ Пафнутьичъ. Знаемъ мы васъ: куда тебѣ тратить? дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своихъ мужиковъ обдираешь — знай копишь, да и только.» — «Вы все изволите шутить, батюшка, Кирила Петровичъ», пробормоталъ Антонъ Пафнутьичъ, улыбаясь: «а мы ей-Богу разорились», и Антонъ Пафнутьичъ сталъ заѣдать барскую шутку хозяина жирнымъ кускомъ кулебяки. Кирила Петровичъ оставилъ его и обратился къ новому исправнику, въ первый разъ къ нему въ гости пріѣхавшему и сидящему на другомъ концѣ стола, подлѣ учителя.

«Ну-ка, господинъ исправникъ, докажи намъ свое удальство: поймай намъ Дубровскаго.»

Исправникъ струсилъ, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнесъ наконецъ: «постараемся, ваше превосходительство.»

«Гм! постараемся. Давно стараетесь, а проку все-таки нътъ.»

— Сущая правда, ваше превосходительство, отвіталь совершенно смутившійся исправникъ.

Гости захохотали.

«Люблю молодца за искренность», сказалъ Кирила Петровичъ. «А жаль покойнаго исправника Тараса Алексъевича: кабы це сожгли его, такъ въ околоткъ было бы тише. А что слышно про Дубровскаго? Гдъ его видъли въ послъдній разъ?»

— У меня, Кирила Петровичъ, пропищаль толостый дамскій голосъ: въ прошлый вторникъ объдаль онъ у меня. Всѣ взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, встми любимую за добрый и веселый нравъ. Вст съ любопытствомъ приготовились услышать ея разсказъ.

- «Надобно знать, что тому три недъли послала я прикащика на почту съ письмомъ для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не въ состояни баловать, хотя бы и хотъла: однако, сами изволите знать, офицеру гвардіи нужно содержать себя приличнымъ образомъ, и я съ Ванющей делюсь, какъ могу, моими доходами. Вотъ и послада ему 2000 рублей, хоть Дубровскій не разъ приходилъ мнъ въ голову, да думаю: городъ близко, всего семь верстъ, авось Богъ пронесетъ. Смотрю: вечеромъ мой прикащикъ возвращается бледенъ, оборванъ и пешъ. Я такъ и ахнула. «Что такое? что съ тобою сделалось? Онъ мнѣ: «Матушка, Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили. Самъ Дубровскій быль тутъ, котълъ повъсить меня, да сжалился и отпустилъ; за то всего обобралъ, отнялъ и лошадь и телегу.» Я обмерла. Царь мой небесный! Что будетъ съ моимъ Ванюшей? Дълать нечего; написала я снова письмо, разсказала все и послала ему свое благословение безъ гроща денегъ.

«Прошла недъля, другая. Вдругъ въвзжаетъ ко мив на дворъ коляска. Какой-то генералъ проситъ со мною увидъться; милости просимъ. Входитъ ко мив человъкъ лътъ тридцати пяти, смуглый, черноволосый, въ усахъ, въ бородъ, сущій портретъ Кульнева, рекомендуется мив какъ другъ и сослуживецъ покойнаго мужа Ивана Андреевича; онъ-де ъхалъ мимо и не могъ не завхать къ его вдовъ, зная, что я тутъ живу. Я угостила его, чъмъ Богъ послалъ, разговорилась о томъ, о семъ, наконецъ и о Дубровскомъ. Я разсказала ему свое горе. Генералъ мой нахмурился. «Это странно», сказалъ онъ: «я слыхалъ,

что Дубровскій нападаеть не на всякаго, а на извістныхъ богачей, да и туть дълится съ ними, а не грабить дочиста. А въ убійствахъ никто его не обвиняетъ; нътъ ли туть плутни? Прикажите-ка позвать вашего прикащика.» Пошли за прикащикомъ. Онъ явился. Только увидъль генерала, онъ такъ и остолбенълъ. «Разскажи-ка мнъ братецъ, какимъ образомъ Дубровскій тебя ограбилъ и какъ -онъ хотълъ тебя повъсить?» Прикащикъ мой задрожалъ и повалился генералу въ ноги. «Батюшка, виноватъ; гръхъ попуталъ.... солгалъ. » — «Коли такъ», отвъчалъ генералъ: «такъ изволь же разсказать барынъ, какъ все дъло случилось, а я послушаю.» Прикащикъ не могъ опомниться. «Ну, что же», продолжалъ генералъ: «разсказывай, гдъ ты встрытился съ Дубровскимъ?» — «У двухъ сосенъ. батюшка, у двухъ сосенъ.» — «Что же сказалъ онъ тебь?» — «Онъ спросиль у меня: чей ты, куда ъдешь, зачемъ?» — «Ну, а после?» — «А после потребовалъ онъ письмо и деньги. Ну, я отдалъ ему письмо и деньги.» — А онъ?» — «Ну, а онъ.... батюшка, виноватъ.» — «Ну, что же онъ сделаль?» — «Онъ возвратиль мнф деньги и письмо, да и сказаль: ступай себь съ Богомъ, отдай это на почту.» — «Ну!» — «Батюшка, виновать.» — «Я съ тобою, голубчикъ, управлюсь», сказалъ грозно · генералъ. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундукъ этого мошенника и отдайте его мнв на руки, а я его проучу.» Я догадалась, кто быль его превосходительство; нечего мнѣ было съ нимъ толковать. Кучера привязали прикащика къ козламъ коляски; деньги нашли; генералъ у меня отобъдалъ, потомъ тотчасъ уъхалъ и увезъ съ собою прикащика. Прикащика моего нашли на другой день въ льсу привязаннаго къ дубу и ободраннаго какъ липку.»

Всъ слушали молча разсказъ Анны Савишны, особенно

барышни. Многія изъ нихъ втайнъ доброжелательствовали Дубровскому, видя въ немъ героя романическаго, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклифъ.

«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя быль самъ Дубровскій? спросиль Кирила Петровичь. Очень же ты ошиблась. Не знаю кто быль у тебя въ гостяхъ, а только не Дубровскій.»

— Какъ, батюшка, не Дубровскій? да кто же, какъ не онъ, выъдетъ на дорогу и станетъ останавливать прохожихъ, да ихъ осматривать?

«Не знаю, а ужъ върно не Дубровскій. Я помню его ребенкомъ, не знаю, почернъм ль у него волосы, а тогда былъ онъ кудрявый, бълокуренькій мальчикъ; но знаю навърное, что Дубровскій пятью годами старше моей Маши, и что, слъдственно, ему не тридцать пять, а около двадцати трехъ лѣтъ.

— Точно такъ, ваше превосходительство, провозгласилъ исправникъ: у меня въ карманъ и примъты Владиміра Дубровскаго. Въ нихъ точно сказано, что ему отъ роду двадцать третій годъ.

«А!» сказалъ Кирила Петровичъ: «Кстати прочтите-ка, а мы послушаемъ: не худо намъ знать его примъты, авось въ глаза попадется, такъ не вырвется.»

Исправникъ вынулъ изъ кармана довольно замаранный листъ бумаги, развернулъ его съ важностью и сталъ читать на-распъвъ.

«Примъты Дубровскаго, составленныя по сказкамъ бывшихъ его дворовыхъ людей:

Отъ роду 24 года, роста средняго, лицома чистъ, бороду бръетъ, глаза имъетъ каріе, волосы русые, носъ прямой. Примъты особыя: таковыхъ не оказалось.» «И только!» сказалъ Кирила Петровичъ.

— Только, отвъчалъ исправникъ, складывая бумагу.

«Поздравляю, г-нъ исправникъ. Ай да бумага! По этимъ примътамъ не мудрено будетъ вамъ отыскать Дубровскаго! Да кто же не средняго роста, у ного не русые волосы, не прямой носъ, да не каріе глаза? Бьюсь объ закладъ: три часа сряду будешь говорить съ самимъ Дубровскимъ, а не догадаешься, съ къмъ Богъ тебя свелъ. Нечего сказать, умныя головушки приказныя.»

Исправникъ смиренно положилъ въ карманъ свою бумагу, молча принялся за гуся съ капустой; между тѣмъ, слуги успѣли ужъ нѣсколько разъ обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Нѣсколько бутылокъ горскаго и цимлянскаго громко были откупорены и приняты благосклонно подъ именемъ шампанскаго; лица начинали рдѣть, разговоры становились звонче, несвязнѣе и веселѣе.

«Нѣтъ», продолжалъ Кирила Петровичъ: «ужъ не видать намъ такого исправника, каковъ былъ покойникъ Тарасъ Алексъевичъ! Этотъ былъ не промахъ, не розиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы отъ него не ущелъ ни одинъ человъкъ изъ всей шайки. Онъ всъхъ бы до единаго переловилъ, да и самъ Дубровскій бы не вывернулся. Тарасъ Алексъевичъ деньги съ него взять-то бы взялъ, да и самого не выпустилъ. Таковъ былъ обычай у покойника. Дълать нечего; видно мнъ вступиться въ это дъло, да пойти на разбойниковъ съ моими домашними. На первый случай отряжу человъкъ двадцать, такъ они и очистятъ воровскую рощу; народъ не трусливый, каждый въ одиночку на медвъдя ходитъ, отъ разбойниковъ не поиятится.»

— Здоровъ ли вашъ медвъдь, батюшка Кирила Петро-

вичъ? сказалъ Антонъ Пафнутьичъ, вспомня при сихъ словахъ о своемъ косматомъ знакомцв и о нъкоторыхъ шуткахъ, коихъ и онъ былъ когда-то жертвою.

«Миша приказаль долго жить», отвъчаль Кирила Петровичь: «ужеръ славною смертью отъ руки непріятеля. Вонъ его побъдитель!» Кирила Петровичь указаль на учителя Француза. «Онъ отомстиль за твою.... съ позволенія сказать... помнишь?»

— Какъ не помнить? сказалъ Антонъ Пафнутьичъ, почесываясь: очень помню. Такъ Миша умеръ — жаль Мишу, ей Богу жаль! какой былъ забавникъ! какой умница! этакова медвъдя другова не сыщешь. Да зачъмъ мусье убилъ его?

Кирила Петровичъ съ великимъ удовольствіемъ сталъ разсказывать подвигъ своего Француза, ибо имълъ счастливую способность тщеславиться всъмъ, что только ни окружало его. Гости со вниманіемъ слушали повъсть о Мишиной смерти и съ изумлениемъ посматривали на Дефоржа, который, не подозръвая, что разговоръ шелъ о его храбрости, спокойно сидълъ на своемъ мъстъ и дълалъ нравственныя замъчанія ръзвому своему воспитаннику.

Объдъ, продолжавшийся около трекъ часовъ, кончился; козяинъ исложилъ салфетку на столъ, всъ встали и пошли въ гостиную, гдъ ожидалъ ихъ кофей, карты и продолжение повойки, столь славно начатой въ столовой.

# ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Около семи часовъ вечера, нъкоторые гости хотъли ъхать, не хозяинъ, развеселясь отъ пуншу, приказалъ запереть ворота и объявилъ, что до следующаго утра никого со двора не выпуститъ. Скоро вагремевла музыка,
двери въ залу отворились, и балъ завязался. Хозяинъ и
его приближенные сидели въ углу, выпивая стаканъ за
стаканомъ и любуясь веселостью молодежи. Старушки
играли въ карты. Кавалеровъ, какъ и везде, где не квартируетъ какой нибудь уланской бригады, было менте,
нежели дамъ; все мужчины, годные для танцевъ, были завербованы. Учитель между всеми отличался; все барышни выбирали его и находили, что съ нимъ оченъ ловко
вальсировать. Несколько разъ кружился онъ съ Марьей
Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали.
Наконецъ, около полуночи, усталый хозяинъ прекратилъ
танцы, приказалъ давать ужинать, а самъ отправился
спать.

Отсутствіе Кирила Петровича придало обществу болѣе свободы и живости; кавалеры осмѣлились занять мѣста подлѣ дамъ; дѣвицы смѣялись и перешептывались съ своими сосѣдами; дамы громко разговаривали черезъ столъ. Мужчины пили, спорили и кокотали; словомъ, ужинъ былъ чрезвычайно веселъ и оставилъ по себѣ много пріятныхъ воспоминаній.

Одинъ только человъкъ не участвовалъ въ общей радости. Антонъ Пафнутьичъ сидълъ пасмуренъ и молчаливъ на своемъ мъстъ, тълъ разсъянно и казался чрезвычайно безпокоенъ. Разговоры разбойнические взволновали его воображение. Мы скоро увидимъ, что онъ имълъ достаточную причину ихъ опасаться.

Антонъ Пафнутьичъ, призывая Господа въ свидътели въ томъ, что красная шкатулка была пуста, не лгалъ и не согръщилъ; красная шкатулка точно была пуста: нъкогда въ ней хранившияся ассигнаціи перешли въ кожаную суму, которую носиль онъ на груди подъ рубашкой. Сею только предосторожностью успокоиваль онъ свою недовѣрчивость ко всѣмъ и вѣчную боязнь. Будучи принужденъ остаться ночевать въ чужомъ домѣ, онъ боялся, чтобъ не отвели ему ночлега гдѣ нибудь въ уединенной комнатѣ, куда легко могли забраться воры; онъ искалъ глазами надежнаго товарища, и выбралъ наконецъ Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, имъ оказанная при встрѣчѣ съ медвѣдемъ, о коемъ бѣдный Антонъ Пафнутьичъ не могъ впомнить безъ содроганія, рѣшили его выборъ. Когда встали изъ-за стола, Антонъ Пафнутьичъ сталъ вертѣться около молодаго Француза, нокрякивая и откашливаясь, и наконецъ обратился къ нему съ изъясненіемъ.

«Гм! гм! нельзя ли, мусье, переночевать мнѣ въ вашей комнатѣ, потому что, изволишь видѣть....»

- Que désire monsieur? спросилъ Дефоржъ, учтиво ему поклонившись.
- «Эхъ, бѣда! ты, мусье, по-Русски еще не выучился. Же ве, муа ше ву куше, понимаешь ли?»
- Monsier, vous n'avez qu'à ordonner, отвычаль Дефоржъ.

Антонъ Пафнутьичъ, очень довольный своими свѣдѣніями во Французскомъ языкѣ, пошелъ тотчасъ распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился въ комнату, ему назначенную; а Антонъ Пафнутьичъ пошель съ учителемъ во флигель. Ночь была темная. Дефоржъ освъщалъ дорогу фонаремъ; Антонъ Пафнутьичъ шелъ за нимъ довольно бодро, прижимая изръдка къ груди потаенную суму, дабы удостовъриться, что деньги его еще при немъ.

T. IV.

Пришедъ во фамгель, учитель засвѣтилъ свѣчу, и оба стали раздѣваться; между тѣмъ, Антонъ Пафнутьичъ по-хаживалъ по комнатѣ, осматривая замки и окна, и качая головою при семъ неутѣшительномъ осмотрѣ. Двери занирались одною задвижною, окна не имѣли еще двойныхъ рамъ. Онъ попытался было жаловаться Дефоржу; но знанія его во Французскомъ языкѣ были слишкомъ ограничены для столь сложнаго объясненыя. Французъ его не понялъ, и Антонъ Пафнутьичъ принужденъ быль оставить свои жалобы. Постели икъ стояли одна противъ другой; оба легли, и учитель потушилъ свѣчу.

«Пуркуа ву туше, поркуа ву туше?» закричаль Антонъ. Пафнутьичь, спрагая съ гръхомъ пополамъ Русскій глаголь тушу на Французскій ладъ. «Я не могу дормиръ въ потемкахъ.»

Дефоржъ не цонялъ его посылицанія и пожелаль ему доброй ночи.

«Проклятый басурманъ!» проворчалъ Спицынъ, закутываясь въ одъяло. «Нужно ему было свычу тушить. Ему же хуже. Я спать не могу безъ огня. Мусье, мусье», продолжалъ онъ: «же ве авекъ ву царло.»

Но Французъ не отвъчалъ и вскоръ захрапълъ.

«Храпитъ, бестія, Французъ — подумалъ Антонъ Пафнутьичъ — а мнѣ такъ и сонъ въ умъ нейдетъ: того и гляди, воры войдутъ въ открытыя двери, или влѣзутъ въ окно, а его, бестію, и пушками не добудинься. Мусье! а мусье! дъяволъ тебя побери.»

Антонъ Цафнутьичъ замолчалъ; усталость и винные пары мало по малу превозмогли его боязливость; онъ сталъ дремать, и вскоръ глубокій сонъ овладълъ имъ совершенно.

Странное готовилось ему пробужденіе. Онъ чувство-

валъ сквозь сонъ, что кто-то тихонько дергалъ его за воротъ рубашки. Антонъ Пафнутьичъ открылъ глаза и, при блёдномъ свётё осенняго утра, увидёлъ передъ собою Дефоржа: Французъ иъ одной рукё держалъ карманный пистолетъ, а другою отстегивалъ завётную суму. Антонъ Пафнутьичъ обмеръ. «Кесь не се, мусье, кесь ке се?» произнесъ онъ трепещущимъ голосомъ. — «Тиме! молчать!» отвёчалъ учитель чистымъ Руссиимъ языкомъ: «молчать! или вы пропали. Я Дубровскій.»

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Теперь попросимъ у читателя позволенія объяснить послѣднія происшествія пов'ясти нашей предъидущими обстоятельствами, кои не успѣли мы еще разсказать.

На станціи \*\*, въ дом'я смотрителя, о коемъ уже мы упомянули, сид'єль въ углу пробажій съ видомъ смиреннымъ и терифливымъ, обличающимъ разночинца или иностранца, т. е. челов'єка, не им'єющаго голоса на почтовомъ тракті. Бричка его стояла на дворів, ожидая подмазки. Въ ней лежалъ маленькій чемоданъ, тощее домазательство не весьма достаточнаго состоянія. Пробажій не сиранциваль себів ни чаю, ни кофею, поглядываль въ окно и посвистываль, къ великому неудовольствію смотрительши, сид'євшей за перегородкою.

«Вотъ Богъ послалъ свистуна», говорила она вполголоса: «экъ посвистываетъ! чтобъ онъ лопнулъ, окаянный басурманъ.»

— A что? сказалъ смотритель: что за бъда? пускай себъ свищетъ.

«Что за бъда?» возразила сердитал супруга: «а развъ не знаешь примъты?»

— Какой примъты? Что свистъ денежку выживаетъ? И, Пахомовна! у насъ что свисти, что нътъ, а денегъ все нътъ какъ нътъ.

«Да отпусти ты его, Сидорычъ. Охота тебѣ его держать. Дай ему лошадей, да провались онъ къ чорту.»

— Подождетъ, Пахомовна; на конюшнѣ всего три тройки, четвертая отдыхаетъ. Того и гляди, подоспѣютъ хорошіе проѣзжіе; не хочу своею шеей отвѣчать за Француза. Чу! такъ и есть! вонъ скачутъ! Эге, ге! и, да какъ шибко! ужъ не генералъ ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочиль съ козелъ, отперъ дверцы, и черезъ минуту молодой человъкъ, въ военной шинели и въ бълой фуражкъ вошелъ къ смотрителю; вслъдъ за нимъ слуга внесъ шкатулку и поставилъ ее на окошко.

«Лошадей!» сказалъ офицеръ повелительнымъ голосомъ.

— Сейчасъ! отвъчалъ смотритель: пожалуйте подорожную.

«Нѣтъ у меня подорожной. Я ѣду въ сторону.... Развѣты меня не узнаёшь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиковъ. Молодой человъкъ сталъ расхаживать взадъ и впередъ по комнатъ, зашель за перегородку и спросилъ тихо у смотрительши: «кто таковъ проъзжій?»

«Богъ его въдаетъ», отвъчала смотрительша: «какой-то Французъ; вотъ ужъ пять часовъ, какъ дожидается ло-шадей да свищетъ. Надоълъ, проклятый.»

Молодой четовъкъ заговорилъ съ проъзжимъ по-Французски.

- «Куда изволите вы ъхать?» спросилъ онъ его.
- Въ ближній городъ, отвічаль Французъ: оттуда отправлюсь къ одному помінцику, который наняль меня за глаза въ учители. Я думаль сегодня быть уже на місті, но г-нъ смотритель, кажется, судиль иначе. Въ этой землі трудно достать лошадей, г-нъ офицеръ.
- «А къ кому изъ здѣшнихъ помѣщиковъ опредѣлились вы?» спросилъ офицеръ.
  - Къ Троекурову, отвъчалъ Французъ.
  - «Къ Троекурову? Кто такой этотъ Троекуровъ?»
- Ma foi, monsieur, я слыхаль о немь мало добраго. Сказывають, что онъ баринь гордый и своенравный, жестокій въ обращеніи съ своими домашними, что никто не можеть съ нимъ ужиться, что всѣ трепещуть при его имени, что съ учителями (avec les outschitels) онъ не церемонится.
- «Помилуйте! и вы рѣшаетесь опредѣлиться къ такому чудовищу?»
- Что жъ дѣлать, г-нъ офицеръ? Онъ предлагаетъ мнѣ хорошее жалованье, 3000 руб. въ годъ, и все готовое. Быть можетъ, я счастливѣе другихъ. У меня старуха мать: половину жалованья буду отсылать ей на пропитаніе; изъ остальныхъ денегъ въ пять лѣтъ могу скопить маленькій капиталъ, достаточный для будущей моей независимости, и тогда, bon soir, ѣду въ Парижъ и пускаюсь въ коммерческіе обороты.
- «Знаетъ ли васъ кто нибудь въ домѣ Троекурова?» спросилъ онъ.
- Никто, отвъчалъ учитель: меня онъ выписалъ изъ Москвы чрезъ одного изъ своихъ пріятелей, у коего поваръ мой соотечественникъ, и онъ меня рекомендовалъ. Надобно вамъ знать, что я готовился было не въ учители,

а въ кондитеры; но мнѣ сказали, что въ вашей землѣ звание учителя не въ примъръ выгоднѣе....

Офицеръ задумался. «Послушийте», прерваль онъ Француза: «что, если бы, вибсто этой будущности, предложили вашъ 10,000 руб. чистыми деньгами, съ тъмъ, чтобъ сей же часъ вы отправились обратно въ Парижъ?»

Французъ посмотрълъ на офицера съ изумленіемъ, улыбнулся и поначалъ головою.

— Лошади готовы! сказалъ вошедший смотритель.

Слуга подтвердиль то же самое.

«Сейчасъ», отвъчалъ офицеръ. «Выдьте вонъ на минуту. (Смотритель и слуга выпли.) Я не шучу», продожалъ онъ по-Французски: «10,000 руб. могу я вамъ дать; инъ нужно только ваше отсутстве и ваши бумаги.»

При сихъ словахъ онъ отперъ шкатулку и вынулъ нъсколько кипъ ассигнацій.

Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не зналъ, что я думать.

— Мое отсутствіе.... мои бумаги, повторяль онъ съ изумленіемъ. Вотъ мои бумаги.... но вы шутите? зачімъ вамъ мон бумаги?

«Вамъ дъла нътъ до того. Спрашиваю, согласны вы, или нътъ ?»

Францувъ, все еще не въря своимъ ушамъ, протянулъ бумаги свои молодому офицеру, который быстро ихъ пересмотрълъ.

«Вашъ паспортъ.... хорошо; письмо рекомендательное.... ное.... ное.... ное.... ное.... ное... назадъ. Прощайте.»

Французъ стоялъ, какъ вкопаный. Осицеръ воротился.

«Я было забыль самое важное: дайте мив честное слово, что все это останется между нами.... честное ваше слово.»

— Честное мое слово, отвычаль Французъ. Но мои бумаги? что миъ дълать безъ никъ?

«Въ первомъ город в объявите, что вы были ограблены Дубровскимъ. Вамъ поверятъ и дадутъ нужныя свидетельства. Прощайте; дай Богъ вамъ скор ве добхать до Парижа и найти матушку въ добромъ здоровы в.»

Дубровскій вышель изъ комнаты, сіль въ коляску и поскакаль.

Смотритель смотръль въ окошко, и когда колиска уъхала, обратился къ женъ съ восклицаніемъ: «Нахо-мовна! знаешь ли ты что? въдь это быль Дубровскій.»

Смотрительша опрометью кинулась въ окошко, но было ужъ поздно: Дубровскій быль ужъ далеко. Она принялась бранить мужа: «Бога ты не боишься, зачёмъ ты не сказаль мнё того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровскаго, а теперь жди, чтобъ онъ опять завернулъ. Безсовъстный ты, право безсовъстный!»

. Французъ стояль какъ вкопаный. Договоръ съ офицеромъ, деньги, — все казалось ему сновидвніемъ. Но кипы ассигнацій были тутъ у него въ карманъ и красноръчиво твердяли ему существенность удивительнато происшествія.

Онъ ръшился нанять лошадей до города. Ямщикъ повевъ его шагомъ, и ночью дотащился онъ до города.

Дубровскій, овладівть бумагами Француза, смітло явился, какъ мы ужъ виділи, къ Троекурову и поселился въ его домів. Каковы ни были его тайныя намівренія (мы ихъ узнаемъ послів), но въ его поведеніи не оказалось ничего предосудительнаго. Правда, онъ мало занимался воспитаніемъ маленькаго Саши, даваль ему полную свободу повѣсничать, и не строго взыскиваль за уроки, задаваемые только для формы, за то съ большимъ прилежаніемъ слѣдовалъ за музыкальными успѣхами своей ученицы, и часто по цѣлымъ часамъ сиживалъ съ нею за фортепіано. Всѣлюбили молодаго учителя: Кирила Петровичъ за его смѣлов проворство на охотѣ, Марья Кириловна за неограниченное усердіе и рабскую внимательность, Саша за снисходительность къ его шалостямъ, домашніе за доброту и за щедрость, по-видимому, несовмѣстную съ его состояніемъ. Самъ онъ, казалось, привязанъ былъ ко всему семейству и почиталь уже себя членомъ онаго.

Прошло около мъсяца отъ его вступленія въ званіе учительское до достопамятного празднества, и никто не подозрѣвалъ, что въ скромномъ молодомъ Францувѣ таился грозный разбойникъ, коего имя наводило ужасъ на всъхъ окрестныхъ владъльцевъ. Во все это время Дубровскій не отдучался изъ Покровскаго, но слухъ о разбояхъ его не утихаль, благодаря изобрѣтательному воображенію сельскихъ жителей; но могло статься и то, что шайка его продолжала свои дъйствія и въ отсутствіе начальника. Ночуя въ одной комнать съ человькомъ, коего могъ онъ почесть личнымъ своимъ врагомъ и однимъ изъ главныхъ виновниковъ его бъдствія, Дубровскій не могъ удержаться отъ искушенія. Онъ зналъ о существованіи сумки и ръшился ею завладъть. Мы видъли, какъ изумилъ онъ бъднаго Антона Пафнутьича неожиданнымъ своимъ превращеніемъ изъ учителя въ разбойника.

Не доъзжая заставы, у которой, вмъсто часоваго, стояла развалившаяся будка, Французъ велълъ остановиться, вылъзъ изъ брички и пошелъ пъшкомъ, объяснивъ знаками ямщику, что бричку и чемоданъ даритъ ему на водку. Ямщикъ былъ въ такомъ же изумленіи отъ его щедрости, какъ и самъ Французъ отъ предложенія Дубровскаго. Но, заключивъ изъ того, что Нѣмецъ сошелъ съ ума, ямщикъ поблагодарилъ его усерднымъ поклономъ и, не разсудивъ за благо въѣхать въ городъ, отправился въ извѣстное ему увеселительное заведеніе, коего хозяинъ былъ ему пріятель. Тамъ провелъ онъ цѣлую ночь, а на другой денъ утромъ, на порожней тройкѣ отправился восвояси, безъ брички и безъ чемодана, съ пухлымъ лицемъ и красными глазами.

### ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ.

Прошло нъсколько дней и не случилось ничего достопримъчательнаго. Жизнь обитателей Покровскаго была однообразна. Кирила Петровичъ ежедневно вытажалъ на охоту; чтеніе, прогулки, музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, съ невольной досадою, что оно не было равнодушно къ достоинствамъ молодаго Француза. Онъ, съ своей стороны, не выходилъ изъ предъловъ почтенія и строгой пристойности и тъмъ успокоивалъ ея гордость и боязливыя сомнънія. Она съ большей и большей довъренностью предавалась увлекательной привычкъ. Она скучала безъ Дефоржа; въ его присутствии поминутно занималась имъ, обо всемъ хотъла знать его мнъне и всегда съ нимъ соглашалась. Можетъ быть, она не была еще влюблена; но, при первомъ, случайномъ препятствіи или внезапномъ гоненіи судьбы, пламя страсти должно было вспыхнуть въ ел сердив. Ser Garage

Однажды, пришедъ въ залу, гдѣ синдалъ се учитель, Марыя Кириловиа съ изумлениемъ закътила смущение на блъдиомъ его лицъ. Она открыла сортевнано; пронъва нъскально нотъ; но Дубровский, иодъ предлогомъ головной боли, извишился, прервалъ урокъ и, закрывая ноты, подаль ей украдкою записку. Марыя Кириловиа, не успъвъ одуматься, приняла ее и раскаплась въ ту же минуту; но Дубровскаго не было уже въ залъ. Марыя Кириловиа пошла въ свою комнату, развернула ваписку и прочла слъдующее:

«Будьте сегодня въ семь часовъ въ бесъдкъ у ручья: мнъ необходимо съ вами говорить.»

Любопытство ел было сильно вовбуждено. Она давно ожидала признанія, желая и опасаясь его. Ей пріятно было бы услышать подтверждение того, о чемъ она догадывалась; но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение отъ человъка, который, по состоянію своему, не долженъ быль надеяться когда нибудь получить ел руку. Она рышилась итти на свиданіе, но полебалась въ одномъ: какимъ образомъ приметъ она признаніе учителя: съ аристократическимъ ли негодованіемъ, съ увещаніемъ ли дружбы, съ веселыми наутками, или съ безмоленьить участіенъ. Между темъ она поминутно поглядывала на часы. Смерклесь; подали свъчи; Кирила Петровичь сълъ играть въ бостоит съ пріважими сосъдями; столовые часы пробили третью четверть овльмаго, и Марья Кириловна тихонько выным на крыльцо, осляделась во все сторомы и побежала въ садъ.

Ночь была темная, небо покрыто тучами, въ двухъ нагахъ отъ себя нельзя было ничего видеть; но Марья Кириловиа пила въ темнотъ по знакомымъ дорожкамъ, и черезъ минуту очутилась у бесъдки; тутъ остановилась она, дебы жеревести духъ и неитися жередъ Денерженъ съ видомъ раниедуннымъ и негороплинимъ. Не Деооритъ стедлъ ужъ нередъ исю.

«Благодарно васть», сказаль онъ ей тихимъ и почамынымъ толосомъ, «что вы не отказали мять въ месй просыбъ. Я былъ бы въ отнаяни, если бъ вы на то не согласились.»

Марья Кириловиа отвечала заготовленного вразой: «На- - діясь», что вы не заставите меня раскаяться въ моей сийсхедительности.»

Онъ моливать и, казалось, собирался съ дукомъ. «Обстоятельства пребуютъ.... я долженъ висъ оставить», сна залъ онъ наконецъ: «вы скоро, можетъ быть, услымито.... но передъ разлукой я долженъ съ вами самъ объясниться.»

Марол Кириловна же отвічала ничего. Въ этихъ словакъ виділа она предисловіе къ ожидаемому признанию.

«Я не то, что вы предполагаете», продолжаль онъ, потупя голову: «я не Французъ Дегоржъ — я Дубровскій.» Марья Кирисовна всиринула.

«Не бойтесь, ради Бога; вы не должны бойться моего имени. Да, я тотъ несчастный, котораго вашъ отецъ, ленивъ куска хлеба, выгналь изъ отеческаго дома и последъ грабить на большихъ дорогахъ. Но вамъ не надобно меня бояться ни за себя, ни за него. Все кончено.... я ему простияъ; вы спасли его. Первый мой кровавый подвигъ долженъ былъ совершиться надъ нимъ. Я ходилъ около его дома, навначая, гдъ вспыхнуть пожару, откуда войти въ его спальню, какъ пресъчь ему всъ пути къ бъгству; въ ту минуту вы прошли мимо меня, какъ небесное видъніе, и сердце мое смирилось. Я понялъ, что домъ, гдъ обитаете

вы, священь, что ни единое существо, связаниосьсь вами узами крови, не подлежить моему проклятію. Я отказался отъ мщенія, какъ отъ безумства. Целые дни я броднаъ около садовъ: Покровскаво, въ надеждъ: увидъть издали ваше быле платье. Въ вашихъ несоторожныхъ прогулкахъ я следовалъ за вами, прокрадываясь отъ куста къ кусту, счастливый мыслю, что васъ охраняю, что для васъ нътъ опасности тамъ, гдъ я присутствую тайно. Напонецъ случай представился... я поселился въ вашенъ домъ. Эти три недъли были для меня днями счастія : ихъ восноминание будеть отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получиль извъстіе, посль котораго мнь невовможно более эдесь оставаться. Я разстаюсь съ вами сегодня, сей же часъ.... Но прежде я долженъ быль вамъ открыться, чтобъ вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногла о Дубровскомъ. Знайте, что онъ рожденъ быль для инаго назначенія, что душа его умьла вась любить, что никогда....»

Тутъ раздался сильный свисть, и Дубровскій умолкь. Онъ схватиль ея руку и прижаль къ пылающимъ устамъ. Свистъ повторился. «Простите», сказаль Дубровскій: «меня зовутъ; минута можетъ погубить меня.» Онъ отошель.... Марья Кириловна стояла неподвижно. Дубровскій воротился и снова взяль ея руку. «Если когда несчастіе васъ постигнетъ, и вы ни отъ кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, въ такомъ случав объщаетесь ли вы прибъгнуть ко мнв, требовать отъ меня всего для вашего спасенія? Объщаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свистъ раздался въ третій разъ. «Вы мена пубите!» закричаль Дубровскій: «в не эставдю васть, пона не дадите мив отвіта: обіщаєтесь ли вы, наненічть?»

- Объщнесь! прошептала бъдная красавица.

Веволнованная свиданісмъ съ Дубровскимъ, Марья Кириловна возвращалась изъ саду. Ей показалось, что на дворъ было много народу, у крыльца стояла тройка, люди разбътались, домъ былъ въ движеніи; издали услышала она голосъ Кирилы Петровича и спішила войти въ комнаты, опасаясь, чтобъ отсутствіе не было замъчено. Въ заль встретиль ее Кирила Петровичь; гости окружили исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправникъ, въ дорожномъ платъв, вооруженный съ негъ до головы, отвечаль имъ съ видомъ таинственнымъ и суетливымъ. «Гдъ ты была, Маша?» спросилъ Кирила Петровичъ: «встрътила ли ты М-г Дефоржа?» Маша насилу могла отвъчать отрицательно. «Вообрази», продолжалъ Кирила Петровичъ: «Исправникъ врітхаль его арестовать и увъряетъ меня, что это самъ Дубровскій.» — «Вот примъты, ваше превосходительство», сказалъ почтительно исправникъ. — «Охъ, братецъ», прервалъ Кирила Петровичъ: «убирайся, знаешь куда, со своими примътами. Я тебъ моего Француза не выдамъ, покамъстъ самъ не разберу дъла. Какъ можно върить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и мужику: ему пригрезилось, что учитель хотьль ограбить его. Зачыть онъ въ то же утро не сказалъ мнъ о томъ ни слова....» — «Французъ застращаль его, ваше превосходительство». отвѣчалъ исправникъ: «и взялъ съ него клятву молчать.» - «Вранье», решилъ Кирила Петровичъ: «сейчасъ я все выведу на чистую воду. Гдѣ же учитель?» спросиль онъ у вошедшаго слуги. — «Нигдъ не найдутъ-съ»,

отвечаль слуга. - «Такъ сыскать его!» закричаль Троекуровъ, начинающій сомивваться. «Покажи мив твой хваленыя примъты», сказаль онъ исправнику, который тотчасъ и подалъ ему бумату. «Гм! тм! дважнать три тода и проч. Оно такъ, да это еще ничего не доказываетъ. Что жъ учитель?» — «Не найдутъ», быль опить отивиъ. Кирила Петровичь начиналь безпоконться; Марыя Кириловна была им жива, ни мертва. «Ты бледна, Мяша», заметиль ем отець: «тебя перепугали?» — «Неть, папенька», отвічала Маша: «у меня голова болить.» ---«Поди, Мапта, въ свою комнату и не безнокойся.» Мина поцеловала у него руку, и упша скорже въ свою комниту; тамъ она бросилась на постель и зарыдала въ истерическомъ припадив. Служания сбъжались, разділи ее насилу, насилу успѣли ее успокоить холодною водой а всевовножными спиртами; ее уложили, и она визла нь усыпленіе.

Между тімъ француза не находили. Кирила Петровичь кодиль взадъ и впередъ по комнать, громко насвистывая: *Грома побъды раздовайся*. Гости шентались между собою; исправникъ назался въ дуракахъ; францува не нашли. Въроятно, онъ усиълъ скриться, быть предупрежденъ. Но къмъ и какъ? это оставалось тайною.

Било одиниадцать часовъ, и никто не думаль о онъ. Наконецъ Кирила Петровичъ сказалъ сердито исправнику: «Ну, что? въдь не до свъту же тебъ здъсь оставаться; домъ мой не харчевня. Не съ твоимъ проворствомъ, братещъ, поймать Дубровскаго, если ужъ это Дубровскій. Отправляйся-ко во-свояси, да впередъ будь расторопнъе. Да и вамъ пора домой», продолжалъ онъ, обратясь къ гостямъ. «Велите закладывать, а я хочу спать.» Такъ немилостиво разотался Троекуровъ съ своими гостями.

#### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Прошло нъсколько времени безъ всякаго заначательнаго случая. Но въ началь следующаго льта произопало много переменъ въ семейственномъ быту Кирили Петровича.

Въ тридцати верстакъ отъ него находилось ботытое помъстье Князя Верейскаго. Князь долгое время наводился въ чукикъ креякъ; всвиъ имвніемъ ето управляль отставной маюръ, и никокого сношенія не существоволо между Покровскимъ и Арбатовомъ. Но въ новидъ мая мъсяца князь воевратилоя изъ-за границы и прівхаль от свою деревню, которой отъ роду еще не видаль. Привыжнувъ къ разстанности, онъ не могь вынести уединенія, и на третій день по своюмъ прівздѣ отправился объдать къ Троенурову, съ которымъ быль нікогда знакомъ.

Князю бым около интидесати льть, но от вазался тораздо старые. Излишества всякаго рода изнурили его здоровье и положили на немъ свою неизгладимую печать. Не смотря на то, наружность его была пріятна, замічненьна, а привычка быть всегда въ обществі придавала ему ніжоторую любезность, особенно съ женщинами. Онъ имівть непрестанную нужду въ разсіляни, непрестанно скучаль. Кирила Петровичь быль чрезвычайню доволень его посіщеність, принявъ оное знакомъ уваженія оть человіка, знающаго світь. Онь, по обыжновенію своему, сталь угощать его смотромъ своикъ заве-

деній, и повель на псарный дворъ. Но князь чуть не задохся въ собачьей атмосферь и спышиль выйти вонъ, зажимая нось платкомъ, опрысканнымъ духами. Старинный садъ, съ его стрижеными липами, четыреугольнымъ прудомъ и правильными аллелми, ему не понравился; онъ не любилъ англійскіе сады и такъ называемую природу, но хвалилъ и восхищался. Слуга пришелъ доложить, что кушанье поставлено. Они пошли объдать. Князь прихрамывалъ, уставъ отъ своей прогулки, и уже раскаивался въ своемъ посъщеній.

Но въ залъ встрътила ихъ Марья Кириловна — и старый волокита былъ пораженъ ем красотою. Троекуровъ посадилъ гостя подлъ нея. Князь былъ оживленъ ея присутствіемъ, былъ веселъ и успіль нісколько разъ привлечь ея вниманіе любопытными своими разсказами. Посль объда Кирила Петровичъ предложилъ ъхать верхомъ, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя надъ своею подагрой. Онъ предложилъ прогулку въ линъйкъ, съ тъмъ, чтобъ не разлучаться съ милою своею сосъдкою. Линъйку заложили. Старики и красавица съли втроемъ и поъхали. Разговоръ не прерывался. Марья Кириловна съ удовольствіемъ слушала льстивыя и веселыя привътствія свътскаго человька, какъ вдругъ Верейскій, обратясь къ Кириль Петровичу, спросиль у него: что значить это погорьлое строеніе, и ему ли оно принадлежитъ? Кирила Петровичъ нахмурился: воспоминанія, возбуждаемыя въ немъ погорѣлою усадьбой, были ему неприятны. Онъ отвъчаль, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому? повторилъ Верейскій: какъ; этому славному разбойнику?» — Отцу его, отвъчалъ Троекуровъ; да и отецъ-то быль порядочный разбойникъ.

- «Куда же дъвался; надуъ, Рамальдо.? Схваченъ ли онъ, живъ ли онъ?»
- И живъ, и на волъ. Кстати, князь! Дубровскій побывалъ въдь у тебя въ \*\*?
- «Да, прошлаго года; онъ, кажется, что-то сжегъ или разграбилъ. Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче съ этимъ романическимъ героемъ?
- Что любопытнаго! свазалъ Троекуровъ: она знакома съ нимъ. Онъ цѣлыя три недѣли училъ ее музыкѣ,
  да слава Богу, не вяялъ ничего за уроки. Тутъ Кирила
  Петровичъ началъ разсказывать повѣсть о мнимомъ Французѣ учителѣ. Марья Кириловна сидѣла какъ на иголкахъ. Верейскій, выслушавъ съ глубокимъ вниманіемъ,
  нашелъ все это очень страннымъ, и перемѣнилъ разговоръ. Возвратясь, онъ велѣлъ подавать свою карету,
  и, не смотря на усильныя просьбы Кирилы Петровича
  остаться ночевать, уѣхалъ тотчасъ послѣ чаю; но прежде
  просилъ Кирила Петровича пріѣхать къ нему въ гости
  съ Марьею Кириловной, и гордый Троекуровъ обѣщался;
  ибо, взявъ въ уваженіе княжеское достоинство, двѣ
  звѣзды и 3000 душъ родоваго имѣнія, онъ до нѣкоторой
  степени почиталъ Князя Верейскаго себѣ равнымъ.

### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Два дня спустя послѣ его посѣщенія, Кирила Петровичь отправился съ дочерью въ гости къ Князю Верейскому. Подъѣзжая къ \*\*, онъ не могъ налюбоваться чистыми и веселыми избами крестьянъ и каменнымъ господскимъ домомъ, выстроеннымъ во вкусѣ англійскихъ зам-

ковъ. Передъ домомъ разстилался густозеленый лугъ, на коемъ паслись Швейцарскія коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный паркъ окружаль домъ со вебхъ сторонъ. Хозяинъ встрътилъ гостей у крыльца и подалъ руку молодой красавиць. Она вошла въ великольпную залу, гдъ столъ былъ накрытъ на три прибора. Книзь подвель гостей къ окну, и имъ открылся прелестный видъ. Волга протекала передъ окнами, по коей шли нагруженныя барки подъ натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно названныя душегубками. За ръкою тянулись холмы и поля; нъсколько деревень оживляли окрестность. Потомъ они занялись разсмотрынемъ галереи картинъ, купленныхъ княземъ въ чужихъ краяхъ. Князь объяснялъ Марьъ Кириловнъ ихъ различныя достоинства, содержаніе, исторію живописцевъ; указывалъ на достоинства и недостатки. Онъ говорилъ о картинахъ не на условленномъ языкъ педантическаго знатока, но съ чувствомъ и воображениемъ. Марыя Кириловна слушала его съ удовольствіемъ. Пошли за столъ. Троекуровъ отдалъ полную справедливость винамъ своего Амфитріона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшаго замешательства или принужденія въ бесёдё съ человеномъ, котораго видъла она только во второй разъ отъ роду. Послъ объда, хозяинъ предложилъ гостямъ пойти въ садъ. Они пили кофе въ бестакъ, на берегу широкаго озера, усъяннаго островами. Вдругъ раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодна причалила къ самой беседке. Они поехали по озеру, около острововъ, посъщали нъкоторые изъ нихъ; на одномъ находили мраморную статую, на другомъ уединенную пещеру, на третьемъ намятникъ съ таинственного надписью, возбуждавній въ Жарьв Кири-

ловить дъвическое любопытство, не вполнъ удовлетворенное учтивыми недомолвками князя. Время пропыо незаметно. Начало смеркаться. Князь, подъ предлогомъ свежести и росы, спышиль возвратиться домой; самоварь икъ ожидалъ. Князь просилъ Марью Кириловну хозийничать въ дом' колостика. Она разливала чай, слушая неистощимые разсказы любезнаго говоруна. Вдругъ раздался выстрълъ — и ракета освътила небо.... Князь подалъ Марьъ Кириловиъ шаль, позвалъ ее и Троекурова на балконъ. Передъ домонъ, въ темнотъ, разноциятные огни вспыхнули, завертылись, подпались вверхъ колосьями, полижесь фонтанами, посыпались дождемъ, звъздами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась, кажь дитя. Князь Верейскій радовался ся восхищенію, и Троекуровъ быль чрезвычайно имъ доволенъ, нбо принималь tous les frais князя, какъ знаки уваженія и желанія ему угодить.

Ужинъ въ своемъ достоинствъ ни чъть не уступалъ объду. Гости отправились въ комнаты, для нихъ отведенныя, и на другой день поутру разстались съ любезнымъ козлиномъ, давъ другъ другу объщание вскоръ снова увидъться.

### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Маръя Кириловна сиділа въ своей комнать, вышивня въ пяльцахъ, предъ открытымъ окошкомъ. Она не муталась шелками, подобно любовницъ Конрада, которая, въ любовной разсілянности, вышила розу зеленимъ шелкомъ. Подъ ен иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника; не смотря на то, ея мысли не слъдовали за работой — онъ были далеко:

Вдругъ въ оконине тихонько протянулась рука, кто-то ноложилъ на пяльцы письмо и скрылся, прежде нежели Марья Кириловна успъла образумиться. Въ это самое время слуга къ ней вошелъ и позвалъ ее къ Кирилъ Петровичу. Она съ трепетомъ спрятала письмо за косынку, и поспъщила къ отцу въ кабинетъ.

Кирила Петровичъ былъ не одинъ. Князь Верейскій сидѣлъ у него. При появленіи Марьи Кириловны князь всталъ и молча поклонился съ замѣшательствомъ, для него необыкновеннымъ. «Подойди сюда, Маша, сказалъ Кирила Петровичъ. Скажу тебъ новость, которая, надѣюсь, тебя обрадуетъ. Вотъ тебъ женихъ; князь за тебя сватается.»

Маша остолбента; смертная бледность покрыла ея лице. Она молчала. Князь къ ней подошелъ, взялъ ее руку и съ видомъ тронутымъ спросилъ: согласна ли она сдълать его счастіе? Маша молчала.

«Согласна, конечно согласна, сказалъ Кирила Петровичъ: но знаешь, князь, дъвушкъ трудно выговорить это слово. Ну, дъти, поцълуйтесь и будьте счастливы.»

Маша стояла неподвижно, старый князь поцъловаль ея руку; вдругъ слезы побъжали по ея блъдному лицу. Князь слегка нахмурился.

«Пошла, пошла, пошла! сказаль Кирила Петровичь: осущи свои слезы и воротись къ намъ веселёшенька. Онъ всъ плачутъ при помолвкъ, продолжалъ онъ, обратясь къ Верейскому: это у нихъ ужъ такъ заведено. Теперь, князь, погоримъ о дълъ, т. е. о приданомъ.»

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволеніемъ удалиться. Она поб'єжала въ свою комнату, заперлась и дала волю своимъ слевамъ, воображая себя женою стараго князя; онъ вдругъ покавался ей отвратительнымъ и ненавистнымъ.... Бракъ пуганъ ее, какъ плаха, какъ могила!... Нътъ, нътъ! повторяла она въ отчаянии: мучше въ монастырь, лучше пойду за Дубровскаго.... Тутъ она вспомнила о письмъ и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было отъ него. Въ самомъ дълъ, оно было писано имъ, и заключало только слъдующія слова:

«Вечеромъ, въ десять часовъ, на прежнемъ мѣстѣ.»

Луна сіяла; сельская ночь была спокойна; изрѣдка подымался вѣтерокъ, и тихій шорохъ пробѣгалъ по всему саду.

Какъ легкая твнь, молодая красавица приблизилась къ мъсту назначеннаго свиданія. Еще никого не было видно, вдругъ изъ-за бесъдки очутился Дубровскій передъ нею. «Я все знаю, сказалъ онъ ей тихимъ и печальнымъ голосомъ: вспомните ваше объщаніе.»

— Вы предлагаете мнѣ свое покровительство? отвѣчала Маша, но не сердитесь: оно пугаетъ меня. Какимъ образомъ окажете вы мнѣ помощь?

«Я бы могъ избавить васъ отъ ненавистнаго человека.»

— Ради Бога, не трогайте его, не смъйте его трогать, если вы меня любите: я не хочу быть виною какого нибудь ужаса....

«Я не трону его: воля ваша для меня священна. Вамъ обязанъ онъ жизнію. Никогда злодъйство не будетъ свершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и въ моихъ преступленіяхъ. Но какъ же спасу васъ отъ жестокаго отца?»

— Еще есть надеждастя надімось тронуть его монии слезами, и отчаяцемъ... Онт упрямъ, нопонъ такъ меня любить, в посонъ закъ меня

«Не надъйтесь по пустому: въ этихъ слевакъ увидитъ онъ только обыкновенную боязливость и отвращеніе, общее всёмъ молодымъ дёвушкамъ, когда идутъ онѣ замужъ не по страсти, а изъ благоразумнаго разсчета; но если возьметъ онъ себѣ въ голову сдѣлать счастіе ваше вопреки вамъ самимъ? если насильно повезутъ васъ подъ вынецъ, чтобъ на вѣки предать судьбу вашу во власть хилаго мужа?...»

— Тогда, тогда дълать нечего — явитесь за мною — я буду вашею женою.

Аубровскій затрепеталь; бліздное лице покрылось багровымъ румянцемъ и въ ту же минуту стало бліздніве прежняго. Онъ долго молчаль, потупя голову.

«Соберитесь со всёми силами дуни, умоляйте отца, бросьтесь къ его ногамъ; представьте ему весь ужасъ будущаго, ващу молодость, увядающую близъ хилаго и развратнаго старика; скажите, что богатство не доставить вамъ и одной минуты счастія; роскомь утѣщаеть одму бѣдмость, и то съ непривычки на одно миновеніе; не отставайте отъ него, не пугайтесь ни его гнѣва, ни угрозъ, пока останется хоть тѣнь надежды; ради Бога, не отставайте. Если жъ не будетъ уже другаго средства — рѣмитесь на жестокое изъясненіе: скажите, что если омъ останется неумолимъ, то.... то вы найдете ужасную защиту....»

Тутъ Дубровскій закрыль лице руками; онъ, казалось, задыхался. Маша плакала....

«Бъдная, бъдная моя участь! сказалъ онъ, горько вздохнувъ. За васъ отдалъ бы я жизнь; видъть васъ издали, касаться руки вашей было для меня упоеніемъ; и когда открывается для меня возможность прижать васъ къ варалнованному моему сердцу и сказать: я твой на въки, бъд-

ный! я долженъ остерегаться отъ блаженства, я долженъ отталкивать его отъ себя всеми силами! Я не смею пасть къ вациить ногамъ и благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О! какъ долженъ я ненавидеть того... но чувствую, что теперь въ сердце моемъ нетъ места ненависти.»

Онъ тихо обнялъ стройный ея станъ и тихо привлекъ ее къ своему сердцу. Довърчиво склонила она голову на плечо молодаго разбойника — оба молчали....

Время летъло. «Пора», сказала наконецъ Маща. Дубровскій какъ будто очнулся отъ усыпленія. Онъ ваяль ея руку и надълъ ей на палецъ кольцо. «Если ръшитесь прибъгнуть ко мнъ, сказалъ онъ: то принесите кольцо сюда, опустите его въ дупло этого дуба; я буду знать, что дълать.»

Дубровскій поціловаль ея руку и скрылся между деревьями.

### ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Сватовство князя Верейскаго не было уже тайною для сосъдства. Кирила Петровичъ принималъ поздравленія; свадьба готовилась. Маша день отъ дня отлагала ръшительное объявленіе. Между тъмъ, обращеніе ея со старымъ женихомъ было холодно и принужденно. Князь о томъ не заботился: онъ о любви не хлопоталъ, довольный ея безмолвнымъ согласіемъ.

Но время шло. Маша наконецъ ръщилась дъйствовать и написала письмо Князю Верейскому. Она старалась возбудить въ его сердцъ чувство великодущія; откровенно признавалась, что не имъла къ нему ни малъйшей привя-

занности; умоляла его отказаться отъ ея руки и самому защищать ее отъ власти родителя. Она тихонько вручила письмо Князю Верейскому. Тотъ прочелъ его наединѣ, и ни мало не былъ тронутъ откровенностью своей невѣсты. Напротивъ, онъ увидѣлъ необходимость ускорить свадьбою и для того почелъ нужнымъ показать письмо будущему тестю.

Кирила Петровичъ взбѣсился; насилу князь могъ уговорить его не показывать Машѣ и виду, что онъ увѣдомленъ о ея письмѣ. Кирила Петровичъ согласился ей о томъ не говорить, но рѣшился не тратить времени и назначилъ быть свадьбѣ на другой же день. Князь нашелъ сіе весьма благоразумнымъ, пошелъ къ своей невѣстѣ, сказалъ ей, что письмо очень его опечалило, но что онъ надѣется со временемъ заслужить ея привязанность; что мысль отречься отъ нея слишкомъ для него тяжела, и что онъ не въ силахъ согласиться на свой смертный приговоръ. Засимъ онъ почтительно поцѣловалъ ея руку и уѣхалъ, не сказавъ ей ни слова о рѣшеніи Кирилы Петровича.

Но едва онъ вытхалъ со двора, какъ отецъ ея вошелъ и напрямикъ велълъ ей быть готовой на завтрашній день. Марья Кириловна, уже взволнованная объясненіемъ Князя Верейскаго, залилась слезами и бросилась къ ногамъ отца. «Папенька! закричала она жалобнымъ голосомъ, папенька! не губите меня: я не люблю князя, я не хочу быть его женою.

— Это что значить? сказаль грозно Кирила Петровичь: до сихъ поръ ты молчала и была согласна, а теперь, когда все рѣшено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этимъ со мною ты ничего не выиграешь.

«Не губите меня!» повторяла бъдная Маша: «за что гоните меня отъ себя прочь и отдаете человъку нелюбимому? развъ я вамъ надоъла? Я хочу остаться съ вами по прежнему. Папенька! вамъ безъ меня будетъ грустно; еще грустнъе, когда подумаете, что я несчастлива. Папенька! не принуждайте меня: я не хочу итти замужъ.»

Кирила Петровичъ былъ тронутъ, но скрылъ свое смущение и оттолкнулъ ее, сказавъ сурово:

— Все это вздоръ, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастія. Слезы тебъ не помогутъ; послъ завтра будеть твоя свадьба.

«Послѣ завтра!» вскрикнула Маша. «Боже мой! Нѣтъ, нѣтъ, невозможно, этому не бытъ! Папенька, послушайте: если уже вы рѣшились погубить меня, то я найду защитника, о которомъ вы и не думаете; вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.»

— Что? что? сказалъ Троекуровъ: угрозы! мнѣ угрозы? дерзкая дѣвчонка! Да знаешь ли ты, что я съ тобою сдѣлаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смѣешь меня стращать, негодница! Посмотримъ, кто будетъ этотъ защитникъ.

«Владиміръ Дубровскій», отвітчала Маша въ отчаяніи.

Кирила Петровичъ подумалъ, что она сошла съ ума, и глядълъ на нее съ изумленіемъ. «Добро!» сказалъ онъ ей, послѣ нъкотораго молчанія: «жди себѣ, кого хочешь, въ избавители, а покамъстъ сиди въ этой комнатъ... ты изъ нея не выйдешь до самой свадьбы.» Съ этимъ словомъ Кирила Петровичъ вышелъ и заперъ за собою двери.

Долго плакала бъдная дъвушка, воображая все, что ожидало ее; но бурное объяснение облегчило ея душу, и она спокойнъе могла разсуждать о своей участи и о томъ, что надлежало ей дълать. Главное было для нея: изба-

T. IV. 18

виться отъ ненавистнаго брака; участь супруги разбойника казалась для нея раемъ въ сравнении съ жребіемъ, ей установленнымъ. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровскимъ. Пламенно желала она увидъться съ нимъ насдина и еще разъ передъ рашительною митутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечеромъ найдетъ она Дубровскаго въ саду, близъ бесъдки; она ръшилась пойти ожидать его тамъ. Какъ только стало смеркаться, Маша приготовилась; но дверь ея заперта на ключъ. Горничная отръчала ей изъ-за двери, что Кирила Петровичъ не приказаль ее выпускать. Она. была подъ арестомъ. Глубоко оскорбленная, ока съла подъ окошко и до глубокой ночи сидъла не раздъваясь, неполвижно глядя на темное небо. На разсвыть она задремала; но тонкій сонъ ея быль встровожень печальными вильніями и лучи восходящаго солица уже разбудили ее.

#### ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Она проснулась и съ первою мыслію представился ей. весь ужасъ ся положенія. Она позвонила, дівна вопы и на вопросы ся отвічала, что Кирила Петровичь вечеромъ іздиль въ \*\* и возвратился поздно; что онъ даль строгое приказаніе не выпускать се изъ ся комнаты в смотріть за тімъ, чтобъ никто съ нею не говорилъ; что, вирочемъ, не видно никакихъ особенныхъ приготовленій къ свадьбі, кромі того, что веліно было попу не отлучаться изъ деревни ни нодъ какимъ предлогомъ. Послі сихъ извістій дівка оставила Марью Кириловиу и снова заперла двери.

Ея слова ожестолили молодую затворницу. Голова ся

киптела, кровь возновалась; она решилась дать знать обо всемъ Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо въ дупло завётнаго дуба. Въ это время кимунюкъ ударился въ окно ел, стекло зазвенело, и Марья Кириловиа взглянула на дворъ и увидела маленькаго Сашу, делающаго ей знаки. Она виала его привязанность и обрадовалась ему. «Здравствуй, Саша; зачемъ ты меня зовещь?» — «Я пришелъ, сестрица, узнать отъ васъ, не надобно ли вамъ чего нибудь. Папелька сердитъ и запретилъ всему дому васъ слупаться; но велите мие сделать, что вамъ угодно, и я для васъ все сделаго.

«Схисть о, миллий мой Сашенька. Слушай, ты знаемы старый дубъ съ дупломъ, что у бесфдии?»

- Знаю, сестрица.

«Такъ если ты меня любищь, сбъгай туда посморъе и положи вотъ это кольцо въ дупло; да смотри же, чтобъ никто тебя не видаль.»

Съ этимъ словомъ она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчикъ ноднялъ кольцо, во весь духъ пустился біжать и въ три минуты очутился у завітнаго дерева. Туть онъ остановился, запыхаясь, оглянулся во всѣ стороны, и положиль колечко въ дупло. Окончивъ дѣло благополучно, котѣлъ онъ тотъ же часъ донести о томъ Маръѣ Кириловнѣ, какъ вдругъ рыкий и полуоборванный мальчимка мелькнулъ изъ-за бесѣдки, кинулся къ дубу и запустилъ руку въ дунло. Саша быстрѣе бѣлки бросимся къ мему и зацёпился обѣими руками.

«Что ты здъсь дъжень?» сказаль онъ грозно.

— Тебъ накое дъло? отвъчалъ мальчишка, стараясь отъ него освободиться.

«Оставь это кольцо, рыжій», кричалъ Саша: «или я проучу тебя по-свойски.»

Вмѣсто отвѣта, тотъ ударилъ его кулакомъ по лицу; но Саша его не выпустилъ и закричалъ во все горло: «воры, воры! сюда, сюда!»

Мальчишка силился отъ него отдълаться. Онъ былъ, по-видимому, двумя годами старѣе Саши и гораздо его сильнѣе; но Саша былъ увертливѣе. Они боролись нѣсколько минутъ; наконецъ рыжій мальчикъ одолѣлъ. Онъ повалилъ Сашу на земь и схватилъ его за горло. Но въ это время сильная рука вцѣпилась въ его рыжіе и щетинистые волосы, и садовникъ Степанъ приподнялъ его на полъ-аршина отъ земли.

«Ахъ ты, рыжая бестія», говорилъ садовникъ: «да какъ ты смѣешь бить маленькаго барина?»

Саша успълъ вскочить и оправиться.

- «Ты меня схватилъ подъ мышки», сказалъ онъ: «а то бы никогда меня не повалилъ. Отдай сейчасъ кольцо и убирайся.»
- Какъ не такъ, отвъчалъ рыжій, и вдругъ перевернувшись на одномъ мъстъ, освободилъ свои щетины отъ руки Степана.

Тутъ онъ пустился было бѣжать, но Саша догналъ его, толкнулъ въ спину, и мальчикъ упалъ со всѣхъ ногъ. Садовникъ снова его схватилъ и связалъ кушакомъ.

- «Отдай кольцо!» кричалъ Саша.
- «Погоди, баринъ, сказалъ Степанъ: мы сведемъ его на расправу къ прикащику.

Садовникъ повелъ плънника на барскій дворъ, а Саша его сопровождалъ, съ безпокойствомъ поглядывая на свои шаровары, разорванныя и замаранныя зеленью. Вдругъ

всѣ трое очутились передъ Кирилою Петровычемъ, идущимъ осматривать свою конюшню.

«Это что?» спросиль онъ Степана.

Степанъ въ короткихъ словахъ описалъ все происшествіе.

Кирила Петровичъ выслушалъ его со вниманіемъ.

- «Ты, повъса», сказалъ онъ, обратясь къ Сашь: «за что ты съ нимъ связался?»
- Онъ укралъ изъ дупла кольцо, папенька; прикажите отдать кольцо.
  - «Какое кольцо? изъ какого дупла?»
  - Да мит Марья Кириловна.... да то кольцо....

Саша смутился, спутался. Кирила Петровичъ нахмурился и сказалъ, качая головою:

- «Тутъ замъщалась Марья Кириловна. Признавайся во всемъ, или такъ отдеру тебя розгою, что ты и своихъ не узнаешь.»
- Ей-Богу, папенька, я.... папенька.... Мит Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.
- «Степанъ! ступай-ка, да срѣжь мнѣ хорошенькую, свѣжую, березовую розгу.»
- Постойте, папенька, я все вамъ разскажу. Я сегодня бъгалъ по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбъжалъ, и сестрица не нарочно уронила кольцо, а я спряталъ его въ дупло, и.... и... этотъ рыжій мальчикъ хотълъ кольцо украсть.
- «Не нарочно уронила, ты хотълъ спрятать... Степанъ! ступай за розгами.»
- Папенька, погодите, я все разскажу. Сестрица Марья Кириловна велѣла мнѣ сбѣгать къ дубу и положить кольцо въ дупло; я и сбѣгалъ и положилъ кольцо, а этотъ скверный мальчикъ....

. Бирила Петровичъ обратился къ сквермому мальчику и спросилъ его грозно:: «чей ты?»

— Я дворовый ченовых господъ. Дубровскихъ, отвъчать онъ.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

- «Ты, кажется, меня госполиномъ не признаешь.... добро. А что ты дълалъ въ моемъ саду?»
  - Малину кралъ.
- «Ага! слуга въ барина; кановъ попъ, таковъ и нриходъ; а малина развъ растетъ у меня на дубахъ? сдыхалъ ли ты это?»

Мальчикъ ничего не отвъчалъ.

- Папенька, прикажите ему отдать кольцо, сканаль Саша.
- «Молчи, Александръ!» отвъчалъ Кирила Петровичъ: «не забудь, что я собираюсь съ тобою раздълаться. Ступай въ свою комнату. Ты, косой, ты мнъ кажешъся малый не промахъ; если ты мнъ во всемъ признаенныя, такъ я тебя не высъку, и дамъ еще пятакъ на оръки. Отдай кольцо и ступай. » Мальчикъ разжалъ кулакъ и показалъ, что въ его рукъ не было ничего. «Не то, я съ тобою сдълю то, чего ты не ожидаемъ. Ну!»

Мальчинъ не отвічаль ни слова и стояль потупа голову, принявь на себя видъ настоящаго дурака.

«Добро!» сказалъ. Кирила Петровичъ: «запереть его куда нибудь, да смотръть, чтобъ онъ не убъжалъ, или со всего дома шкуру спущу.»

Степанъ отвелъ мальчика на голубятию, замеръ его тамъ и приставилъ смотреть за нимъ старую птичницу Агазыю.

«Тутъ натъ никакого сомивнія: она сокранила сиошенія съ проклятымъ Дубровскимъ. Но если и въ самонъ дълъ она звала его на помощь — думалъ Кирила Петровичъ, раслаживая по комнатъ и сердито насвистывая Громъ побиды раздавайся. Я по крайней иъръ нашелъ на его горяче слъды, и онъ отъ васъ не увернется. Мы воспользуемся этимъ случаемъ.... Чу! колокольчикъ; слава Богу, это исправникъ. Привести сюда мальчинку нойманнаго.»

Между тъмъ, телъжка въъхала на дворъ, и знакомый намъ исправникъ вошелъ въ комнату весь запыленный.

«Славная въсть!» сказалъ Кирила Петровичъ: «я поймалъ Дубровскаго.»

— Слава Богу, ваше превосходительство! скаваль исправникъ съ видомъ обрадованнымъ. Гдв же онъ?

«То есть, не Дубровскаго, а одного изъ его шайки. Сейчасъ его приведутъ. Онъ намъ пособитъ поймать своего атамана. Вотъ его и привели.»

Исправникъ, ожидавий гровнаго разбойника, былъ изумленъ, увидъвъ тринатцати-лътняго мальчика, довольно слабой наружности. Онъ съ недоумъненъ обратился къ Кирилъ Истровичу и ждалъ объясненія. Кирила Петровичъ сталъ тутъ же разсказывать, не упоминая, однако жъ, о Маръъ Кириловиъ, утрешнее происиествіе.

Исправникъ выслушалъ его со внимавіемъ, поминутно взглядывая на маленькаго негодяя, который, прикинувшись дуракомъ, казалось, не обращалъ викакого внимания на все, что дълалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить съ вами наединѣ, сказалъ накомецъ исправникъ.

Кирила Петровичъ повелъ его въ другую комнату и заперъ за собою дверь.

Черезъ полчаса они вышля опять въ залу, гдт невольжинъ ожидаль рэшенія своей участи. — Баринъ хотълъ, сказалъ ему исправникъ: посадить тебя въ городской острогъ, выстегать плетьми и сослать потомъ на поселеніе; но я вступился за тебя и выпросиль тебъ прощеніе. Развязать его!

Мальчика развязали.

— Благодари же барина, сказалъ исправникъ.

Мальчикъ подошелъ къ Кирилъ Петровичу и поцъловалъ у него руку.

«Ступай себѣ домой», сказалъ ему Кирила Петровичъ: «да впередъ не крадь малины по дупламъ.»

Мальчикъ вышелъ, весело спрыгнулъ съ крыльца и пустился бъгомъ, не оглядываясь, черезъ поле къ Кистеневу. Добъжавъ до деревни, онъ остановился у полуразвалившейся избушки, первой съ краю, и постучалъ въ окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась.

«Бабушка, хлѣба!» сказалъ мальчикъ: «я съ утра ничего не ѣлъ, умираю съ голоду.»

- Ахъ! это ты, Митя; да гдъ жъ пропадалъ, бъсенокъ? отвъчала старуха.
  - «Послѣ разскажу, бабушка; ради Бога, хлѣба!»
  - Да войди въ избу.
- «Некогда, бабушка: мнѣ надо сбѣгать еще въ одно мѣсто. Хлѣба, ради Христа, хлѣба.»
- Экой непосъдъ, проворчала старуха: на, вотъ тебъ ломоть, и сунула въ окно ломоть чернаго клъба.

Мальчикъ жадно его прикусилъ и, жуя, шагомъ отправился далѣе.

Начинало смеркаться; Митя пробирался овинами и огородами въ Кистеневскую рощу. Дошедши до двухъ сосенъ, стоящихъ передовыми стражами рощи, онъ остановился, оглядълся во всѣ стороны, свиснулъ свистомъ пронзительнымъ и отрывисто и сталъ слушать; легкій в продолжительный свистъ послышался ему въ отвътъ; ктото вышелъ изъ рощи и приблизился къ нему.

# ГЛАВА ОСЬМНАДЦАТАЯ.

Кирила Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по залъ, громче обыкновеннаго насвистывая свою пъсню. Весь домъ былъ въ движеніи; слуги бѣгали, дѣвки суетились. На дворъ толпился народъ. Въ уборной барышни, передъ зеркаломъ, дама, окруженная служанками, убирала блъдную, неподвижную Марью Кириловну; голова ея томно клонилась подъ тяжестью брилліантовъ; она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, безсмысленно глядясь въ зеркало. «Скоро ли?» раздался у дверей голосъ Кирилы Петровича. — «Сію минуту!» отвъчала дама. «Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?» Марья Кириловна встала и не отвъчала ничего. Двери отворились. «Невъста готова». сказала дама Кирилъ Петровичу: «прикажите подавать карету.» — «Съ Богомъ!» отвечалъ Кирила Петровичъ, и — взявъ со стола образъ — «подойди ко мнъ, Маша», сказалъ онъ ей тронутымъ голосомъ: «благословляю тебя....» Бъдная дъвушка упала ему въ ноги и зарыдала. «Папенька.... папенька....» говорила она въ слезахъ, и голосъ ея замиралъ. Кирила Петровичъ спѣшилъ ее благословить; ее подняли и почти понесли въ карету. Съ нею съла посаженая мать и одна изъ служанокъ. Они поъхали въ церковь. Тамъ женихъ ужъ ихъ ожидалъ. Онъ вышелъ навстрѣчу невѣсты и былъ пораженъ ея блѣдностью и страннымъ видомъ. Они вместе вошли въ холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священникъ вышель изъ актяря и тотнасъ, же началь. Марля Кириловна ничего не видела, ничего не слыхала; думала объ одномъ съ самаго утра: ждала Дубровскаго; надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священникъ обратился къ ней съ обычнымъ вопросомъ, окъ содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священникъ, не дождавщись ел отвъта, произнесъ невоввратимыя слова.

Обрядь быль кончень. Она чувствовала холодиый поцилуй немилато супруга; она слышала льстивыя позаравлени присутствующихъ, и все еще не могла повърить, что жизнь ел была на въки окована, что Дубровскій не придетъть освободить ее. Князь обратился нъ ней съ ласпорыми словами -- она ихъ не поняла: они вышли изъ церквы: на папарати толимись крестьяне изъ Покровскаго. Взоръ ся быстро ихъ объжаль и снова оказаль прежнюю безчувственность. Молодые стли витстт въ карету и цевхади въ \*\*, куда уже Кирила Петровичъ отправился прежде, дабы встратить тамъ молодыхъ. Наедина съ мододою женой князь иниало не быль смущень ся колодным видом. Онъ не сталь докучать ей приторными изъяснеными и смишными восторгами; слова его были просты и не требовали отвътовъ. Такимъ образомъ прежали они около десяти версть; лошади неслись быстро по кочкамъ проселочной дороги, и карета почти не качалась на своихъ Англійскихъ рессоражь. Вдругъ раздались крики погони; карета остановилась, и толпа вооруженныкъ людей окружила ее. Человекъ, въ полу-маске, отвориль дверцы со стороны, где сидела молодая кимгиня, и сказаль ей: «вы свободны! выходите.» --- «Что это значить?» закричаль князь; «кто ты таковъ?...» — «Это Лубровскій», отвачала княгиня. Князь, не теряя присчтствія духа, вынуль изъ боковаго кармана дорожный

пистолетъ и выстрълилъ въ маскированнаго разбойника. Княгиня вскрикнула и съ ужасомъ закрыла лицо объими руками. Дубровскій быль раненъ въ плечо; кровь полилась. Князь, не теряя ни минуты, вынуль другой пистолеть. Но ежу не дали времени выстрылить; дверцы растворжинсь . и м'ясколько сильных рукъ вытащили его иев кареты и выкватили у него пистолеть. Надъ нимъ засвервали ножи. «Не трогать его!» закричаль Дубровскій, и мрачные его сообщники отстунили. «Вы свободны!» проделжаль Дубровскій, обращаясь къ бледной княгинъ. — «Неть!» отвъчала она: «поздно, я обвънчана, я жена князя \*\*\*.» — «Что вы говорите!» закрачаль съ отчаннівиъ Дубровскій: «нізть! вы не жела его, на были приневолены, жы никогда не могли согласиться...» ---«Я согласилась, я дала клятву», возразила она съ твердостью. «Князь мой мужъ, прикажите освободить его и оставкие меня съ нимъ. Я не обманивала, я ждала васъ до последней минуты... но теперь, говорю вамъ, теперь поздно. Пустите насъ.» Но Дубровский уже ее не слыхалъ; боль рены и сильныя волненія души лишили его силы. Онъ упаль у колеса; разбойними окружили его. Онъ успълъ сказать имъ нъсколько словъ; они посадили его верхомъ, двое изъ никъ его поддерживали, третій валь лошадь подъ устцы, и всв повхали въ сторону. оставя карету посреди дороги, людей связанныхъ, лошадей отпряженныхъ, но не разграбя ничего и не проливъ ни единой капли крови въ отмщение за кровь своего атамана.

2

# ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Посреди дремучаго лѣса, на узкой лужайкѣ, возвышалось маленькое земляное упрѣпленіе, состоящее изъ вала и рва, за коими находилось нѣсколько шалашей и землянокъ. На дворѣ множество людей, коихъ, по разнообразію одежды и по общему вооруженію, можно было тотчасъ признать за разбойниковъ, обѣдало, сидя безъ шапокъ, около братскаго котла. На валу, подлѣ маленькой пушки, сидѣлъ караульный, поджавъ подъ себя ноги. Онъ вставлялъ заплатку въ нѣкоторую часть своей одежды, владѣя иголкою съ искусствомъ, обличающимъ опытнаго портнаго, и поминутно посматривалъ на всѣ стороны.

Хотя нѣкоторый ковшикъ нѣсколько разъ переходилъ изъ рукъ въ руки, странное молчаніе царствовало въ сей толпѣ; разбойники отобѣдали; одинъ послѣ другаго вставалъ и молился Богу; нѣкоторые разошлись по шалашамъ, а другіе разбрелись по лѣсу или прилегли соснуть, по Русскому обыкновенію.

Караульщикъ кончилъ свою работу, отряхнулъ свою рухлядь, полюбовался заплатою, прикололъ къ рукаву иголку, сълъ на пушку верхомъ и запълъ во все горло меланхолическую старинную пъсню:

Не шуми ты, мать зелена добровушка.

Въ это время дверь одного изъ шалашей отворилась, и старуха въ бѣломъ чепцѣ, опрятно и чопорно одѣтая, показалась у порога. «Полно тебѣ, Степка», сказала она сердито: «баринъ почиваетъ, а ты знай горланишь; нѣтъ

Digitized by Google

у васъ ни совъсти, ни жалости.» — «Виноватъ, Петровна», отвъчалъ Степка: «ладно, больше не буду, пусть онъ себъ, батюшка, почиваетъ да выздоравливаетъ.» Старушка ушла, а Степка сталъ расхаживать по валу.

Въ шалашъ, изъ котораго вышла старуха, за перегородкой, раненый Дубровскій лежаль на холодной кровати. Передъ нимъ, на столикъ, лежали его пистолеты, а сабля висъла въ головахъ. Землянка устлана и обвъщана была богатыми коврами; въ углу находился женскій серебряный туалетъ и трюмо. Дубровскій держаль въ рукъ открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него изъ-за перегородки, не могла знать, заснулъ ли онъ, или только задумался.

Вдругь Дубровскій вздрогнуль. Въ укрѣпленіи сдѣлалась тревога, и Степка просунуль къ нему голову въ окошко. «Батюшка, Владиміръ Андреевичъ!» закричалъ онъ: «наши знакъ подаютъ, насъ ищутъ.» Дубровскій вскочиль съ кровати, схватиль оружіе и вышель изъ шалаша. Разбойники съ шумомъ толпились на дворъ; при его появленіи настало глубокое молчаніе. «Вст ли здтсь?» спросиль Дубровскій. — «Всѣ, кромѣ дозорныхъ», отвѣчали. — «По мъстамъ!» закричалъ Дубровскій, и разбойники заняли каждый опредъленное мъсто. Въ сіе время трое дозорныхъ прибъжали къ воротамъ. Дубровскій пошелъ къ нимъ навстръчу. «Что такое?» спросилъ онъ.-«Солдаты въ лѣсу», отвѣчали они: «насъ окружаютъ.» Дубровскій вельть запереть ворота и самъ пошель освидътельствовать пушку. По лъсу раздалось нъсколько голосовъ, и стали приближаться. Разбойники ожидали въ безмолвіи. Вдругъ три или четыре солдата показались изъ льсу и тотчасъ подались назадъ, выстрълами давъ знать товарищамъ. «Готовиться къ бою!» сказалъ Лубровскій,

и между разбейниками сдвиелен шорохъ; снова все утихло. Тогда услышали шумъ прибликающейся команды; оружія блеснули между деревьями; человість полторасть солдать высыпало изъ лесу и съ крикомъ устремились на валь. Дубровскій приставиль фитиль: выстрівль быль удаченъ -- одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произоплю смятение; но офицеръ бросился впередъ, солдаты за ниять последовали и собжали въ ровъ. Разбойники выстрълими въ нихъ изъ ружей и пистолетовъ и стали съ топорами въ рукахъ защищеть валь, на который лезли остервенелые солдаты, оставл во рву человекъ двадцеть раненыхъ товарищей. Рукопашный бой завязался. Сондаты уже были на валу — разбойники начили уступать; но Дубровскій подощель нь офицеру. приставиль ему пистелеть къ груди и выстрелиль. Офицеръ грянулся навзничь, насколько солдать подхватили его на руки и спъщили унести въ лъсъ; прочіе, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сею минутою недоуштнія, смяли ихъ, стьснили въ ровъ : осаждающие побъжали : разбойники съ крикомъ устремились за ними. Побъда была рѣшена. Лубровскій, полагаясь на совершенное разстройство непріятеля, остановилъ своихъ и заперся въ крепости, удвоилъ караулы и викому не вельлъ отлучаться, приказавъ подобрать раненыхъ.

Послѣднія происшествія обратили уже не на шутку вниманіе правительства на дерзновенные разбои Дубровскаго. Собраны были свѣдѣнія о его мѣстопребываніи. Отправлена была рота солдатъ, дабы взять его, мертваго или живаго. Поймали нѣсколько человѣкъ изъ его шайки и узнали отъ нихъ, что уже Дубровскаго между ими не было. Нѣсколько дней послѣ, онъ собралъ всѣхъ своихъ

сообщниковъ, объявилъ имъ, что намъренъ навсегда ихъ оставить, совътовалъ и имъ перемънить образъ жизни. «Вы разбогатъли подъ моимъ начальствомъ, каждый изъ васъ имъетъ видъ, съ которымъ безопасно можетъ пробраться въ какую нибуть отдаленную губернію и тамъ провести остальную жизнь въ честныхъ трудахъ и въ изобиліи. Но вы всъ мошенники и, въроятно, не захотите оставить ваше ремесло.» Послъ сей ръчи онъ оставилъ ихъ, взявъ съ собою одного \*\*. Никто не зналъ, куда онъ дъвался. Снамала сомнъвались въ истинъ сихъ покаваній — приверженность разбойниковъ къ атаману была извъстна: полагали, что они старались о его спасеніи; но послъдствія ихъ оправдали. Грозныя посъщенія, пожары и грабежи прекратились; дороги стали свободны. По другимъ извъстіямъ узнали, что Дубровскій скрылся за границу.

## VI.

# KAHHTAHCKAN AOYKA.

(1833.)

Береги честь съ молоду. Пословица.

#### ГЛАВА І.

#### СЕРЖАНТЪ ГВАРДІН.

| Былъ бы гвардіи о | нъ завтра жъ капитанъ.<br>о: пусть въ арміи послужитъ |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
|                   | и, пусть вы армии послужить<br>Пускай его потужитъ    |
|                   |                                                       |
|                   | Княжнинъ.                                             |

Отецъ мой, Андрей Петровичъ Гриневъ, въ молодости своей служилъ при Графѣ Минихѣ, и вышелъ въ отставку премьеръ-маіромъ въ 17... году. Съ тѣхъ поръ жилъ онъ въ своей Симбирской деревнѣ, гдѣ и женился на дѣвицѣ Авдотьѣ Васильевнѣ Ю., дочери бѣднаго тамошняго дворянина. Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои братья и сестры умерли во младенчествѣ. Я былъ записанъ въ Семеновскій полкъ сержантомъ, по милости

маіора гвардіи князя Б., близкаго нашего родственника. Я считался въ отпуску до окончанія наукъ. Въ то время воспитывались мы не по нынѣшнему. Съ пятилѣтняго возраста отданъ я былъ на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведеніе пожалованному мнѣ въ дядьки. Подъего надзоромъ, на двѣнадцатомъ году, выучился я Русской грамотѣ, и могъ очень здраво судить о свойствахъ борзаго кобеля. Въ это время батюшка нанялъ для меня Француза, мосье Бопре, котораго выписали изъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла. Пріѣздъ его сильно не понравился Савельичу.

«Слава Богу», ворчалъ онъ просебя: «кажется, дитя умытъ, причесанъ, накормленъ. Куда какъ нужно тратить лишнія деньги и нанимать мусье, какъ будто и своихъ людей не стало!»

Бопре въ отечествъ своемъ былъ парикмахеромъ, потомъ въ Пруссіи солдатомъ, потомъ прітхалъ въ Россію pour être outchitel, не очень понимая значение этого слова. Онъ былъ добрый малой, но вътренъ и безпутенъ до крайности. Главною его слабостью была страсть къ прекрасному полу; нерѣдко за свои нѣжности получалъ онъ толчки, отъ которыхъ охалъ по целымъ суткамъ. Къ тому же не быль онъ (по его выраженію) и врагомь бутылки, т. е. (говоря по-Русски) любилъ хлебнуть лишнее. Но какъ вино подавалось у насъ только за объдомъ, и то по рюмочкъ, причемъ учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привыкъ къ Русской настойкъ, и даже сталъ предпочитать ее винамъ своего отечества, какъ не въ примъръ болъе полезную для желудка. Мы тотчасъ поладили, и хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня по-французски, по-нъмецки и всьми науками, но онъ предпочелъ наскоро выучиться

отъ меня кое-нанъ болтать по-русски, и потомъ каждый изъ насъ занимался уже своимъ дъломъ. Мы жили душа въ душу. Другаго ментора я и не желалъ. Но вскоръ судьба насъ разлучила, и вотъ по какому случаю.

Прачка Паланика, толстая и рябая дъвка, и кривая коровница Акулька, какъ-то согласились въ одно время кинуться матушив въ ноги, винясь въ преступной слабости и съ плачемъ жалуясь на мусье, обольстившего ихъ неопытность. Матушка шутить этижь не любила и пожаловалась батюшкъ. У него расправа была коротка. Онъ тотчасъ потребовалъ каналью Француза. Доложили, что мусье даваль мит свой урокъ. Батюмка пошелъ въ мою комнату. Въ это время Бопре спалъ на крювати снемъ невинности. Я былъ занятъ деломъ. Надобно звать, что для меня выписана была изъ Москвы географическая карта. Она висела на стене безъ всякаго употребленія и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать изъ нея эмей, и пользуясь сножь Божре, принялся за работу. Батюшка вошель въ то самое время. какъ я прилаживалъ мочальный хвостъ къ Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражненія въ географіи, батюшка дернуль меня за уко, потомъ подбъжаль нь Бопре, разбудиль его очень неосторожно, и сталь осыпать укорызнами. Бопре въ сиятенім хотыль было привстать и не могъ: несчастный Французъ быль мертво пыянъ. Семь бель — одинь ответь. Ватюшка за вороть приподняль его съ кровати, вытолкаль изъ дверей и въ тотъ же день прогналь со двора, къ несписанной радости Савельича. Темъ и кончилось мое воспитаніе.

Я жилъ недорослемь, гонян голубей и играя въ чехарду съ дворовими мельчишнами. Между тамъ минуло мыт инестнедцать лать. Туть судьба моя переманиямись.

Однажды осенью матушка варила въ гостиной медовое воренье, а я, облизываясь, смотръль на кинучія пънки. Батюнка у окна читалъ «Придворный Календарь», ежегодио имъ получаемый. Эта книга имъла всегда сильное на него вліжніе: наногда не перечитываль онъ ее безъ особеннаго участія, и чтеніе это производило въ немъ всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизустъ все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу какъ можно подалже, и такимъ образонъ «Придворный Календарь» не попадался ему на глаза иногда по цельють и всяцамъ. За то, когда онъ случайно его находиль, то, бывало, по цълымъ часамъ не выпускаль ужъ изъ своихъ рукъ. И такъ батюшка читалъ «Придворный Календарь», изръдка пожимая плечами и повторяя въ полголоса: «Генералъ-поручикъ!... Онъ у меня въ роть быль сержантомъ!... Обоивъ Россійскихъ орденовъ кавалеръ!... А делно ли мы?...» Наконецъ батюшка швырнулъ «Календарь» на диванъ и погрузился въ задумчивость, не предвыщавшую ничего добраго.

Вдругъ онъ обратился къ матушкъ: «Авдотья Васильевиа, а сколько мътъ Петрушъ?»

— Да вотъ пошелъ семноднатый годокъ, отвечала матушка. Петруша родился въ тотъ самый годъ, какъ окривъла тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще....

«Добро», прерваль батюшка: «пора его въ службу. Нолно ему бигать по дъвичьимъ, да ласить на голубитни.»

Мысль о скорой разлук со мною такъ поразила матушку, что она уронила ложку въ кастрилжку, и слезы потекли по ея лицу. Напротивъ того, трудно описать мое восхищение. Мысль о служб сливалась во мн езшислями о свобода, объ удоволиствиять Петербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что, по мнѣнію моему, было верхомъ благополучія человѣческаго.

Батюшка не любилъ ни перемънять своихъ намъреній, ни откладывать ихъ исполненіе. День отътаду моему былъ назначенъ. Наканунт батюшка объявилъ, что намъренъ писать со мною къ будущему моему начальнику, и потребовалъ пера и бумаги.

«Не забудь, Андрей Петровичъ», сказала матушка: «поклониться и отъ меня князю Б.; я-дескать надъюсь, что онъ не оставитъ Петрушу своими милостями.»

— Что за вздоръ! отвъчалъ батюшка нахмурясь. Къ какой стати стану я писать къ князю Б.?

«Да въдь ты сказалъ, что изволишь писать къ начальнику Петруши.»

--- Ну, а тамъ что?

«Да въдь начальникъ Петрушинъ князь Б. Въдь Петруша записанъ въ Семеновскій полкъ.»

— Записанъ! А мнѣ какое дѣло, что онъ записанъ? Петруша въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, да потянетъ лямку, да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, а не шаматонъ въ гвардіи! Гдѣ его пашпортъ? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспортъ, хранившійся въ ея шкатулкъ вмъстъ съ сорочкою, въ которой меня крестили, и вручила его батюшкъ дрожащею рукою. Батюшка прочелъ его со вниманіемъ, положилъ передъ собою на столъ, и началъ свое письмо.

Аюбопытство меня мучило. Куда жъ отправляютъ меня, если ужъ не въ Петербургъ? Я не сводилъ глазъ съ пера батюшки, которое двигалось довольно медлен-

но. Наконецъ онъ кончилъ, запечаталъ письмо въ одномъ пакетъ съ паспортомъ, снялъ очки, и подозвавъ меня, сказалъ: «Вотъ тебъ письмо къ Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты ъдешь въ Оренбургъ служить подъ его начальствомъ.»

И такъ, всъ мои блестящія надежды рушились! Вмъсто веселой Петербургской жизни ожидала меня скука въ сторонъ глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думаль я съ такимъ восторгомъ, показалась мнѣ тяжкимъ несчастіемъ. Но спорить было нечего! На друтой день поутру подвезена была къ крыльцу дорожная кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ съ чайнымъ приборомъ и узлы съ булками и пирогами, послъдними знаками домашняго баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказалъ мнь: «Прощай, Петръ. Служи върно, кому присягнешь; слушайся начальниковъ; за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье съ нову, а честь съ молоду.» Матушка въ слезахъ наказывала мнѣ беречь мое здоровье, а Савельичу смотръть за дитятей. Надъли на меня заячій тулупъ, а сверху лисью шубу. Я сълъ въ кибитку съ Савельичемъ, и отправился въ дорогу, обливаясь слезами.

Въ ту же ночь пріѣхаль я въ Симбирскъ, гдѣ долженъ быль пробыть сутки для закупки нужныхъ вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился въ трактирѣ. Савельичъ съ утра отправился по лавкамъ. Соскуча глядѣть изъ окна на грязный переулокъ, я пошелъ бродить по всѣмъ комнатамъ. Вошедъ въ билліардную, увидѣлъ я высокаго барина, лѣтъ тридцати пяти, съ длинными черными усами, въ халатѣ, съ кіемъ въ рукѣ и съ трубкой въ зубахъ. Онъ игралъ съ маркеромъ, который при

вымирыний выпиваль рюмку водки, а при проигрышть долженъ быль лезть подъ билліардъ на четверенькахъ. Я сталь смотрыть на ихъ игру. Чемъ долее она продолжалась, тымъ прогулки на четверенькахъ становиянсь чаще, пока наконецъ маркеръ остался подъ бизліардемъ. Баринъ произнесъ надъ нимъ итсколько сильныкъ выраженій въ видь надгробнаго слова, и предложиль инь сыграть партио. Я отказался по неумение. Это неказалось сму, по-видимому, страннымъ. Онъ погладълъ на меня какъ бы съ сожальніемъ; однаю мы разговорились. Я увналь, что его зовуть Иваномь Ивановичемъ Вуринымъ. что онъ ротинстръ \*\* гусарскаго нелка и находится въ Симбирскъ при пріємъ рекрутъ, а стоитъ въ трактиръ. Зурянъ пригласилъ меня отобъдать съ нимъ вибств, чемь Богь послаль, не солдатски. Я съ охотою согласился. Мы свли за столъ. Зуринъ нилъ шного и подчивалъ и меня, говоря, что надобно привыкать къ служба; онъ разеказываль инв армейскіе анекдоты, отъ которыхь я со сибку чуть не валялся, и мы встали изъ-за стола совершенными прілтелими. Туть вызвался онъ выучить мени играть на биллардь. «Это», говориль онъ: «жесбходимо для нашего брата служиваго. Въ ноходв, напримъръ, прійдень въ мъстечко; чемъ прикажень заняться? Ведь не все же бить жидовъ. Поневоле пойдень въ трактиръ и станешь играть на биллардь; а для того надобно умыть играть!» Я совершенно быль убыхдень, и съ больнимъ прилъжаниемъ принялся за учение. Зуринъ громко ободряль меня, димился монть быстрымь успыжамъ, и посят и всколькихъ уроковъ предложилъ пграть въ деньги, по одному гронгу, не для выигрънпа, а такъ, чтобъ только не играть даромъ, что, по его словамъ, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зуринъ велѣлъ подать пуншу и уговориль меня попробовать, новторая, что нъ службѣ надобно привыкать; а безъ пуншу что и служба! Я послушался его. Между тѣмъ моего станана, тѣмъ становился отважнѣе. Шары поминутно летали у меня черезъ бортъ; я горячился, бранилъ маркера, который считалъ Богъ вѣдаетъ какъ, часъ отъ часу умножалъ игру, — словомъ, велъ себя какъ мальчишка, вырвавшійся на волю. Между тѣмъ время прошмо мезамѣтно. Зуринъ взглянулъ на часы, положиль кій и объявиль мив, что я проигралъ сто рублей. Это меня немножко смутило. Демыч мои были у Савальича. Я сталъ извиняться. Зуринъ меня прерваль: «Помилуй! Не изволь и безпоконться. Я могу и подождать, а нокамѣсть ноѣдемъ къ Арянунивъ.»

Что принажете? День я кончилъ также безпутно, какъ и началъ. Мы отужинали у Аринушки. Зурижъ поминутно мнѣ водливалъ, повторяя, что надобно къ службѣ привыкать. Вставъ изъ-за стола, я чуть держался на ногахъ; въ полночь Зуринъ отвезъ меня въ трактиръ.

Савельичъ встретилъ иасъ на крыльцѣ. Онъ ахнулъ, увидя несомнемные признаки моего усердія къ службѣ.

«Что это, сударь, съ тобою сдълалось?» сказаль онъ жалкимъ голосомъ. «Гдъ ты это нагрузился? Ахти, Господи! отрежу такого гръха не бывало!»

— Мелчи, хрычъ! отвічаль я ему, запинаясь: ты вісрно пьянъ; пошель спать... и уложи меня.

На другой день я проснужся съ головною болью, смутно припоминая себъ вчерашнія происшествія. Размышленія иои прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ ко мить съ чашкою чаю. «Рано, Петръ Андреичъ» — сказаль онъ мить, качая головою — «рано начинаещь гулять. И въ кого ты пошелъ? Кажется, ни батюшка, ни дѣдушка пьяницами не бывали; о матушкѣ и говорить нечего: отроду, кромѣ квасу, въ ротъ ничего не изволила брать. А кто всему виновать? Проклятый мусье. То и дѣло, бывало, къ Антипьевнѣ забѣжитъ: «Мадамъ, же ву при, водкю. «Вотъ тебѣ и же ву при! Нечего сказать: добру наставилъ, собачій сынъ. И нужно было нанимать въ дядьки басурмана! какъ будто у барина не стало и своихъ людей!»

Мнѣ было стыдно. Я отвернулся и сказалъ ему: «Поди вонъ, Савельичъ; я чаю не хочу.» Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповѣдь. «Вотъ видишь ли, Петръ Андреичъ, каково подгуливать. И головкѣ-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человѣкъ пьющій ни на что негоденъ.... Выпей-ка огуречнаго разсолу съ медомъ, а всего бы лучше опохмѣлиться полустаканчикомъ настойки. Не прикажешь ли?

Въ это время вошелъ мальчикъ и подалъ мнъ записку отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее и прочелъ слъдующия строки:

«Любезный Петръ Андреевичъ, пожалуста, пришли мнѣ съ моимъ мальчикомъ сто рублей, которые ты мнѣ вчера проигралъ. Мнѣ крайняя нужда въ деньгахъ.

«Готовый ко услугамъ

«Ивань Зуринь.»

Дълать было нечего. Я взяль на себя видъ равнодушный и обратясь къ Савельичу, который быль и денегь, и бълья, и дълъ моихъ рачитель, приказаль отдать мальчику сто рублей.

«Какъ! зачъмъ?» спросилъ изумленный Савельичъ.

 Я ихъ ему долженъ, отвъчалъ я со всевозможною жолодностью. «Должень!» возразиль Савельичь, чась оть часу приходя въ большее изумленіе: «да когда же, сударь, успільты ему задолжать? Діло что-то неладно. Воля твоя, сударь, а денегь я не выдамъ.»

Я подумаль, что если въ сію рѣшительную минуту не переспорю упрямаго старика, то ужъ въ послѣдствіи времени трудно мнѣ будетъ освободиться отъ его опеки, и, взглянувъ на него гордо, сказаль:

«Я твой господинъ, а ты мой слуга. Деньги мои. Я ихъ проигралъ, потому что такъ мнѣ вздумалось; а тебѣ совѣтую не умничать и дѣлать то, что тебѣ приказываютъ.»

Савельичъ такъ былъ пораженъ моими словами, что всплеснулъ руками и остолбенълъ.

«Что же ты стоишь!» закричалъ я сердито.

Савельичъ заплакалъ.

— Батюшка, Петръ Андреичъ, произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ: не умори меня съ печали. Свѣтъ ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутилъ, что у насъ и денегъ-то такихъ не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебѣ родители крѣпко на крѣпко заказали играть, окромѣ какъ въ орѣхи....

«Полно врать», прервалъ я строго: «подават сюда деньги, или я тебя въ зашеи прогоню.»

Савельичъ поглядѣлъ на меня съ глубокой горестью и пошелъ за моимъ долгомъ. Мнѣ было жаль бѣднаго старика; но я хотѣлъ вырваться на волю и доказать, что ужъ я не ребенокъ. Деньги были доставлены Зурину. Савельичъ поспѣшилъ вывести меня изъ проклятаго трактира. Онъ явился съ извѣстіемъ, что лошади готовы. Съ неспокойною совѣстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ т. гу.

Digitized by Google

вывхаль и изъ Симбирска, не простясь съ моимъ учителемъ и не думая съ нимъ уже когда нибудь увидеться.

### ТЛАВА ІІ.

#### B'SK A TEST M.

Сторона из моя, сторонушка, Сторона незнакомая! Что не самъ ли я на тебя зашелъ, Что не добрый ин да меня комъ завезъ: Завезла меня, добраго молодца, Прыткость, бодрость молодецкая И хмёлинушка кабацкая.

Старинная пьсня.

Дорожныя размышленія мои были не очеть пріятны. Проигрышь мой, по тогдашнийь цвнайь, быль немаловаженть. Я не могь не признаться въ душь, что поведене мое въ Симбирскомъ трактирь было глупо, и чувствоваль себя виноватымъ передъ Савельичейъ. Все это меня мучило. Старинъ угрюмо сидъль на облучкь, отверотясь отъ меня, и молчалъ, изръдка только поприкивая. Я менрей вы облучкь съ чего на но хотъль съ нимъ помириться, и не эналь съ чего начать въжновить я сказалъ ему:

«Намину, Савельичь! полно, помиримся, выновать; виму семь, что виновать. Я вчера напромазиль, а тебя напрасно обидель. Обыщаюсь впередь вести себя умиве и слушиться тебя. Ну, не сердись, помиримся:»

— Экъ, батюнка Петръ Андреичъ! отвъчаль онъ съ глубокимъ вздохомъ. Сержусь-то я на самаго себя: самъ якругомъ виноватъ. Какъ мив было оставлять тебя одного тъ трактиръ! Что делать? Гръхъ попуталь: вздумаль

забрести къ дьячихѣ, повидаться съ кумою. Такь-то: вашелъ къ кумѣ, да и засѣлъ въ тюрьмѣ. Бѣда да и только! Какъ покажусь я на глаза къ госнодамъ? Что снажутъ они, какъ узнаютъ, что дитя пьетъ и играетъ?

Чтобъ утънить бъднаго Савельича, я далъ ему слово впредь безъ его согласія не располагать ни одною копъй-кою. Онъ мало по малу успокоился, хотя все еще изръдка ворчаль просебя, качая головою: «Сто рублей! легко ли льло!»

Я приближался къ мѣсту моего назначенія. Вокругъ меня простирались печальныя пустыни, пересвченныя холмами и оврагами. Все нокрыто было снѣгомъ. Солнце садилось. Кибитка ѣхала ио узкой дорогѣ, или, точнѣе, по слѣду, проложенному крестьянскими санями. Вдругъ ямщикъ сталъ посматривать въ сторону, и, маконецъ онявъ шапку, оборотился ко мнѣ и сказалъ:

- «Баринъ, не прикажени ли воротиться?»
- Это зачемъ?
- «Время ненадежно: вътеръ слегка подымается; вишь, какъ онъ сметаетъ порощу.»
  - Что за бъда!
  - «А видишь тамъ что?»

(Ямщикъ указалъ кнутомъ на востокъ.)

— Я ничего не вижу, кромѣ бѣлой степи да яснаго неба.

«А вотъ.... вонъ: это облачко.»

Я увидълъ въ самомъ дълъ на краю неба бълое облачко, которое принялъ было сперва за отдаленный хол-микъ. Ямщикъ изъяснилъ мнъ, что облачко предвъщало буранъ.

Я слыхалъ о тамошнихъ мятеляхъ и зналъ, что цѣлые обозы бывали ими занесены. Савельичъ, согласно съ

митніемъ ямщика, совътовалъ воротиться. Но вътеръ показался мит не силенъ: я понадъялся добраться заблаговременно до слъдующей станціи и велълъ ъхать скоръе.

Ямщикъ поскакалъ, но все поглядывалъ на востокъ. Лошади бѣжали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ отъ часу становился сильнѣе. Облачко обратилось въ бѣлую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошелъ мелкій снѣгъ и вдругъ повалилъ хлопьями. Вѣтеръ завылъ; сдѣлалась мятель. Въ одно мгновеніе темное небо смѣшалось съ снѣжнымъ моремъ-Все исчезло.

«Ну, баринъ», закричалъ ямщикъ: «бѣда: буранъ!...» Я выглянулъ изъ кибитки: все было мракъ и вихорь. Вѣтеръ вылъ съ такой свирѣпой выразительностью, что казался одушевленнымъ; снѣгъ засыпалъ меня и Савельича; лошади шли шагомъ и скоро стали.

«Что же ты не ъдешь?» спросилъ я ямщика съ нетерпъніемъ.

 Да что ѣхать? отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка: невѣсть и такъ куда заѣхали: дороги нѣтъ, и мгла кругомъ.

Я сталь было его бранить. Савельичь за него заступился: «И охота было не слушаться», говориль онъ сердито: «воротился бы на постоялый дворь, накушался бы чаю, почиваль бы себь до утра, буря бъ утихла, отправились бы далье. И куда спышимь? Добро бы на свадьбу!» Савельичь быль правъ. Дълать было нечего. Сныть такъ и валиль. Около кибитки подымался сугробъ. Лошади стояли, понуря голову и изръдка вздрагивая. Ямщикъ ходиль кругомъ, отъ нечего дълать улаживая упряжь. Савельичь ворчаль; я глядъль во всъ стороны, надъясь увидъть хоть признакъ жилья или дороги, но ничего не

могъ различить, кромѣ мутнаго крученія мятели... Вдругъ увидѣлъ я что-то черное.

«Эй, ямщикъ!» закричалъ я: «смотри: что тамъ такое чернъется?»

Ямщикъ сталъ всматриваться.

— А Богъ знаетъ, баринъ, сказалъ онъ, садясь на свое мъсто: возъ не возъ, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волкъ, или человъкъ.

Я приказалъ ѣхать на незнакомый предметъ, который тотчасъ и сталъ подвигаться намъ навстрѣчу. Черезъ двѣ минуты мы поравнялись съ человѣкомъ.

«Гей, добрый человъкъ!» закричалъ ему ямщикъ: «скажи, не знаешь ли гдъ дорога?»

- Дорога-то здѣсь; я стою на твердой полосѣ, отвѣчалъ дорожный: да что толку?
- «Послушай, мужичокъ», сказалъ я ему: «знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?»
- Сторона мит знакомая, отвтчалъ дорожный: слава Богу, исхожена и изътзжена вдоль и поперекъ. Да вишь какая погода: какъ разъ собъешься съ дороги. Лучше здтсь остановиться, да переждать, авось буранъ утихнетъ, да небо прояснится: тогда найдемъ дорогу по звтздамъ.

Его хладнокровіе ободрило меня. Я ужъ рѣшился, предавъ себя Божіей волѣ, ночевать посреди степи, какъ вдругъ дорожный сѣлъ проворно на облучекъ и сказалъямщику:

- Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо, да поъзжай.
  - «А почему ъхать мнъ вправо?» спросилъ ямщикъ съ



неудовольствіемъ. «Гдѣ ты видишь дорогу? Не бось: лошади чужія, хомутъ не свой, погоняй не стой.»

Ямщикъ казался мив правъ.

- «Въ самомъ дѣлѣ», сказалъ я: «почему думаешь ты, что жило недалече?»
- А потому, что вътеръ оттоль потянулъ, отвъчалъ дорожный: и я слышу, дымомъ пахнуло; знать деревня близко.

Смѣтливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велѣлъ ямщику ѣхать. Лошади тяжело ступали по глубокому снѣгу. Кибитка тихо подвигалась, то взъѣзжая на сугробъ, то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плаваніе судна по бурному морю. Савельичъ охалъ, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустилъ цыновку, закутался въ шубу и задремалъ, убаюканный пѣніемъ бури и качкою тихой ѣзды.

Мнѣ приснился сонъ, котораго никогда не могъ я позабыть, и въ которомъ до сихъ поръ вижу нѣчто прероческое, когда соображаю съ нимъ странныя обстоятельства моей жизни. Читатель извинитъ меня, ибо, вѣроятно, знаетъ по опыту, какъ сродно человѣку предаваться суевѣрію, не смотря на всевозможное презрѣніе къ предразсудкамъ.

Я находилел въ томъ состояній чувствъ и души, когда существенность, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними въ неясныхъ видъніяхъ первосонья. Мнъ казалось, буранъеще свиръпствовалъ, и мы еще блуждали по снъжной пустынъ... Вдругъ увидълъ я ворота и въъхалъ на берскій дворъ нашей усадьбы. Первою мыслію моею было опасеніе, чтобъ батюшка не прогнъвался на меня за не-

вольное возвращение подъ кровию родительскую, и не почель бы его умышленнымъ ослущаниемъ. Съ безпокойствомъ я выпрыгнуль изъ кибитки и вижу: матушка встръчаетъ меня на крыльцъ съ видомъ глубокаго огорченія, «Тише», говорить она мнь: «отень болень при смерти и желаетъ съ тобою проститься,» Пораженный страхомъ, я иду за нею въ спальню. Вижу, комната слабо освъщена; у постели стоятъ люди съ печальными лицами. Я тихонько подхожу къ постели; матушка приподнимаетъ пологъ и говоритъ: «Андрей Петровичъ, Петруща прітхаль; онъ воротился, узнавъ о твоей бользни; благослови его.» Я сталь на кольна и устремиль глаза мои на больнаго. Что жъ?... Вмѣсто отца моего. вижу, въ постели лежитъ мужикъ съ черной бородою, весело на меня поглядывая. Я въ недоумъніи оборотился къ матушкъ, говоря ей: «Что это значитъ? Это не батюшка. И къ какой мнъ стати просить благословенія мужика?» — «Все равно, Петруща», отвъчала мнъ матущка: «это твой посаженый отецъ; поцълуй у него ручку, и пусть онъ тебя благословитъ....» Я не соглашался. Тогда мужциъ вскочилъ съ постели, выхватилъ топоръ изъ-за спины и сталъ махать во всф стороны. Я хотълъ бъжать.... и не могъ; комната наполнилась мертвыми тълами; я спотыкался о тъла и скользилъ въ кровавыхъ лужахъ.... Страшный мужикъ ласково меня кликалъ, говоря: «Не бойсь, подойди подъ мое благословеніе....» Ужасъ и недоумьніе овладьли мною.... И въ эту минуту, я проснулся; лошади стояли; Савельичъ держалъ меня за руку, говоря:

«Выходи, сударь, прітхали.»

<sup>—</sup> Куда прітхали? спросиль я, протирая глаза.

«На постоялый дворъ. Господь помогъ, наткнулись прямо на заборъ. Выходи, сударь, скорѣе, да обогрѣйся.»

Я вышель изъ кибитки. Буранъ еще продолжался, котя съ меньшею силою. Было такъ темно, что коть глазъ выколи. Хозяинъ встрътилъ насъ у воротъ, держа фонарь подъ полою, и ввелъ меня въ горницу, тъсную, но довольно чистую; лучина освъщала ее. На стънъ висъла винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяинъ, родомъ Яицкій казакъ, казался, мужикъ лѣтъ шестидесяти, еще свѣжій и бодрый. Савельичъ внесъ за мною погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовить чай, который никогда такъ не казался мнѣ нуженъ. Хозяинъ пошелъ хлопотать.

- Гдѣ же вожатый? спросилъ я у Савельича.
- «Здѣсь, ваше благородіе», отвѣчалъ мнѣ голосъ сверху. Я взглянулъ на палати и увидѣлъ черную бороду и два сверкающіе глаза.
  - Что, братъ, прозябъ?

«Какъ не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армякъ! Былъ тулупъ, да что гръха таить — заложилъ вечоръ у цъловальника: морозъ показался невеликъ.»

Въ эту минуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; я предложилъ вожатому нашему чашку чаю; мужикъ слѣзъ съ палатей. Наружность его показалась мнѣ замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. Въ черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые больше глаза такъ и бѣгали. Лице его имѣло выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Волосы были обстрижены въ кружокъ; на немъ былъ оборванный армякъ и Татарскіе шаровары. Я поднесъ ему чашку чаю; онъ отвѣдалъ и поморщился. «Ваше благородіе, сдѣлайте мнѣ такую милость.... прикажите поднести стаканъ вина; чай не наше казацкое питье.» Я съ охотой исполнилъ его желаніе. Хозяинъ вынулъ изъ ставца штофъ и стаканъ, подошелъ къ нему и, взглянувъ ему въ лице: «Эхе», сказалъ онъ: «опять ты въ нашемъ краю! Отколѣ Богъ принесъ?» Вожатый мой мигнулъ значительно и отвѣчалъ поговоркою: «Въ огородѣ леталъ, конопли клевалъ; швырнула бабушка камушкомъ, да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! отвъчалъ хозяинъ, продолжая иносказательный разговоръ: стали было къ вечернъ звонить, да попадъя не велитъ: попъ въ гостяхъ, черти на погостъ.

«Молчи, дядя», возразиль мой бродяга: «будеть дождикь, будуть и грибки; а будеть грибки, будеть и кузовь: а теперь (туть онь мигнуль опять) заткни топоръ за спину: лъсничій ходить. Ваше благородіе! за ваше здоровье!»

При сихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, перекрестился и выпилъ однимъ духомъ, потомъ поклонился мнъ, и воротился на палати.

Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровскаго разговора, но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ Яицкаго войска, въ то время только что усмиреннаго послѣ бунта 1772 года. Савельичъ слушалъ съ видомъ большаго неудовольствія. Онъ посматривалъ съ подозрѣніемъ то на хозяина, то на вожатаго. Постоялый дворъ, или, по тамошнему, уметъ, находился въ сторонѣ, въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень походилъ на разбойническую пристань. Но дѣлатъ было нечего. Нельзя было подумать о продолженіи пути. Безпокойство Савельича очень меня забавляло. Между тѣмъ я расположил-

ся ночевать и легъ на лавку. Савельичь рішился убраться на печь; хозлинъ легъ на полу. Скоро вся изба захрапъла, и я заснулъ какъ убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидель, что буря утихла. Солнце сіяло. Сныть лежаль ослыштельной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился съ козянномъ, который взялъ съ насъ такую умеренную плату, что даже Савельичь съ нимъ не заспорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію, и вчеращнія подозріжня изгладились совершенно изъ годовы его. Я поавалъ вожатаго, благодариль за оказанную помочь и велель Савельичу дать ему полтиму на водку. Савельичъ нахмурился. «Полтину на водку!» сказалъ онъ: «за что это? За то, что ты же изволилъ подвести его къ постоялому двору? Воля твоя, сударь: нътъ у насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на водку, такъ самому скоро прійдется голодать.» Я не могь спорить съ Савельичемъ. Деньги, по моему объщанію, находились въ полномъ его распоряжении. Мив было досадно, однако жъ, что не могъ отблагодарить человъка, выручившаго меня если не изъ бъды, то по крайней мърв изъ очень непріятнаго положенія.

- Хоропо, сказать я хладнокровно: если не хочень дать полтину, то вынь ему что нибудь изъ моего платья: онъ одеть слишкомъ легко. Дай ему мой заячий тулунъ.
- «Помилуй, батюцика, Потръ Андроичъ!» сказалъ Савельичъ: «Зачъмъ ему твой заячій тулупъ? Онъ его пропъетъ, сабака, въ порвомъ кабакъ.»
- «Это, старинушка, ужъ не твоя печаль», сказаль мой бродяга: «пропью ли я, или натъ. Его благороде жалуетъ мнъ шубу съ своего плеча: его на то барская воля, а твое холонье дъло не спорить и слушаться.»

«Бога ты не бомпься, разбойникь!» отвычаль ему Савельичь сердитымъ голосомъ. «Ты видищь, что дитя еще не смыслить, а ты и радъ его обобрать, простоты его ради. Зачъкъ тебъ барскій тулупчикъ? Ты и не нацялиць его на ском окаянныя плечища.»

— Црощу не умничать, сказаль я своему дядыкь: сейчась неси сюда тулупь.

«Господи, вдадыко!» простональ мой Савельичь. «Заячій тулупь почти новешенькій! И добро бы кому, а то пьящинь огольлому!»

Однако заячи тулупъ авился. Мужичекъ тутъ же сталъ его иримъривать. Въ самомъ дѣлѣ, тулупъ, изъкотораго успѣлъ и а вырости, былъ немножко для него узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился и надѣлъ его, распоровъ по швамъ. Савельичъ чуть не завылъ, услыщавъ, какъ нитки затрещали. Бродяга былъ чрезвычайно доводенъ моинъ подаркомъ. Онъ проводилъ меня до кибитки и сказалъ съ низкимъ поклономъ: «Спасибо, ваше благороде! Награди васъ Господъ за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ милостей.» Онъ пошелъ въ свою сторону, а я отправился далѣе, не обращая вниманія на Савельича, и скоро позабылъ о вчеращней вьюгѣ, о своемъ вожатомъ и о заячьемъ тулупъ.

Прітхавъ въ Оренбургъ, я прямо явился къ генералу. Я увидъдъ мужчину роста высокаго, но уже сгорбленнаго старостью. Длинные волосы его были совстять бълы. Старый полинялый мундиръ напоминалъ воина временъ Анны Іоанновны, а въ его ръчи сильно отзывался Нъмецкій выговоръ. Я подалъ ему письмо отъ батюшки. При имени его онъ взглянулъ на меня быстро: «Поже мой!» сказалъ онъ. «Тафно ли, кажется, Андрей Петровичъ былъ еще твоихъ лѣтъ, а теперь вотъ ужъ какой у него

молотецъ! Ахъ, фремя, фремя!» — Онъ распечаталъ письмо и сталъ читать его вполголоса, дѣлая свои замѣчанія: «Милостивый государь Иванъ Карловичъ, надѣюсь, что ваше превосходительство».... Это что за серемоніи? Фуй, какъ ему не софѣсно! Конечно, дисциплина первое дѣло, но такъ ли пишутъ къ старому камратъ?... «ваше превосходительство не забыло».... гм.... «и.... когда.... покойнымъ Фельдмаршаломъ Мин.... походѣ.... также и.... Каролинку».... Эхе, брудеръ! такъ онъ еще помнитъ стары наши проказъ? «Теперь о дѣлѣ... Къ вамъ моего повѣсу».... гм.... «держать въ ежевыхъ рукавицахъ».... Что такое ешевы рукавицъ? Это должно быть Русска поговоркъ.... Что такое держать въ ешевыхъ рукавицахъ? повторилъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

— Это значить, отвъчаль я ему съ видомъ какъ можно болье невиннымъ: обходиться ласково, не слишкомъ строго, побольше воли, держать въ ежовыхъ рукавинахъ.

«Гм, понимаю.... и не давать ему воли».... нѣтъ, видно ешевы рукавицы значитъ не то.... «При семъ.... его паспортъ».... Гдѣ жъ онъ? А, вотъ.... «Отписать въ Семеновскій».... Хорошо, хорошо: все будетъ сдѣлано.... «Позволишь безъ чиновъ обнять себя и.... старымъ товарищемъ и другомъ», «а! наконецъ догадался.... и прочая и прочая.... Ну, батюшка», сказалъ онъ, прочитавъ письмо и отложивъ въ сторону мой паспортъ: «все будетъ сдѣлано: ты будешь офицеромъ переведенъ въ \*\*\* полкъ, и чтобъ тебѣ времени не терять, то завтра же поѣзжай въ Бѣлогорскую крѣпость, гдѣ ты будешь въ командѣ Капитана Миронова, добраго и честнаго человѣка. Тамъ ты будешь на службѣ настоящей, научишься дисциплинѣ. Въ Оренбургѣ дѣлать тебѣ нечего; разсѣя-

ніе вредно молодому человѣку. А сегодня милости просимъ отобѣдать у меня.»

Часъ отъ часу не легче! подумалъ я просебя: къ чему послужило мнѣ то, что почти въ утробѣ матери я былъ уже гвардіи сержантомъ! Куда это меня завело? Въ \*\*\* полкъ и въ глухую крѣпость на границу Киргизъ-Кайсацкихъ степей!... Я отобѣдалъ у Андрея Карловича, втроемъ съ его старымъ адъютантомъ. Строгая Нѣмецкая экономія царствовала за его столомъ, и я думаю, что страхъ видѣть иногда лишняго гостя за своею холостою трапезою былъ отчасти причиною поспѣшнаго удаленія моего въ гарнизонъ. На другой день я простился съ генераломъ и отправился къ мѣсту моего назначенія.

#### ГЛАВА III.

#### кръпость.

Мы въ Фортеціи живемъ, Хлѣбъ ѣдимъ и воду пьемъ; А какъ лютые враги Прійдутъ къ намъ на пироги, Зададимъ гостямъ пирушку: Зарядимъ картечью пушку.

Солдатская пъсня.

Старинные люди, мой батюшка. *Недоросль*.

Бълогорская кръпость находилась въ сорока верстахъ отъ Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Ръка еще не замерзала, и ея свинцовыя волны грустно чернъли въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бълымъ снъгомъ. За ними простирались Киргизскія степи. Я по-

грузился въ размынилени, большею частио печальныя. Гарнизонная жизнь мало имъла для меня привлекательности. Я старадоя вообразить собъ Капитана Миронова, моего будущаго начальника, и представляль его строгимъ, сердитымъ старикомъ, не знающимъ вичего, вроиз своей службы, и готовымь за волкую бозделицу сажать меня подъ арестъ на хифбъ и на воду. Можду тъмъ начало смеркатьея. Мы тхали, довольно скоро. «Далече, лидо крепости?» спросидъ я у своего ямицика. — «Недалече», отвічаль онь, «Вонь ужь видна.» Я глядыть вевсь стороны, ожидая увильть грозные бастюны, башин: и валь, но ничего не видаль, кромь деревущий, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны столы три или четыре скирда стна, полузанесенные ситгомъ; съ другой скривившаяся мельница, съ лубочными крыльями, лениво опущенными. «Гда же крепость?» спросиль я съ удивленіемъ. — «Да вотъ она», отвічаль ямщикъ, указывая на деревушку, и съ этимъ словомъ мы въ нее вътхали. У воротъ увидълъ я старую чугунную пушку: улицы были тесны и кривы.; избы низки и большею частію покрыты соломою. Я велёль ёхать къ коменданту, и черезъ минуту кибитка остановилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на высокомъ мъстъ, близъ деревянной же церкви.

Никто не встрътилъ меня. Я пошелъ въ съни и отворилъ дверь въ переднюю. Старый инвалидъ, сидя на столъ, нашивалъ синюю заплату на локоть зеленаго мундира. Я велълъ ему доложить обо мнъ. «Войди, батюшка», отвъчалъ инвалидъ: «наши дома.» Я вошелъ въчистенькую комнатку, убранную по старинному. Въуглу стоялъ шкатъ съ посудой; на стънъ висълъ дипломъ офицерскій за стекломъ и въ рамкъ; около него красора-

лись лубочныя картимки, представляющія ввятіе Кистрина и Очакова, также выборъ невысты и погребение кота. У окна сидела старушка въ телогрейке и съ платкомъ на головь. Она разматывала нитки, которыя держаль, распяливъ на рукахъ, кривой старичекъ въ офицерскомъ, мундиръ. «Что вамъ угодно, батюжика?» спросила она, продолжая свое занятіе. Я отвічаль, что прівхаль на службу и явился по долгу своему къ господину капитану, и съ этимъ словомъ обратился было къ привому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною рачь. «Ивана Кузмина дома натъ». сказала она: «онъ пощелъ въ гости къ отщу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозайка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.» Она кликнуда девку и вельда ей позвать урядинка. Старичекъ своимъ одинокимъ гланомъ погладывалъ на меня съ любопытствомъ. «Смено спросить», сказадъ онъ: вы въ каномъ полку изволили служить?» Я удовлетворилъ его любопытству. «А смыю сперосить», продолжаль окъ: «зачемъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гарнизонъ?» Я отвічаль, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвердін офицеру поступки?» продолжаль неутомимый вопрошатель. — «Полно врать пустяки», сказала ему капитаниа: «ты видишь, молодой человекъ съ дороги усталь; ему не до тебя.... держи-ка руки прямве.... А ты, мой батюшка», продолжала она, обращаясь ко мнь: «не печалься, что тебя унекли въ наше захолустье. Неты первый, не ты последній. Стерпится, слюбится. Швабринъ Адексий. Иванычь воть ужъ пятый годъ какъ. къ намъ вереведенъ за смертоубійство. Богъ знастъ, какой грежь его помуталь; онь, изволищь видеть, поехаль за городъ съ однимъ поручикомъ, да взяли съ собою

шпаги, да и ну другъ въ друга пырять, а Алексъй Иванычъ и закололъ поручика, да еще при двухъ свидътеляхъ! Что прикажешь дълать? На гръхъ мастера нътъ.»

Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный казакъ.

«Максимычъ!» сказала ему капитанша. «Отведи г. офицеру квартиру, да почище.»

— Слушаю, Василиса Егоровна, отвъчалъ урядникъ. Не помъстить ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?

«Врешь, Максимычъ», сказала капитанша: «у Полежаева и такъ тъсно; онъ же мнъ кумъ и помнитъ, что мы его начальники. Отведи г. офицера.... какъ ваше имя и отечество, мой батюшка?»

— Петръ Андреичъ.

«Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ, мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мнѣ въ огородъ. Ну, что, Максимычъ, все ли благополучно?»

— Все, слава Богу, тихо, отвъчалъ казакъ: только капралъ Прохоровъ подрался въ банъ съ Устиньей Пегулиной за шайку горячей воды.

«Иванъ Игнатьичъ!» сказала капитанша кривому старичку. «Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виноватъ. Да обоихъ и накажи. Ну, Максимычъ, ступай себъ съ Богомъ. Петръ Андреичъ, Максимычъ отведетъ васъ на вашу квартиру.»

Я откланялся. Урядникъ привелъ меня въ избу, стоявшую на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣпости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мнѣ. Она состояла изъ одной горницы довольно опрятной, раздѣленной на—двое перегородкой. Савельичъ сталъ въ ней распоряжаться; я сталъ глядѣть въ узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло нѣсколько избушекъ; по улицѣ бродило нѣсколько курицъ. Старуха, стоя на крыльцѣ съ корытомъ, кликала свиней, которыя отвѣчали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. И вотъ въ какой сторонѣ осужденъ я былъ проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошелъ отъ окошка и легъ спать безъ ужина, не смотря на увѣщанія Савельича, который повторялъ съ сокрушеніемъ: «Господи владыко! ничего кушать не изволитъ! Что скажетъ барыня, коли дитя занеможетъ?»

На другой день по утру я только что сталъ одъваться, какъ дверь отворилась и ко мнѣ вошелъ молодой офицеръ невысокаго роста, съ лицемъ смуглымъ и отмѣнно некрасивымъ, но чрезвычайно живымъ. «Извините меня». сказалъ онъ инъ по-Французски: «что я безъ церемоніи прихожу съ вами познакомиться. Вчера узналъ я о вашемъ прітадт; желаніе увидтть наконецъ человтческое лице такъ овладъло мною, что я не вытерпълъ. Вы это поймете, когда проживете здѣсь нѣсколько времени.» Я догадался, что это быль офицерь, выписанный изъ гвардін за поединокъ. Мы тотчасъ познакомились. Швабринъ быль очень неглупъ. Разговоръ его быль остеръ и занимателенъ. Онъ съ больщою веселостью описалъ мнѣ семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго сердца, какъ вошелъ ко мнѣ инвалидъ, который чинилъ мундиръ въ передней коменданта, и отъ имени Василисы Егоровны позвалъ меня къ нимъ объдать. Швабринъ вызвался итти со мною витстт.

Подходя къ Комендантскому Дому, мы увидѣли на площадкѣ человѣкъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ длинными косами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они выстроены были во фрунтъ. Впереди стоялъ комендантъ, старикъ бодрый, и высокого проста, въ кодиркъ, и въ кытайчатомъ халатъ. Увиля насъ, онъ къ намъ подощель, сказалъ мнв нъсколько ласковыкъ словъ и сталъ онать командовать. Мы остановились быдо смотръть на ученье; но онъ просилъ насъ итти къ Василисъ Бторовнъ, объщаясь быть вслъдъ за нами. «А здесь», прибавилъ онъ: «нечего вамъ смотръть,»

Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радупию. и обощиясь со мною какъ бы въкъ быда знакома. Инвалидъ и Палашка накрывали на столъ. «Что это мой Иванъ Кузмичъ сегодня такъ заучился!», сказала комендантща. «Паланка, позови барина объдать. Да гдъ же Манца?». Туть воцых девушка леть осьмнадцати, круглодицая, румяная, съ свътдорусыми волосами, гладко зачесанными. за ущи, которыя у ней такъ и горфии. Съ перваго вагляда, она мит не очень поправилась. Я смотръдъ на нее съ предубъжденіемь: Швабринъ описадъ инъ Мащу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марыя: Ивановыа съла въ уголъ и стада шить. Между тълъ подали щи. Василиса Егоровна, не вида мужа, вторично послала за нимъ Падашку, «Скажи барину: гости-до ждутъ, щи простынуть; слава Богу, ученье не уйдеть; успъеть накричаться.» Капитанъ вскорь явился, сопровождаемый кривымъ старичкомъ.

«Что это, мен батющка?» сказалу ему жена: «кущанье давнымъ-давно подано, а тебя не дозовещься.»

— А слышь ты , Василиса Егоровна , отвъчалъ Иванъ. Кузмичъ : я былъ занятъ службой : солдатущекъ училъ.

«И, полно!» возразила кадитаница. «Только слава, что солдать учищь: ни имъ сдужба не дается, на ты въ ней толку не въдеснь. Сидътъ бы дема, да Богу молнися,

такъ было бы лучше. Дорогіе гости, милости просимъ за столъ.»

Мы съм объдать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осынала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, гдъ живутъ и каково ихъ состояне? Услыша, что у батюнки триста душъ крестьянъ, «легко ли-!» сказала она: «въдь есть же на свътъ богатые люди! А у насъ, мой батюшка, всего-то душъ одна дъвка Палашиа; де, слава Богу, живемъ помаленьку. Одна бъда: Маша дъвка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да. въникъ, да алтынъ денегъ (прости Богъ!), съ чъмъ въ баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человъкъ; а то сиди въ дъвкахъ въковъчной невъстою.» Я ваглянулъ на Марью Ивановну; она вся покраснъла и даже слезы капиули на ея тарелку. Магъ стало жаль ее, и я спъщилъ перемънить разговоръ.

— Я слышаль, сказаль я довольно не кстати: что на вашу криность собираются напасть Баннирцы.

«Отъ кого, батюшка, ты изволилъ это слынать?» спросилъ Иванъ Кузмичъ.

- Мнѣ такъ сказывали въ Оренбургѣ, отвѣчалъ я.

«Пустяки!» сказалъ комендатъ. «У насъ давно ничего не слыхать. Башкирцы — народъ напуганный, да и Киргизцы проучены. Небось, на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ острастку, что лътъ на десять угомоню.»

— И вамъ не страшно, продолжалъя, обращаясь къ капитаншь: оставаться въ кръпости, подверженной такимъ опасностямъ?

«Привычка, мой батюшка», отвъчала она. «Тому лътъ двадцать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, и не приведи. Господи, какъ я боязась проклятыхъ этихъ нехри-

стей! Какъ завижу, бывало, рысьи шапки, да какъ заслышу ихъ визгъ, въришь ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! А теперь такъ привыкла, что и съ мъста не тронусь, какъ прійдутъ намъ сказать, что злодъи около кръпости рыщутъ.»

- «Василиса Егоровна прехрабрая дама», замѣтилъ важно Швабринъ. «Иванъ Кузмичъ можетъ это засвидѣтельствовать.»
- «Да, слышь ты», сказалъ Иванъ Кузмичъ: баба-то не робкаго десятка.»
- A Марья Ивановна? спросиль я: также ли смѣ. а, какъ и вы?

«Смѣла ли Маша?» отвѣчала ея мать. «Нѣтъ, Маша трусиха. До сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ ружья: такъ и затрепещется. А какъ тому два года Иванъ Кузмичъ выдумалъ въ мои имянины палить изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки.»

Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитаншею отправились спать; а я пошелъ къ Швабрину, съ которымъ и провелъ цѣлый вечеръ.

### ГЛАВА ІУ.

#### поединокъ.

Инъ изволь, и стань же въ позитуру.
 Посмотришь, проколю какъ я твою фигуру.
 Княжнинъ.

Прошло нъсколько недъль, и жизнь моя въ Бълогорской кръпости сдълалась для меня не только сносною, но даже

и пріятною. Въ домѣ коменданта былъ я принятъ какъ родной. Мужъ и жена были люди самые почтенные. Иванъ Кузмичь, вышедшій въ офицеры изъ солдатскихъ детей, быль человькъ необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его имъ управляла, что согласовалось съ его безпечностью. Василиса Егоровна и на дъла службы смотръла, какъ на свои хозяйскія, и управляла кръпостью такъ точно, какъ и своимъ домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я въ ней нашелъ благоразумную и чувствительную дъвушку. Незамътнымъ образомъ я привязался къ доброму семейству, даже къ Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному Поручику, о которомъ Швабринъ выдумаль, будто бы онь быль въ непозволительной связи съ Василисой Егоровной, что не имъло и тъни правдоподобія; но Швабринъ о томъ не безпокоился.

Я былъ произведенъ въ офицеры. Служба меня не отягощала. Въ богоспасаемой кръпости не было ни смотровъ, ни ученій, ни карауловъ. Комендантъ по собственной охотъ училъ иногда солдатъ, но еще не могъ добиться, чтобы вст они знали, которая сторона правая, которая лтвая. У Швабрина было нъсколько Французскихъ книгъ. Я сталъ читать, и во мнв пробудилась охота къ литературв. По утрамъ я читалъ, упражнялся въ переводахъ, а иногда и въ сочинени стиховъ; объдалъ почти всегда у коменданта, гдъ обыкновенно проводилъ остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся отецъ Герасимъ съ женою Акулиной Памфиловной, первою въстовщицею во всемъ околоткъ. Съ Алексъемъ Иванычемъ Швабринымъ, разумъется, видълся я каждый день; но часъ отъ часу бесъда его становилась для меня пріятною. Всегдашнія шутки его на счетъ семьи коменданта мнъ очень не нравились, особенно колжія замічанія о Марьі Ивановит. Другато общества въ жрвности не было; но я другаго и не желаль.

Не смотря на предснавания, Банкирцы не возмущались. Спокойствіе царствовало вокругь нашей крыпости. Но змиръ былъ прержинъ незашнымъ мождоусобіємъ.

Я ужъ сказывать, что я ванивался интературою. Опыты мои для тогданнято времени были изрядны, и Александръ Петровичь Сумароковъ, и воколько мътъ нослъ, очень якъ похвалять. Однажды уделось мир наимсать песеньку, которой быль я доволенъ. Известно, что сочинители иносда педъ видомъ пребованія севітовъ міцутъ благосклонняго слушателя. И чакъ, перенисавъ мою песеньку, я понесъ се къ Швабрину, который одинъ во всей припости мотъ ощенить произведеніе стихотворца. После маленькаго предисловія, выпуль я изъ кармана свою тетрадку и прочель ему следующее стишки:

Мысль любовну истребляя, "Тщусь прекрасную забыть, УМ ихъ, "Метру избытая, "Мышию немьность получить!

Но глаза, что мя плънили, Всеминутно предо мной; Они духъ во мнъ смутили, Сокрупили мой покой.

Ты, узневъ мои напасти, Сжалься, Маша, надо мной; Зря меня въ сей лютой части, И что я плъненъ тобой.

«Какъ ты это находишъ?» спросилъ я Швабрина, ожидая поквалы, какъ дани, мит непременно следующей. «Но, къ великой моей досаде, Швабринъ, обыкновенно тинискомительный, рівнительно объявиль, что : півсня мол не хороша. «Почему такть?» спросиль я его, скрывая свою досаду.

— Потому, отвычаль онь: что такие стики достойны учителя моего Василья Перимыча Традыновскиго и очень наисминають мих ото любовные куплетцы.

Туть онъ взяль отъ тепрадну и чаталь нешиюсердо разбирить наждый стихь и каждое слово, недаваясь надо много сашьмы кожимь образомь. Я че вытеривль, твырваль изъ рукь его мого тетрадку и оказаль, что ужь отроду не покажу ону овоихъ сочинений. Шихбринь постылия и надъ этой угровою.

— Посмотрингь, сказаль онь: одержинь ин ты свое слово: отихотворцань нужень слушетель, накъ Минну Нужичу графинчикъ водки передъ обёдомь. А кто ета Мина, передъ котерой изъясняетноя въ миней отрасти и въ любовной напасти? Ужъ не Марья ли Иваневна?

«Не твое діло», отвічаль я, наямурясь : «кто бы ши была эта Маша. Не требую ни твоего читыми, чи твоямь догадовъ:»

— Oro! Самоноблини стихотворець и сиропиний мюбовникь! предолжать Швабринь, часть отъ часу болье раздражая меня: но послушай дружескаго совъта: кели ты жочеть усить, то совътую дъйствовать не пъсвиками.

«Что это, сударь, значить? Инвель объясниться.»

— Съ охотою. Это вначить, что ежели кочень, чтобъ : Маша Миронова кодила нъ тебъ въ сумерни, то внасто - нажныхъ стипковъ подари ей пару серегъ.

"Кровь мон закипвла.

«А почену ты объ неи такого шибнія?» опросиль я, оъ трудомъ удерживая свое негодованіе. — A потому, отвъчалъ онъ съ адскою усмъшкой, что знаю по опыту ел нравъ и обычай.

«Ты лжешь, мерзавецъ!» вскричалъ я въ бъщенствъ: «ты лжешь самымъ безстыднымъ образомъ.»

Швабринъ перемънился въ лицъ.

— Это тебъ такъ не проидетъ, сказалъ онъ, стиснувъ мнъ руку. Вы мнъ дадите сатисфакцію.

«Изволь, когда хочешь!» отвѣчалъ я, обрадовавшись.

Въ эту минуту я готовъ былъ растерзать его.

Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу и засталъ его съ иголкою въ рукахъ: по препорученю комендантши, онъ нанизывалъ грибы для сушенья на зиму. «А, Петръ Андреичъ!» сказалъ онъ, увидя меня: «добро пожаловать! Какъ это васъ Богъ принесъ? по какому дълу, смъю спросить?» Я въ короткихъ словахъ объяснилъ ему, что поссорился съ Алексъемъ Изанычемъ, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моимъ секундантомъ. Иванъ Игнатьичъ выслушалъ меня со вниманіемъ, вытараща на меня свой единственный глазъ.

«Вы изволите говорить», сказаль онъ мить: «что хотите Алексъя Иваныча заколоть, и желаете, чтобъ я при томъ быль свидътелемъ? Такъ ли, смъю спросить?»

— Точно такъ.

«Помилуйте, Петръ Андреичъ! Что это вы затѣяли! Вы съ Алексъемъ Иванычемъ побранились? Велика бъда! Брань на вороту не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, а вы его выругайте; онъ васъ въ рыло, а вы его въ ухо, въ другое, въ третье — и разойдитесь; а мы васъ ужъ помиримъ. А то доброе ли дъло заколоть своего ближняго, смъю спросить? И добро бъ ужъ закололи вы его: Богъ съ нимъ, съ Алексъемъ Иванычемъ; я и самъ до него не

охотникъ. Ну, а если онъ васъ просверлитъ? На что это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смъю спросить?»

Разсужденія благоразумнаго поручика не поколебали меня. Я остался при своемъ намѣреніи.

«Какъ вамъ угодно», сказалъ Иванъ Игнатьичъ: «дълайте, какъ разумъете. Да зачъмъ же мнъ тутъ быть свидътелемъ? къ какой стати? Люди дерутся — что за невидальщина, смъю спросить? Слава Богу, ходилъ я подъ Шведа и подъ Турку: всего насмотрълся.»

Я кое-какъ сталъ изъяснять ему должность секунданта; но Иванъ Игнатьичъ никакъ не могъ меня понять.

«Воля ваша», сказалъ онъ, «коли ужъ мнѣ и вмѣшаться въ это дѣло, такъ развѣ пойти къ Ивану Кузмичу, да донести ему, по долгу службы, что въ фортеціи умышляется злодѣйствіе, противное казенному интересу, не благоугодно ли будетъ господину коменданту принять надлежащія мѣры....»

Я испугался и сталъ просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорилъ; онъ далъ слово, и я ръшился отъ него отступиться.

Вечеръ провелъ я, по обыкповенію своему, у коменданта. Я старался казаться веселымъ и равнодушнымъ, дабы не подать никакого подозрѣнія и избѣгнуть докучныхъ вопросовъ; но, признаюсь, я не имѣлъ того хладнокровія, которымъ хвалятся почти всегда тѣ, которые находились въ моемъ положеніи. Въ этотъ вечеръ я расположенъ былъ къ нѣжности и къ умиленію. Марья Ивановна нравилась мнѣ болѣе обыкновеннаго. Мысль, что, можетъ быть, вижу ее въ послѣдній разъ, придавала ей въ моихъ глазахъ что-то трогательное. Швабринъ явился тутъ же. Я отвелъ его въ сторону и увѣдомилъ его о

Digitized by Google

своемъ разговоръ съ Иваномъ Игнатьичемъ. «Зачъмъ намъ секунданты?» сказалъ онъ мнъ сухо: «безъ нихъ обойдемся.» Мы условились драться за скирдами, что находились подлъ кръности, и явиться туда на другой день въ седьмомъ часу утра. Мы разговаривали, по-видимему, такъ дружелюбно, что Иванъ Игнатьичъ отъ радости проболтался. «Давно бы такъ», сказалъ онъ миъ съ довольнымъ видомъ: «худой миръ лучие доброй ссоры, а и нечестенъ, такъ здоровъ.»

— Что, что, Иванъ Игнатьичъ? сказала комендантша, которая въ углу гадала въ карты: я не вслушалась.

Иванъ Игнатьичъ, замътивъ во мнъ знаки неудовольствія и вспомня свое объщаніе, смутился и не зналъ, что отвъчать. Швабринъ подоспълъ къ нему на помощь.

«Иванъ Игнатьичъ», сказалъ онъ: «одобряелъ нашу мировую.»

- А съ къмъ это, мой батюшка, ты ссорился?
- «Мы было поспорили довольно крупно съ Цетромъ Андреичемъ.»
  - За что такъ?
- «За сущую бездълицу: за пъсеньку, Василиса Егоровна.»
- Нашли за что ссориться! за пъсеньку!... Да накъ же это случилось?...

«Да вотъ какъ: Петръ Андреичъ сочинилъ недавно пъсню и сегодня запълъ ее при мнъ, а я затянулъ мою любимую:

Капитанская дочь, Не ходи гулять въ полночь.

Вышла разладица. Петръ Андреичъ было и разсердился, но потомъ разсудилъ, что всякъ воленъ пѣть, что кому угодно. Тѣмъ дѣло и кончилось.»

Безстыдство Швабрина чуть меня не взебенло; но никто, кром'в меня, не поняль грубых вего обиняков в; по крайней мерт, никто не обратилъ на нихъ вниманія. Отъ пісенокъ разговоръ обратился къ стихотворцамъ, и комендантъ замізтиль, что вст они безпутные и горькіе пьяницы, и дружески совітоваль мні оставить стихотворство, какъ діло службів противное и ни къ чему доброму не доводящее.

Присутствіе Швабрина было мить несносно. Я скоро простижся съ комендантомъ и съ его семействомъ; пришелъ домой, осмотрълъ свою шпагу; попробовалъ ея конецъ, и легъ спать, приказавъ Савельичу разбудить меня въ седьмомъ часу.

На другой день въ назначенное время я стояль уже за скирдами, выжидая моего противника. Вскорт и онъ явился. «Насъ могутъ застать», сказалъ онъ мит: «надобно посптшить.» Мы сняли мундиры, остались въ однихъ камзолахъ и обнажили шпаги. Въ эту минуту изъ-за скирда вдругъ появился Иванъ Игнатьичъ и человтить инвалидовъ. Онъ потребовалъ насъ къ коменданту. Мы повиновались съ досадою; солдаты насъ окружили, и мы отправились всятъдъ за Иваномъ Игнатьичемъ, который велъ насъ въ торжествъ, шагая съ удивительною важностью.

Мы вопын въ комендантскій домь. Иванъ Игнатьичь отвориль двери, провозгласивъ торжественно: «привель!» Насъ встрівтила Василиса Егоровна. «Ахъ, мои батгошки! На что это похоже? какъ? что? Въ нашей крізпости заводить смертоубійство! Иванъ Кузмичъ, сейчасъ ихъ подъ арестъ! Петръ Андреичъ! Алексій Иванычъ! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги въ чуланъ. Петръ Андреичъ! этого

я отъ тебя не ожидала. Какъ тебѣ не совѣстно? Добро Алексѣй Иванычъ: онъ за душегубство и изъ гвардіи выписанъ, онъ и въ Господа Бога не вѣруетъ; а ты-то что, туда же лѣзешь?»

Иванъ Кузмичъ вполнъ соглашался съ своею супругою и приговаривалъ: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говоритъ: поединки формально запрещены въ воинскомъ артикулъ.» Между тъмъ Палашка взяла у насъ наши шпаги и отнесла въ чуланъ. Я не могъ не засмъяться. Швабринъ сохранилъ свою важность. «При всемъ моемъ уваженіи къ вамъ», сказаль онъ ей хладнокровно: «не могу не замътить, что напрасно вы изволите безпокоиться, подвергая насъ вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дъло.» — «Ахъ, мой батюшка!» возразила комендантша: «да развъ мужъ и жена не единъ духъ и едина плоть? Иванъ Кузмичъ! что ты зъваешь? Сейчасъ разсади ихъ по разнымъ угламъ на хлъбъ да на воду, чтобъ у нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Герасимъ наложитъ на нихъ эпитемію, чтобъ молили у Бога прощенія, да каялись передъ людьми.»

Иванъ Кузмичъ не зналъ на что ръшиться. Марья Ивановна была чрезвычайно блъдна. Мало по малу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила насъ другъ друга поцъловать. Палашка принесла намъ наши шшаги. Мы вышли отъ коменданта, по-видимому, примиренные. Иванъ Игнатьичъ насъ сопровождалъ. «Какъ вамъ не стыдно было», сказалъ я ему сердито: «доносить на насъ коменданту послъ того, какъ дали мнъ слово того не дълать?» — «Какъ Богъ святъ, я Ивану Кузмичу того не говорилъ», отвъчалъ онъ: «Василиса Егоровна вывъдала все отъ меня. Она всъмъ и распорядилась безъ въдома коменданта. Впрочемъ, слава Богу, что все такъ кончи-

лось.» Съ этимъ словомъ онъ повернулъ домой, а Швабринъ и я остались наединъ. «Наше дъло этимъ кончиться не можетъ», сказалъ я ему. — «Конечно», отвъчалъ Швабринъ: «вы своею кровью будете отвъчать мнъ за вашу дерзость; но за нами, въроятно, станутъ присматривать. Нъсколько дней намъ должно будетъ притворяться. До свидания». И мы разстались, какъ ни въ чемъ не бывало.

Возратясь къ коменданту, я по обыкновенію своему подсѣть къ Марьѣ Ивановнѣ. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйствомъ. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна съ нѣжностью выговаривала мнѣ за безпокойство, причиненное всѣмъ моею ссорою съ Швабринымъ.

«Я такъ и обмерла», сказала она, «когда сказали намъ, что вы намърены биться на шпагахъ. Какъ мужчины странны! За одно слово, о которомъ черезъ недълю върно бъ они позабыли, готовы ръзаться и жертвовать не только жизнію, но и совъстью, и благополучіемъ тъхъ, которые.... Но я увърена, что не вы зачинщики ссоры. Върно виноватъ Алексъй Иванычъ.»

- А почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?
- «Да такъ.... онъ такой насмъшникъ! Я не люблю Алексъя Иваныча. Онъ очень мнъ противенъ; а странно: ни за что бы я не хотъла, чтобъ и я ему также не нравилась. Это меня безпокоило бы страхъ.»
- А какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему, или нътъ?

Марья Ивановна заикнулась и покраснъла.

- «Мнъ кажется», сказала она, «я думаю, что нравлюсь.»
- Почему же вамъ такъ кажется?
- «Потому что онъ за меня сватался.»

- --- Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?
  «Въ прошломъ году, мъсяца за два до вашего прі-тала.»
  - И вы не пошли?

«Канъ изволите видъть. Алексъй Иванычъ, конечно, человъкъ умный и хорошей фамиліи, и имъетъ состояніе; но какъ подумаю, что надобно будетъ подъ вънцомъ при всъхъ съ нимъ поцъловаться.... ни за что! ни за канія благополучія!»

Слова Марьи Мвановим открыли инт глаза и объяснили многое. Я поняль упорное злортчие, которымъ Швабринъ ее преслъдовалъ. Въроятно, замъчалъ онъ нашу взаимную склонность и старался отвлечь насъ другъ отъ друга. Слова, подавшія поводъ къ нашей ссорт, показались инте еще болье гнусными, когда вытесто грубой и испристойной насмышки увидыль я въ нихъ обдуманную клебету. Желаніе наказать дерэкаго злоязичника сдълалось во мижеще сильные, и я съ нетеривнемъ сталь ожидать удобнаго случая.

Я дожидался не долго. На другой день, когда сидъть я за элегіей и грызъ перо въ ожиданіи рифмы, Швабринъ постучался подъ моимъ окопікомъ. Я оставиль перо, взяль ніпагу и къ нему вышелъ. «Зачёмъ откладывать?» сназаль міт Швабринъ: за нами не смотрятъ. Сойдемъ къ рѣкъ. Тамъ никто намъ не помъняетъ. » Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинкъ, мы остановились у озмой ръки и обнажили шпаги. Швабринъ былъ некуспъе меня, но я сильнъе и смълъе, и monsieur Бопре, бывшій въкогда солдатомъ, далъ міт нъскелько уроковъ, въ фехтованьи, которыми я и воспользовался. Швабринъ не ожидаль найти во міт столь опаснаго противника. Долге мы не могли сдълать другъ другу никакого вреда; наконецъ,

примѣтя, что Швабринъ ослабѣваетъ, я сталъ съ живостью на него наступать и загналъ его почти въ самую рѣку. Вдругъ услышалъ я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидѣлъ Савельича, сбѣгающаго ко мнѣ по нагорной тропинкѣ.... Въ это самое время меня сильно кольнуло въ грудь пониже праваго плеча, я упалъ и лишился чувствъ.

### ГЛАВА У.

#### лю в о в ь.

Ахъ, ты, дъвка, дъвка красная! Не ходи, дъвка, молода замужъ; Ты спроси, дъвка, отца, матери, Отца, матери, роду племени; Накопи, дъвка, ума-разума, Ума-разума, приданова.

Народная пъсня.

Буде лучше меня найденіь, повабудень, Если хуже меня найдень, воспомянень.

То же.

Очнувшись, я нѣсколько времени не могъ опомниться и не понималь, что со мною сдѣлалось. Я лежалъ на кровати въ незнакомой горницѣ, и чувствовалъ большую слабость. Передо мною стоялъ Савельичъ со свѣчкою въ рукахъ. Кто-то бережно развивалъ перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало по малу мысли мои прояснились. Я вспомнилъ свой поединокъ и догадался, что былъ раненъ. Въ эту минуту скрипнула дверь. «Что, каковъ?» произнесъ пошепту голосъ, отъ котораго я затрепеталъ. — «Все въ одномъ положеніи», отвѣчалъ

Савельичъ, со вздохомъ: «все безъ памяти, вотъ уже пятыя сутки.» Я хотьль оборотиться, но не могь. «Гль я? кто здѣсь?» сказалъ я съ усиліемъ. Марья Ивановна подошла къ моей кровати и наклонилась ко мнъ. «Что, какъ вы себя чувствуете?» сказала она. — «Слава Богу», отвъчалъ я слабымъ голосомъ. «Это вы, Марья Ивановна? Скажите мнъ....» я не въ силахъ былъ продолжать и замолчалъ. Савельичъ ахнулъ. Радость изобразилась на его лицъ. «Опомнился! опомнился! повторялъ онъ. «Слава тебъ, Владыко! Ну, батюшка, Петръ Андреичъ! напугалъ ты меня! легко ли, пятыя сутки!....» Марья Ивановна перервала его рѣчь. «Не говори съ нимъ много, Савельичъ», сказала она: «онъ еще слабъ.» Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И такъ я былъ въ домъ коменданта; Марья Ивановна входила ко мнъ. Я хотълъ сдълать Савельичу нъкоторые вопросы, но старикъ замоталъ головою и заткнулъ себъ уши. Я съ досадою закрылъ глаза и вскоръ забылся сномъ.

Проснувшись, подозвалъ я Савельича, и вмъсто его увидѣлъ передъ собою Марью Ивановну; ангельскій голосъ ея меня привътствовалъ. Не могу выразпть сладостнаго чувства, овладѣвшаго мною въ эту минуту. Я схватилъ ея руку и прильнулъ къ ней, обливая слезами умиленія. Маша не отрывала ее.... и вдругъ ея губки коснулись моей щеки, и я почувствовалъ ихъ жаркій и свѣжій поцѣлуй. Огонь пробѣжалъ по мнѣ. «Милая, добрая Марья Ивановна», сказалъ я ей: «будь моею женою, согласись на мое счастіе.» Она опомнилась. «Ради Бога, успокойтесь», сказала она, отнявъ у меня свою руку. «Вы еще въ опасности: рана можетъ открыться. Поберегите себя хоть для меня.» Съ этимъ словочъ она ушла, оставя меня въ упоеніи восторга. Счастіе воскресило меня. Она будетъ моя!

она меня любитъ! Эта мысль наполняла все мое существованіе.

Съ той поры мнѣ часъ отъ часу становилось лучше. Меня лечилъ полковой цирюльникъ, ибо въ крѣпости другаго лекаря не было, и, славу Богу, не умничалъ. Молодость и природа ускорили мое выздоровленіе. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна отъ меня не отходила. Разумѣется, при первомъ удобномъ случаѣ я принялся за прерванное объясненіе, и Марья Ивановна выслушала меня терпѣливѣе. Она безъ всякаго жеманства призналась мнѣ въ сердечной склонности и сказала, что ея родители, конечно, рады будутъ ея счастію. «Но подумай хорошенько», прибавила она: «со стороны твоихъ родныхъ не будетъ ли препятствія?»

Я задумался. Въ нѣжности матушкиной я не сомнѣвался; но, зная нравъ и образъ мыслей отца, я чувствовалъ, что любовь моя не слишкомъ его тронетъ, и что онъ будетъ на нее смотрѣть, какъ на блажь молодаго человѣка. Я чистосердечно признался въ томъ Маръѣ Ивановнѣ, и рѣшился, однако, писать къ батюшкѣ какъ можно краснорѣчивѣе, прося родительскаго благословенія. Я показалъ письмо Маръѣ Ивановнѣ, которая нашла его столь убѣдительнымъ и трогательнымъ, что не сомнѣвалась въ успѣъхѣ его, и предалась чувствамъ нѣжнаго своего сердца со всею довѣрчивостью молодости и любви.

Со Швабринымъ я помирился въ первые дни моего выздоровления. Иванъ Кузмичъ, выговаривая мнѣ за поединокъ, сказалъ мнѣ: «Эхъ, Петръ Андреичъ! надлежало бы мнѣ посадить тебя подъ арестъ, да ты ужъ и безъ того наказанъ. А Алексѣй Иванычъ у меня таки сидитъ въ хлѣбномъ магазинѣ подъ карауломъ, и шпага его подъ замкомъ у Василисы Егоровны. Пускай онъ себѣ наду-

мается, да раскаится.» Я слишкомъ былъ счастливъ, чтобъ хранить въ сердце чувство непріязненное. Я сталъпросить за Швабрина, и добрый комендантъ, съ согласія своей супруги, рѣпшлся его освободить. Швабринъ пришель ко мнѣ; оиъ изъявилъ глубокое сожалѣніе о томъ, что случилось между нами; признался, что былъ кругомъвиноватъ, и просилъ меня забыть о прошедшемъ. Будучи отъ природы незлопамятенъ, я искренно простилъ ему и нашу ссору и рану, мною отъ него полученную. Въ клеветѣ его видълъ я досаду оскорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви, и великодушно извинялъ своего несчастнаго соперника.

Вскоръ я выздоровълъ и могъ перебраться на мою квартиру. Съ нетерпънемъ ожидаль я отвъта на посланное письмо, не смъя надъяться и стараясь заглушить печальныя предчувствія. Съ Василисой Егоровной и съ ем мужемъ я еще не объяснился; но предложеніе мое не должно было икъ удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не стараяись скрымать отъ нихъ свои чувства, и мы заранъе были ужъ увърены въ ихъ согласіи.

Наконець однажды утромъ Савельичъ вошель ко мить, держа въ рукахъ имсьмо. Я схватилъ его съ тропетомъ. Адресъ былъ нашисанъ рукою батюшки. Это пріуготовило меня нъ чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мить матушка, а онъ въ концъ принисываль ивсколько строкъ. Долго не распечатывалъ я накета и перечитывалъ торжественную надпись: «Сыну моему Петру Амдреевичу Гриневу, въ Оренбургскую губернию, въ Бълогорскую кръпесть.» Я старался по ночерку утадатъ расположение духа, въ которомъ имсано было инсьмо; накоменъ рапился его распечатать, и съ первыхъ строкъ

увиделъ, что все дело пошло къ чорту. Содержаніе письма было следующее:

«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ которомъ просишь ты насъ о родительскомъ нашемъ благословении и согласіи на бракъ съ Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15 сего мъсяца, и не только ни моего благословенія, ни моего согласія дать я тебъ не намъренъ, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить тебя путемъ, какъ мальчишку, не смотря на твой офицерскій чинъ: ибо ты доказаль, что шпагу носить еще недостоинъ, которая пожалована тебъ на защиту отечества, а не для дуэлей съ такими же сорванцами, каковъ ты самъ. Немедленно буду писать къ Андрею Карловичу, прося его перевести тебя изъ Бълогорской кръпости куда нибудь подальше, гдъ бы дурь у тебя прощла. Матушка твоя, узнавъ о твоемъ поединкъ и о томъ, что ты раненъ, съ горести занемогла и теперь лежитъ. Что изъ тебя будетъ? Молю Бога, чтобъ ты исправидся, хоть и не смѣю надѣяться на Его великую милость. «Отенъ твой A.  $\Gamma$ .»

Чтеніе сего письма возбудило во мит разныя чувствованія. Жестокія выраженія, на которыя батюшка не поскупился, глубоно оскорбили меня. Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминалъ о Марьт Ивановит, казалось мит столь же непристойнымъ, какъ и несправедливымъ. Мысль о переведеніи моемъ изъ Бтлогорской кртпости меня ужасала; но всего болте огорчило меня извъстіе о болтани матери. Я негодовалъ на Савельича, не сомитвалсь, что ноединокъ мой сталъ извъстенъ родителямъ черезъ него. Шагая взадъ и впередъ по тъсной моей комнатъ, я оста-

новился передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ на него грозно:

«Видно тебѣ не довольно, что я, благодаря тебя, раненъ и цѣлый мѣсяцъ былъ на краю гроба; ты и мать мою хочешь уморить.»

Савельичъ былъ пораженъ какъ громомъ.

— Помилуй, сударь, сказаль онъ, чуть не зарыдавь: что это изволишь говорить? Я причина, что ты быль ранень! Богъ видитъ, бъжалъ я заслонить тебя своею грудью отъ шпаги Алексъя Ивановича! Старость проклятая помъшала. Да что жъ я сдълалъ матушкъто твоей?

«Что ты сдѣлалъ?» отвѣчалъ я. «Кто просилъ тебя писать на меня доносы? развѣ ты приставленъ ко мнѣ въ шпіоны?»

— Я писалъ на тебя доносы? отвъчалъ Савельичъ со слезами. Господи, Царю небесный! Такъ изволь-ка прочитай, что пишетъ ко мнъ баринъ: увидишь, какъ я доносилъ на тебя.

«Стыдно тебѣ, старый песъ, что ты, не взирая на мои строгія приказанія, мнѣ не донесъ о сынѣ моемъ Петрѣ Андреевичѣ, и что посторонніе принуждены увѣдомлять меня о его проказахъ. Такъ ли исполняеть ты свою должность и господскую волю? Я тебя, стараго пса, пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство къ молодому человѣку. Съ полученіемъ сего, приказываю тебѣ немедленно отписать ко мнѣ, каково теперь его здоровье, о которомъ питутъ мнѣ, что поправилось; да въ какое именно мѣсто онъ раненъ и хорошо ли его залечили.»

Очевидно было, что Савельичъ передо мною былъ правъ, и что я напрасно оскорбилъ его упрекомъ и по-

доэръніемъ. Я просилъ у него прощенія; но старикъ былъ неутъшенъ.

«Вотъ до чего я дожилъ», повторялъ онъ: «вотъ какихъ милостей дослужился отъ своихъ господъ! Я и старый песъ, и свинопасъ, да я жъ и причина твоей раны? Нътъ, батюшка, Петръ Андреичъ! не я, проклятый мусье всему виноватъ: онъ научилъ тебя тыкаться желъзными вертелами, да притопывать, какъ будто тыканьемъ да топаньемъ убережешься отъ злаго человъка! Нужно было нанимать мусье, да тратить лишнія деньги!»

Но кто же бралъ на себя трудъ увъдомить отца моего о моемъ поведеніи? Генералъ? Но онъ, казалось, обо мнъ не слишкомъ заботился; а Иванъ Кузмичъ не почелъ за нужное рапортовать о моемъ поединкъ. Я терялся въ догадкахъ. Подозрѣнія мои остановились на Швабринъ. Онъ одинъ имълъ выгоду въ доносъ, коего слъдствіемъ могло быть удаленіе мое изъ кръпости и разрывъ съ комендантскимъ семействомъ. Я пошелъ объявить обо всемъ Марьт Ивановит. Она встртила меня на крыльцт. «Что это съ вами сдълалось?» сказала она, увидъвъ меня. «Какъ вы блѣдны!» — «Все кончено!» отвѣчалъ я и отдалъ ей батюшкино письмо. Она побледнела въ свою очередь. Прочитавъ, она возвратила мнѣ письмо дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ: «Видно мнъ не судьба... Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше нашего знаетъ, что намъ надобно. Дълать нечего, Петръ Андреичъ, будьте хоть вы счастливы....» — «Этому не бывать!» вскричаль я, схвативъ ее за руку: «ты меня любишь; я готовъ на все. Пойдемъ, кинемся въ ноги къ твоимъ родителямъ; они люди простые, не жестокосердые гордецы.... Они насъ благословятъ; мы обвѣнчаемся.... а тамъ, со временемъ, я увъренъ, мы умолимъ отца моего; матушка будетъ за насъ; онъ меня проститъ....» — «Нътъ, Петръ Андреичъ», отвъчала Маша: «я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебъ счастія. Покоримся воль Божіей. Коли найдешь себъ суженую, коли полюбишь другую — Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ, а я за васъ обоикъ....» Тутъ она заплакала и ушла отъ меня; я хотъль было войти за нею въ комнату, но чувствовалъ, что быль не въ состояніи владёть самимъ собою, и воротился домой.

Я сидъль погруженный въ глубокую задумнивость, какъвдругъ Савельичъ прервалъ мои размышленія. «Вотъ, сударь»; сказалъ онъ, подавая исписанный листъ бумаги: «посмотри, доносчикъ ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына съ отцомъ.» Я взяль изъ рукъ его бумагу: это былъ ответъ Савельича на полученное имъ письмо. Вотъ онъ отъ слова до слова:

«Государь Андрей Петровичь, отець нашть мило» стивый!

«Милостивое писаніе ваше я получиль, въ которомь изволишь гнѣваться на меня, раба вашето, что-де стыдном мнѣ не исполнять господскихъ приказаній; а я, не старый песъ, а вѣрный вашъ слуга, господскихъ приказаній: слушаюсь и усердно вамъ всегда служиль и дожиль до сѣдыхъ волосъ. Я жъ про рану Петра Андреича ничего къ вамъ не писалъ, чтобъ не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и такъ съ испугу слегла, и за ея здоровье Богу буду малить. А Петръ Андреичъ раненъ былъ подъ правое плечо, въ грудь, подъ самую косточку, въ глубину на полтора: вершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призвершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призворень правое предеставания вершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призворень правое предеставания вершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призвершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призвершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призвершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призвершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда призвершка правое плечо.

несли мы его съ берега, и лечилъ его здѣиний цырульникъ Степанъ Парамоновъ, и теперь Петръ Андреичъ, слава Богу, здоровъ, и про него кромѣ хорошаго нечего и писать. Командиры, слышно, имъ довольны; а у Василисы Егоровны онъ какъ родмой сынъ. А что съ нимъ случилась такая оказія, то быль молодцу не укора: конь и о четырехъ ногакъ, да спотъкается. И изволите вы писать, что сощлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За симъ кланяюсь рабски.

«Върный холопъ вашъ «Архипъ Савельевъ.»

Я не могъ нъеколько разъ не улыбнуться, читая грамоту добраго старика. Отвъчать батюшкъ я былъ не въсостояни; а чтобъ успономть матушку, письмо Савельичалив показалось достаточнымъ.

Съ той норы положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избъгать меня. Домъ коменданта сталь для меня постыль. Мало по малу пріучился я сидьть одинъ у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мив пвилла, но видя моеупрямство, оставила меня въ покот. Съ Иваномъ Кузмичемъ видълся я только, когда того требовала служба; со Швабринымъ встръчался ръдно и неохотно, тъмъ болье. что замѣчалъ въ немъ скрытую къ себѣ непріязнь, что м утверждало меня въ моихъ водоорбияхъ. Жизнь моя сделалась мив несносна. Я впаль въ мрачную задумнивость, которую литали одиночество и бездействіе. Любовь мол разгаралась въ уединении и часъ отъ часу становилась. мыв тагостиве. Я нотеряль охоту къ чтенио и словестости. Духъ мой упаль. Я боллся или сойти съ ума, ими: удариться въ распутство. Неожиданныя происшествія,

имъвшія важныя вліянія на всю мою жизнь, дали вдругъ моей душъ сильное и благое потрясеніе.

### LABA VI.

## пугачевщина.

Вы, молодые ребята, послушайте, Что мы, старые старики, будемъ сказывати. Пюсия.

Прежде нежели приступлю къ описанію странныхъ происшествій, коихъ я былъ свидътель, долженъ сказать нъсколько словъ о положеніи, въ которомъ находилась Оренбургская губернія въ концъ 1773 года.

Сія общирная и богатая губернія обитаема была множествомъ полудикихъ народовъ, признавшихъ еще недавно владычество Россійскихъ Государей. Ихъ поминутныя возмущенія, непривычка къ законамъ и гражданской жизни, легкомысліе и жеетокость требовали со стороны правительства непрестаннаго надзора для удержанія ихъ въ повиновеніи. Крѣпости выстроены были въ мъстахъ, признанныхъ удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Яицкихъ береговъ. Но Яицкіе казаки, долженствовавшіе охранять спокойствіе и безопасность сего края, съ нѣкотораго времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. Въ 1772 году произошло возмущение въ ихъ главномъ городъ. Причиною тому были строгія мъры, предпринятыя Генералъ-Маіоромъ Траубенбергомъ, дабы привести войско къ должному повиновенію. Следствіемъ было варварское убіеніе Траубенберга, своевольная перемѣна въ управленіи и наконецъ усмиреніе бунта картечью и жестокими наказаніями.

Это случилось за нѣсколько времени предъ прибытіемъ моимъ въ Бѣлогорскую крѣпость. Все было уже тихо, или казалось таковымъ; начальство слишкомъ легко повѣрило мнимому раскаянію лукавыхъ мятежниковъ, которые злобствовали втайнѣ и выжидали удобнаго случая для возобновленія безпорядковъ.

Обращаюсь къ своему разсказу.

Однажды вечеромъ (это было въ началѣ Октября 1773 года) сидѣлъ я дома одинъ, слушая вой осенняго вѣтра и смотря въ окно на тучи, бѣгущія мимо луны. Пришли меня звать отъ имени коменданта. Я тотчасъ отправился. У коменданта нашелъ я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкаго урядника. Въ комнатѣ не было ни Василисы Егоровны, ни Мары Пвановны. Комендантъ со мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ заперъ двери, всѣхъ усадилъ, кромѣ урядника, который стоялъ у дверей, вынулъ изъ кармана бумагу и сказалъ намъ: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишетъ генералъ.» Тутъ онъ надѣлъ очки и прочелъ слѣдующее:

«Господину коменданту Бълогорской кръпости Капитану Миронову.

«По секрету.

«Симъ извъщаю васъ, что убъжавшій изъ-подъ караула Донской казакъ и раскольникъ Емельянъ Пугачевъ, учиня непростительную дерзость принятіемъ на себя имени покойнаго Императора Петра III, собралъ злодъйскую шайку, произвелъ возмущеніе въ Яицкихъ селеніяхъ и уже взялъ и разорилъ нъсколько кръпостей,

производя вездѣ грабежи и смертныя убійства. Того ради, съ полученіемъ сего, имѣете вы, господинъ капитанъ, немедленно принять надлежащія мѣры къ отраженію помянутаго злодѣя и самозванца, а буде можно, и къ совершенному уничтоженію онаго, если онъ обратится на крѣпость, ввѣренную вашему попеченію.»

«Принять надлежащія міры!» сказаль коменданть, снимая очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать. Злодій—то видно силень; а у насъ всего сто тридцать человікь, не считая казаковь, на которых і плоха надежда, не въ укоръ буди тебі сказано, Максимычь, (урядникь усміжнулся). Однако, ділать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; въ случать нападенія запирайте ворота, да выводите солдать. Ты, Максимычь, смотри крізпко за своими казаками. Пушку осмотріть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это втайні, чтобъ въ крізпости никто не могь о томъ узнать преждевременно.»

Раздавъ сін повелѣнія, Иванъ Кузмичъ насъ распустилъ. Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, разсуждая о томъ, что мы слышали.

 Какъ ты думаешь, чъмъ это кончится? спросилъ я его.

«Богъ знаетъ», отвъчалъ онъ: «посмотримъ. Важнаго покамъстъ еще ничего не вижу. Если же....»

Тутъ онъ задумался и въ разсвяніи сталь насвистывать Французскую арію.

Не смотря на всѣ напи предосторожности, вѣсть о появлении Пугачева разнеслась по крѣпости. Иванъ Кузмичъ коть и очень уважалъ свою супругу, но ни за что на овѣтѣ не открылъ бы ей тайны, ввѣренной ему по

службъ. Получивъ письмо отъ тенерала, отъ довольно искуснымъ образомъ выпроводилъ Василису Егоровну, сказавъ ей, будто бы отецъ Герасимъ получилъ изъ Оренбурга канія-то чудныя извъстія, которыя содержитъ въ великой тайнъ. Василиса Егоровна тотчасъ захотъла отправиться въ гости къ попадът и, по совъту Ивана Кузмича, взяла съ собою и Машу, чтобъ ей не было скучно одной.

Иванъ Кузмичъ, оставшись полнымъ козяиномъ, тотчасъ послялъ за неми, а Палашку зеперъ въ чуланъ, чтобъ она не могла насъ подслущить.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не усиввъ ничего выведать отъ попады, и узнала, что во времи ел отсутствія было у Ивана Кузмича совещаніе, и что Палашка была подъ замкомъ. Она догадалась, что была обманута мужемъ, и приступила къ нему съ допросомъ. Но Иванъ Кузмичъ приготовился нъ нападеню. Онъ ни • мало не смутился и бодро отвічаль своей любопытной сожительниць: «А слышь ты, матушка, бабы наши вадужали печи топить соломого; а какъ оттого можетъ произойти несчастие, то я и отдалъ строгий приказъ впередъ солоною бабанъ печей не топить, а топить кворостомъ и валежникомъ.» - «А для чего жъ было тебъ вапирать Налашку?» спросила комендантива. За что бъдная дъвка просидъла въ чуланъ, пока мы не воротились?» Иванъ Кузмичъ не быль приготовленъ къ таковому вопросу; онъ запутался и пробормоталъ что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидъла коварство своего мужа, но, зная, что ничего отъ него не добьется, прекратила свои вопросы и завела рѣчь о соменыхъ огурцахъ, которые Акулина Памеиловна приготовляла совершенно особеннымъ образомъ. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никакъ не могла догадаться, что бы

такое было въ головъ ея мужа, о чемъ бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь отъ объдии, она увидъла Ивана Игнатьича, который вытаскивалъ изъ пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода, запиханный въ нее ребятишками. «Что бы значили эти военныя приготовленія? — думала комендантша — ужъ не ждутъ ли нападенія отъ Киргизцевъ? Но неужто Иванъ Кузмичъ сталъ бы отъ меня таить такіе пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича съ твердымъ намъреніемъ вывъдать отъ него тайну, которая мучила ея дамское любопытство.

Василиса Егоровна сдълала ему нъсколько замъчаний касательно хозяйства, какъ судія, начинающій слъдствіе вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность отвътчика. Потомъ, помолчавъ нъсколько минутъ, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи, Боже мой! Вишь какія новости! Что изъ этого будетъ?»

— И, матушка! отвъчалъ Иванъ Игнатьичъ: Богъ милостивъ; солдатъ у насъ довольно, пороху много, пушку я вычистилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. Господь не выдастъ, свинья не събстъ!

«А что за человъкъ этотъ Пугачевъ? спросила комендантша.

Тутъ Иванъ Игнатьичъ замѣтилъ, что проговорился, и закусилъ языкъ. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всемъ признаться, давъ ему слово не разсказывать о томъ никому.

Василиса Егоровна сдержала свое объщание и никому не сказала ни одного слова, кромъ попадъи, и то потому только, что корова ея ходила еще въ степи и могла быть захвачена злодъями.

Вскорт вст заговорили о Пугачевт. Толки были различны. Комендантъ послалъ урядника съ порученіемъ развъдать хорошенько обо всемъ по состъднимъ селеніямъ и кртпостямъ. Урядникъ возвратился черезъ два дня и объявилъ, что въ степи верстъ за шестъдесятъ отъ кртпости видълъ онъ множество огней и слышалъ отъ Башкирцевъ, что идетъ невъдомая сила. Впрочемъ, не могъ онъ сказать ничего положительнаго, потому что тахать далъе побоялся.

Въ крѣпости между казаками замѣтно стало необыкновенное волненіе; во встхъ улицахъ они толпились въ кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизоннаго солдата. Подосланы были къ нимъ лазутчики. Юлай, крещеный Калмыкъ, сдълалъ коменданту важное донесеніе. Показанія урядника, по словамъ Юлая, были ложны; по возвращени своемъ лукавый казакъ объявилъ своимъ товарищамъ, что онъ быль у бунтовщиковь, представлялся самому ихъ предводителю, который допустиль его къ своей рукъ и долго съ нимъ разговаривалъ. Комендантъ немедленно посадилъ урядника подъ караулъ, а Юлая назначилъ на его мѣсто. Эта новость принята была казаками съ явнымъ неудовольствіемъ. Они громко роптали, и Иванъ Игнатьичъ, исполнитель комендантского распоряженія, слышаль своими ушами, какъ они говорили: «Вотъ ужо тебъ будетъ, гарнизонная крыса!» Комендантъ думалъ въ тотъ же день допросить своего арестанта; но урядникъ бѣжалъ изъподъ караула, въроятно, при помощи своихъ единомыпъенниковъ.

Новое обстоятельство усилило безпокойство коменданта. Схваченъ былъ Башкирецъ съ возмутительными листами. Посему случаю комендантъ думалъ опять собрать

своих в офицеровъ и для того хотыть опять удалить Василису Егоровну подъ благовиднымъ предлогомъ. Но какъ Иванъ Кузмичъ былъ человъкъ самый прямодушный и правдивый, то и не нашелъ другаго способа, кромъ употребленнаго имъ единожды.

«Слышь ты, Василиса Егоровна», сказаль онъ ей, покашливая: «отецъ Герасимъ получилъ, говорятъ, изъгорода....»

— Полно врать, Иванъ Кузмичъ, прервала номендантша: ты, знать, хочешь собрать совъщане, да безъ меня потолковать объ Емельянѣ Пугачевѣ; да лихъ не проведешь.

Иванъ Кузмичъ вытаращилъ глаза.

«Ну, матушка», сказалъ онъ: коли ты уже все знаешь, такъ, пожалуй, оставайся, мы потоличемъ и при тебъ.»

— То-то, батька мой, отвічана она: не тебі бы хитрить; посылай-ка за офицерами.

Мы собранись опять. Иванъ Кузмичь въ присутствии жены пронедъ намъ воззваніе Пугачева, писанное какимъ нибудь полуграмотнымъ казакомъ. Разбойникъ объявлять о своемъ намърении немедленио итти на напу: кръпость; приглашаль казаковъ и солдатъ въ свою шайку, а командировъ увъщеваль не сопротивляться, угрожая казнію въ противномъ случав. Воззваніе написано было въ грубыхъ, но сильныхъ выраженняхъ, и должно было произвеоти опасное внечатльніе на умы простыхъ людей.

«Каковъ мошенникъ!» воскликнула комендантина. «Что смъетъ еще намъ предлагать! Въйти къ нему навстръчу и положить къ ногамъ его знамена! Ахъ онъ собачій сынъ! Да развъ не знаетъ овъ, что мы уже сорокъ лътъ въ службъ, и всего, слава Боту, насмотрълись? Неужто

нашлись такіе командиры, которые послушались равбойника?»

- Кажется, не должно бы, отвечаль Иванъ Кузмичъ. А слыцию, элодей завладель ужъ многими крепостами.
- «Видно онъ въ самомъ дъль силенъ», замътилъ. Швабринъ.
- А вотъ сейчасъ узнаемъ настоящую его силу, сиазалъ комендантъ. Василиса Егоровна, дай мнѣ ключъ отъ, анбара. Иванъ •Игнатьичъ, приведи-ка Башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иванъ Куамичъ», сказала комендантив, вставая съ мъста. «Дай уведу Машу куда нибудь изъ дому; а то услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду сказать, не окотница до розыска. Счастливо оставаться.»

Пытка встарину такъ была укоренена въ обычалхъ судопроизводства, что благодътельный указъ, уничтоживший оную, долго оставался безъ всякаго действія. Думали, что собственное признаніе преступника необходимо было для его полнаго обличенія — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицание подсудимаго не пріемлется въ доказательство его невинности, то привнаніе его и того менье должно быть доказательствомъ его виновности. Даже и нынъ случается мнь слышать старыхъ судей, жальющихъ объ уничтожени варварскаго обычая. Въ наше же время никто не сомнывался въ необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. И такъ, приказаніе коменданта никого изъ насъ не удивило и не встревожило. Иванъ Игнатьичъ отправился за Башкирцемъ, который сидълъ въ анбаръ подъ ключемъ у комендантши, и черезъ нѣсколько минутъ невольника привели въ переднюю. Комендантъ велълъ его къ себъ представить.

Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ былъ въ колодкѣ) и, снявъ высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянулъ на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человъка. Ему казалось лѣтъ за семьдесятъ. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вмѣсто бороды торчало нѣсколько сѣдыхъ волосъ; онъ былъ малаго роста, тощъ и сгорбленъ; но узенькіе глаза его сверкали еще огнемъ. «Эхе!» сказалъ комендантъ, узнавъ, по страшнымъ его примѣтамъ, одного изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 1741 году. «Да ты видно старый волкъ, побывалъ въ нашихъ капканахъ. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя такъ гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослалъ?»

Старый Башкирецъ молчалъ и глядълъ на коменданта съ видомъ совершеннаго безсмыслія. «Что же ты молчишь?» продолжалъ Иванъ Кузмичъ: «али бельмеса порусски не разумъешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослалъ въ нашу кръпость?»

Юлай повторилъ на Татарскомъ языкъ вопросъ Ивана Кузмича. Но Башкирецъ глядълъ на него съ тъмъ же выражениемъ и не отвъчалъ ни слова.

«Якши», сказалъ комендантъ: «ты у меня заговоришь. Ребята! снимите-ка съ него дурацкій полосатый халатъ, да выстрочите ему спину. Смотри жъ, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали Башкирца раздѣвать. Лице несчастнаго изобразило безпокойство. Онъ оглядывался на всѣ стороны, какъ звѣрекъ, пойманный дѣтьми. Когда жъ одинъ изъ инвалидовъ взялъ его руки и положивъ ихъ

себъ около шеи, поднялъ старика на свои плечи, а Юлай взялъ плеть и замахнулся, — тогда Башкирецъ застоналъ слабымъ, умоляющимъ голосомъ и, кивая головою; открылъ ротъ, въ которомъ вмъсто языка шевелился короткій обрубокъ.

Когда вспомню, что это случилось на моемъ вѣку, и что нынѣ дожилъ я до кроткаго царствованія Императора Александра, не могу не дивиться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распространенію правилъ человѣколюбія. Молодой человѣкъ! если записки мои попадутся въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній.

Всъ были поражены.

«Ну», сказалъ комендантъ: «видно намъ отъ него толку не добиться. Юлай, отведи Башкирца въ анбаръ. А мы, господа, кой о чемъ еще потолкуемъ.»

Мы стали разсуждать о нашемъ положении, какъ вдругъ Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхаясь и съ видомъ чрезвычайно встревоженнымъ.

«Что это съ тобою сдълалось?» спросилъ изумленный комендантъ.

— Батюшка, бѣда! отвѣчала Василиса Егоровна. Нижнеозерная взята сегодня утромъ. Работникъ отца Герасима сейчасъ оттуда воротился. Онъ видѣлъ, какъ ее брали. Комендантъ и всѣ офицеры перевѣшаны. Всѣ солдаты взяты въ полонъ. Того и гляди, злодѣи будутъ сюда.

Неожиданная въсть сильно меня поразила. Комендантъ Нижнеозерной кръпости, тихій и скромный молодой человъкъ, былъ мнъ знакомъ: мъсяца за два предъ тъмъ проъзжалъ онъ изъ Оренбурта съ молодою своею женой

Digitized by Google

и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась отъ нашей кръпости верстахъ въ двадцати пяти. Съ часу на часъ должно было и намъ ожидать нападенія. Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мнѣ, и сердце у меня такъ и замерло.

— «Послушайте, Иванъ Кузмичъ!» сназвлъ я коменданту: «Долгъ нашть защищать кръпость до последнято нашего издыханія; объ этомъ и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщинъ. Отправьте ихъ въ Оренбургъ, если дорога еще свободна, или въ отдоленную, болъе надежную кръпость, куда злодъи не успъли бы достигнуть.

Иванъ Кузмичъ оборотился къ женъ и сказалъ ей:

«А слышь ты, матушка, и въ самомъ дѣлѣ, не отправить ли вясъ подалѣ, пока не управимся мы съ бунтовщиками?»

— И, пустое! сказала комендантина. Гдѣ такая крѣпость, куда бы пули не залетали? Чѣмъ Бѣлогорская ненадежна? Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. Видали и Башкирцевъ, и Киргизцевъ: авось и отъ Пугачева отсидимся!

«Ну, матушка», возразилъ Иванъ Кузмичъ: «оставайся пожалуй, коли ты на кръпость нашу надъешься. Да съ Машей-то что намъ дълать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли элодъи возьмутъ кръпость?»

— Ну, тогда....

Тутъ Василиса Егоровна заикнулась и замолчала съ видомъ чрезвычайнаго волненія.

«Нѣтъ, Василиса Егоровна», продолжалъ комендантъ, замѣчая, что слова его подѣйствовали, можетъ быть, въ первый разъ въ его жизни. «Машѣ здѣсь оставаться не-

гоже. Отправимъ се въ Оренбургъ къ ея престной матери: тамъ и войска и пушекъ довольно, и стъпа каменная. Да и тебъ совътовалъ бы съ нею туда же отправиться; даромъ что ты старуха, а посмотри, что съ тобою будетъ, коли возъмутъ фортецію приступомъ.»

— Добро, сказала комендантша: такъ и быть, отправимъ Машу. А меня и во снѣ не проси: не поѣду; нечего мнѣ подъ старость лѣтъ разставаться съ тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонкѣ. Вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и умирать.

«И то дѣло», сказалъ комендантъ. «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чѣмъ свѣтъ ее и отправимъ, да дадимъ ей и конвой, хоть людей лишнихъ у насъ нѣтъ. Да гдѣ же Маша?»

— У Акулины Памфиловны, отвѣчала комендантша. Ей сдѣлалось дурно, какъ услышала о взятіи Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи, Владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъёздё дочери. Разговоръ у коменданта продолжался; но я уже въ него не мёшался и ничего не слушалъ. Марья Ивановна явилась къ ужину, блёдная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали изъ-за стола скоре обыкновеннаго; простясь со всёмъ семействомъ, мы отправились по дошамъ. Но я нарочно забылъ свою шпату и воротился за нею: я предчувствоваль, что застану Марью Ивановну одну. Въ самомъ дёлё, она встрётила меня въ дверяхъ и вручила мнв шпату. «Прощайте, Петръ Андреичъ!» сказала она мнв со слезами: «меня посылаютъ въ Оренбургъ. Будьте живы и счастливы; можетъ быть, Господь приведетъ насъ другъ съ другомъ увидъться; если же нётъ....» тутъ она зарыдала. Я обнялъ ее. «Прощай, ангелъ мой»,

сказазъ я: «прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, върь, что послъдняя моя мысль и послъдняя молитва будетъ о тебъ!» Маша рыдала, прильнувъ къ моей груди. Я съ жаромъ ее поцъловалъ и поспъщно вышелъ изъ комнаты.

### ГЛАВА VII.

#### нриступъ.

Голова моя, головушка, Голова послуживая!
Послужила моя головушка Ровно тридцать лѣтъ и три года. Ахъ, не выслужила головушка Ни корысти себъ, ни радости, Какъ ни слова себъ добраго И не рангу себъ высокаго; Только выслужила головушка Два высокіе столбика, Перекладинку кленовую, Еще петельку шелковую.

Народная пъсня.

Въ эту ночь я не спалъ и не раздъвался. Я намъренъ былъ отправиться на заръ къ кръпостнымъ воротамъ, откуда Марья Ивановна должна была выъхать, и тамъ проститься съ нею въ послъдній разъ. Я чувствовалъ въ себъ великую перемъну: волненіе души моей было мнъ гораздо менъе тягостно, нежели то уныніе, въ которое еще недавно былъ я погруженъ. Съ грустію разлуки сливались во мнъ и неясныя, но сладостныя надежды, и нетерпъливое ожиданіе опасностей, и чувства благороднаго честолюбія. Ночь прошла не замътно. Я котълъ уже выйти изъ дому, какъ дверь моя отворилась и ко мнъ явился

капралъ съ донесеніемъ, что наши казаки ночью выступили изъ крѣпости, взявъ насильно съ собою Юлая, и что около крѣпости разъѣзжаютъ невѣдомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успѣетъ выѣхать, ужаснула меня; я поспѣшно далъ капралу нѣсколько наставленій и тотчасъ бросился къ коменданту.

Ужъ разсвѣтало. Я летѣлъ по улицѣ, какъ услышалъ, что зовутъ меня. Я остановился.

«Куда вы?» сказалъ Иванъ Игнатьичъ, догоняя меня. «Иванъ Кузмичъ на валу и послалъ меня за вами. Пугачъ пришелъ.»

Уѣхала ли Марья Ивановна? спросилъ я съ сердечнымъ трепетомъ.

«Не успѣла», отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ: «дорога въ Оренбургъ отрѣзана; крѣпость окружена. Плохо, Петръ Андреичъ!»

Мы пошли на валъ, возвышение, образованное природой и укрѣпленное частоколомъ. Тамъ уже толпились всѣ жители крѣпости. Гарнизонъ стоялъ въ ружьѣ. Пушку туда перетащили наканунъ. Комендантъ расхаживалъ передъ своимъ малочисленнымъ строемъ. Близость опасности одушевляла стараго воина бодростью необыкновенною. По степи, не въ дальнемъ разстояніи отъ крѣпости, разъфажали человфкъ двадцать верхомъ. Они, каза-. лось, казаки, но между ими находились и Башкирцы, которыхъ легко было распознать по ихъ рысьимъ шапкамъ и по колчанамъ. Комендантъ обощелъ свое войско, говоря солдатамъ: «Ну, дътушки, постоимъ сегодня за матушку Государыню и докажемъ всему свъту, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердіе. Швабринъ стоялъ подлъ меня и фристально глядълъ на непріятеля. Люди, разъезжающіе въ степи, заметя движеніе въ крѣпости, съѣхались въ кучку и стали между собою толковать. Комендантъ велѣлъ Ивану Игнатьичу навести пушку на ихъ толпу и самъ приставиль фитиль. Ядро зажужжало и пролетѣло надъ ними, не сдѣлавъ никакого вреда. Наѣздники, разсѣлсь, тотчасъ ускакали изъвиду, и степь опустѣла.

Тутъ явились на валу Василиса Егоровна и съ нею Маша, нехотъвшая отстать отъ нея.

«Ну, что?» сказала комендантша. «Каково идетъ баталія? Гдѣ же непріятель?»

- Непріятель недалече, отвѣчалъ Иванъ Кузмичъ. Богъ дастъ, все будетъ ладно. Что, Маша, страшно тебѣ?
- «Нѣтъ, папенька», отвѣчала Марья Ивановна: «дома одной страшнѣе.»

Тутъ она взглянула на меня и съ усиліемъ улыбнулась. Я невольно стиснулъ рукоять моей шпаги, вспомня, что наканунъ получилъ ее изъ ея рукъ, какъ бы на защиту моей любезной. Сердце мое горъло. Я воображалъ себя ея рыцаремъ. Я жаждалъ доказать, что былъ достоинъ ея довъренности, и съ нетерпъніемъ сталъ ожидать рышительной минуты.

Въ это время изъ-за высоты, находившейся въ полуверстъ отъ кръпости, показались новыя конныя толпы, и вскоръ степь усъялась множествомъ людей, вооруженныхъ копьями и сайдаками. Между ими, на бъломъ конъ, ъхалъ человъкъ въ красномъ кафтанъ съ обнаженною саблей въ рукъ: это былъ самъ Пугачевъ. Онъ остановился; его окружили, и, какъ видно, по его повелъню, четыре человъка отдълились и во весь опоръ подскакали подъ самую кръпость. Мы въ нихъ узнали своихъ измънниковъ. Одинъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою листъ бумаги; у другаго на копът воткнута была голова Юлая, которую, стряхнувъ, перекинулъ онъ къ намъ чрезъ частоколъ. Голова бъднаго Калмыка упала къ ногамъ коменданта. Измънники кричали:

«Не стръляйте; выходите вонъ къ государю. Государь здъсь!»

— Вотъ я васъ! закричалъ Иванъ Кузмичъ. Ребята, стръляй!

Солдаты наши дали залпъ. Казакъ, державний письмо, зашатался и свалился съ лошади; другіе поскакали назадъ. Я взглянулъ на Марью Ивановну. Пораженная видомъ окровавленной головы Юлая, оглушенная залпомъ, она казалась безъ памяти. Комендантъ подозвалъ капрала и велѣлъ ему взять листъ изъ рукъ убитаго казака. Капралъ вышелъ въ поле и возвратился, ведя подъ уздцы лошадь убитаго. Онъ вручилъ коменданту письмо. Иванъ Кузмичъ прочелъ его просебя и разорвалъ потомъ въ клочки. Между тѣмъ, мятежники видимо приготовлялись къ дѣйствію. Вскорѣ пули начали свистать около нашихъ ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткнулись около насъ въ землю и въ частоколъ. «Василиса Егоровна!» сказалъ комендантъ: «здѣсь не бабъе дѣло, уведи Машу; видишь, дѣвка ни жива, ни мертва.»

Василиса Егоровна, присмиръвшая подъ пулями, взглянула на степь, на которой замътно было большое движеніе; потомъ оборотилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ Кузмичъ, въ животъ и смерти Богъ воленъ: благослови Машу. Маша, подойди къ отцу.»

Маша, блѣдная и трепещущая, подошла къ Ивану Кузмичу, стала на колѣни и поклонилась ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ поднялъ и, поцъловавъ, сказалъ ей измънившимся голо-

«Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: Онъ тебя не оставитъ. Коли найдется добрый человъкъ, дай Богъ вамъ любовь да совътъ. Живите, какъ жили мы съ Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскоръе.»

Маша кинулась ему на шею, и зарыдала.

— Поцълуемся жъ и мы, сказала, заплакавъ, комендантша. Прощай, мой Иванъ Кузмичъ. Отпусти мнъ, коли въ чемъ я тебъ досадила!

«Прощай, прощай, матушка!» сказалъ комендантъ, обнявъ свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успъешь, надънь на Машу сарафанъ.»

Комендантша съ дочерью удалились. Я глядълъ вослъдъ Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мнъ головой. Тутъ Иванъ Кузмичъ обратился къ намъ, и все вниманіе его устремилось на непріятеля. Мятежники сътажались около своего предводителя и вдругъ начали слѣзать съ лошадей. «Теперь стойте крѣпко», сказалъ комендантъ: «будетъ приступъ....» Въ эту минуту раздался страшный визгъ и крики; мятежники бъгомъ бъжали къ крѣпости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендантъ подпустилъ ихъ на самое близкое разстояніе и вдругъ выпалилъ опять. Картечь хватила въ самую средину толпы. Мятежники отхлынули въ объ стороны и попятились. Предводитель ихъ остался одинъ впереди.... Онъ махалъ саблею и, казалось, съ жаромъ ихъ уговаривалъ.... Крикъ и визгъ, умолкнувшіе на минуту, тотчасъ снова возобновились. «Ну, ребята», сказалъ комендантъ: «теперь отворяй ворота, бей въ барабанъ. Ребята! впередъ, на вылазку, за мною!»

Комендантъ, Иванъ Игнатьичъ и я мигомъ очутились за крыпостнымъ валомъ; но оробылый гарнизонъ не тронулся. «Что жъ вы, дътушки, стоите?» закричалъ Иванъ Кузмичъ. «Умирать, такъ умирать, дъло служивое!» Въ эту минуту мятежники набъжали на насъ и ворвались въ кръпость. Барабанъ умолкъ; гарнизонъ бросилъ ружья; меня сшибли было съ ногъ, но я всталъ и вмъстъ съ мятежниками вошелъ въ кръпость. Комендантъ, раненый въ голову, стоялъ въ кучкъ злодъевъ, которые требовали отъ него ключей. Я бросился было къ нему на помощь: нъсколько дюжихъ казаковъ схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вотъ ужо вамъ будетъ, государевымъ ослушникамъ!» Насъ потащили по улицамъ; жители выходили изъ домовъ съ хлебомъ и солью. Раздавался колокольный звонъ. Вдругъ закричали въ толпъ, что государь на площади ожидаетъ плънныхъ и принимаетъ присягу. Народъ повалилъ на площадь; насъ погнали туда же.

Пугачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендантскаго дома. На немъ былъ красивый казацкій кафтанъ, общитый галунами. Высокая соболья шапка съ золотыми кистями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лице его показалось мнѣ знакомо. Казацкіе старшины окружали его. Отецъ Герасимъ, блѣдный и дрожащій, стоялъ у крыльца, съ крестомъ въ рукахъ, и, казалось, молча умолялъ его за предстоящія жертвы. На площади ставили наскоро висѣлицу. Когда мы приблизились, Башкирцы разогнали народъ, и насъ представили Пугачеву. Коло-кольный звонъ утихъ; настала глубокая тишина. «Который комендантъ?» спросилъ самозванецъ. Нашъ уряд-

никъ выступилъ изъ толпы и указалъ на Ивана Кузмича. Пугачевъ грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему: «Какъ ты смъль противиться мнь, своему государю?» Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ последнія силы и отвъчалъ твердымъ голосомъ: «Ты мнъ не государь; ты воръ и самозванецъ, слышь ты!» Пугачевъ мрачно нахмурился и махнулъ бълымъ платкомъ. Нъсколько казаковъ подхватили стараго капитана и потащили къ висѣлицѣ. На ея перекладинѣ очутился верхомъ изувъченный Башкирецъ, котораго допрашивали мы наканунь. Онъ держалъ въ рукь веревку, и черезъ минуту увидълъ я бъднаго Ивана Кузмича вздернутаго на воздухъ. Тогда привели къ Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай», сказалъ ему Пугачевъ: «Государю Петру Феодоровичу!» — «Ты намъ не государь», отвъчаль Иванъ Игнатьичъ, повторяя слова своего капитана, «Ты. дядюшка, воръ и самозванецъ!» Пугачевъ махнулъ опять платкомъ, и добрый поручикъ повисъ подлѣ своего стараго начальника.

Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева, готовясь повторить отвѣтъ великодушныхъ моикъ товарищей. Тогда, къ неописанному моему изумленью, увидѣлъ я среди мятежныхъ старшивъ Швабрина, обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ кафтанѣ. Онъ подошелъ къ Пугачеву и сказалъ ему на уко нѣсколько словъ. «Вѣшать его!» сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ уже на меня. Мнѣ накинули на шею петлю. Я сталъ читать про себя молитву, принося Богу искрениее раскалніе во всѣхъ моихъ прегрышеніяхъ и моля Его о спасеніи всѣхъ близкихъ моему сердцу. Меня притащили подъвисѣлицу. «Небось, небось», повторяли мнѣ губители, можетъ быть, и вправду желая меня ободрить. Вдругъ

услышаль я крикъ: «Постойте, окаянные! погодите!...» Налачи остановились. Гляжу: Савельичъ лежитъ въ ногахъ у Пугачева. «Отецъ родной!» говорилъ бъдный дядька. «Что тебъ въ смерти барскаго дитяти? Отпусти его; за него тебъ выкупъ дадутъ; а для примъра и страха ради, вели повъсить хоть меня, старика!» Пугачевъ далъ знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставили. «Батюшка нашъ тебя милуетъ», говорили миъ. Въ эту минуту, не могу сказать чтобъ л обрадовался своему избавленію, не енажу, однако жъ, чтобъ я о немъ и сожалълъ. Чувствованія мои были слишкомъ смутны. Меня снова привели къ самозванцу и поставили передъ нимъ на колъни. Иугачевъ протянулъ мнѣ жилистую свою руку. «Цѣлуй руку, цълуй руку!» говорили около меня. Но я предпочель бы самую лютую казнь такому подлому униженію. «Батюшка, Петръ Андреичъ!» шепталъ Савельичъ, стоя за мною и толкая меня. «Не упрямься! что тебь стоить? плюнь да поцълуй у злод... (тьфу!) поцълуй у вего ручку.» Я не шевелился. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмѣшкою: «Его благородіе знать одурѣлъ отъ радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободъ. Я сталъ смотръть на продолжение ужасной комедіи.

Жители начали присягать. Они подходили одинъ за другимъ, цѣлуя распятіе и потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, рѣзалъ у нихъ косы. Они, отряхиваясь, подходили къ рукѣ Пугачева, который объявлялъ имъ прощеніе и принималъ въ свою шайку. Все это продолжалось около трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ креселъ и сощелъ съ крыльца въ сопровожденіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго коня, украшеннаго богатою сбруей. Два казака взяли его

подъ руки и посадили на съдло. Онъ объявиль отцу Герасиму, что будетъ объдать у него. Въ эту минуту раздался женскій крикъ. Нъсколько разбойниковъ вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздътую до-нага. Одинъ изъ нихъ успълъ уже нарядиться въ ея душеграйку. Другіе таскали перины, сундуки, чайную посуду, бълье и всю рухлядь. «Батюшки мои!» кричала бъдная старушка. «Отпустите душу на покадніе. Отцы родные, отведите меня къ Ивану Куамичу.» Вдругъ она взглянула на висълицу и узнала своего мужа. «Злодъи!» закричала она въ изступленіи. «Что это вы съ нимъ сделали? Светъ ты мой, Иванъ Кузмичъ, удалал солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки Прусскіе, ни пули Турецкія; не въ честномъ бою положилъ ты свой животь, а сгинуль отъ былаго каторжника!» ---«Унять старую ведьму!» сказаль Пугачевъ. Туть молодой казакъ ударилъ ее саблею по головъ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ усхалъ; народъ бросился за нимъ.

## ГЛАВА VIII.

# незваный гость.

Незваный гость хуже Татарина. *Пословица.* 

Площадь опустѣла. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ и не могъ привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь ужасными впечатлѣніями.

Неизвъстность о судьбъ Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Гдъ она? что съ нею? успъла ли спрятать-

ся? надежно ли ел убъжище?... Полный тревожными мыслями, я вошелъ въ комендантскій домъ.... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита: все растаскано. Я взбъжалъ по маленькой льстниць, которая вела въ свытлицу, и въ первый разъ отроду вошель въ комнату Марьи Ивановны. Я увидълъ ел постелю, перерытую разбойниками: шкапъ былъ разломанъ и ограбленъ; лампадка теплилась еще передъ опусталымъ кивотомъ. Уцалало и зеркальце, висавшее въ простънкъ.... Гдъ жъ была хозяйка этой смиренной дъвической кельи? Страшная мысль мелькнула въ умъмоемъ: я вообразилъ ее въ рукахъ у разбойниковъ.... Сердце мое сжалось.... Я горько, горько заплакалъ и громко произнесъ имя моей любезной.... Въ эту минуту послышался легкій шумъ, и изъ-за шкапа явилась Палаша, блъдная и трепещущая.

«Ахъ, Петръ Андреичъ!» сказала она, всплеснувъ руками. «Какой денёкъ! какія страсти!...»

— А Марья Ивановна? спросилъ я нетерпѣливо. Что Марья Ивановна?

«Барышня жива», отвѣчала Палаша: «она спрятана у Акулины Памфиловны.»

— У попадьи! вскричаль я съ ужасомъ. Боже мой! да тамъ Пугачевъ!

Я бросился вонъ изъ комнаты, мигомъ очутился на улицъ и опрометью побъжалъ въ домъ священника, ничего не видя и не чувствуя. Тамъ раздавались крики, хохотъ и пъсни.... Пугачевъ пировалъ съ своими товарищами. Палаша прибъжала туда же за мною. Я подослалъ ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Чрезъ минуту попадъя вышла ко мнъ въ съни съ пустымъ штофомъ въ рукахъ.

— Ради Бога! где Марья Инановна? спросилъ я съ неизъяснимымъ волненіемъ.

«Лежитъ, моя голубунка, у меня на кровати, тамъ за перегородкою», отвечала попадыл. «Ну, Петры Андренчы, чуть-было не стряслась бъда; да, слава Богу, все прошло благополучно: злодъй только-что устлоя объдать, накъ она моя бъдняжка очнется, да застонеть!... Я такъ и обмерла. Онъ услышаль: «А кто это у тебя охветь, старуха?» Я вору въ поясъ: племянница моя, госудорь, закворала, лежитъ, вотъ ужъ другая недъля. — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь.» — «А покажи-ка мнѣ, старума, свою племянницу.» У меня сердце такъ и ёкнуло, да нечего было делоть. «Изволь, Государь; только дъвка-то не сможеть встать и принти къ твоей милости.» — «Ничего, старуха, я и самъ пойду погляжу.» И въдь пошелъ окаянный за перекородку; какъ ты думаешь! вёдь отдернуль занавёсь, взглянуль астребиными своими глазами — в ничего.... Богъ вынесъ! А въришь ли, я и батька мой такъ ужъ и вригоговились къ мученической смерти. Къ счастію, она, мон голубущил, не узнала его. Господи, Владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! Бъдный Иванъ Кузанчъ! жто бы подумалъ!... А Василиса-то Егоровна? А Иванъ-то Ипнатьичъ? Его-то за что?... Какъ это васъ пощадили? А кановъ Швабринъ, Алексви Иванычъ? Въдь остринся въ иружокъ и теперь у насъ тутъ же съ ними пируелъ! Проворенъ, нечего сказать! А накъ сказала и про больную племянницу, такъ онъ, въришь ли, такъ взглянужь на мена, какъ бы ножемъ насквозь; однако, не выдваъ, спасибо ему и за то.»

Въ эту минуту раздались пьяные крики гостей и го-

лосъ отца Герасина. Гости требовали вина, хозяинъ кликалъ сожительницу. Попадъя расхлопоталась.

«Ступайте себѣ домой, Петръ Андреичъ», сказала она: «теперь не до васъ; у злодѣевъ попойка идетъ. Бѣда, попадетесь подъ пьяную руку. Прощайте, Петръ Андреичъ. Что будетъ, то будетъ; авось Богъ не оставитъ!»

Попадья упиа. Ніскольно усновоенный, я отправилоя къ себі на квартиру. Проходя мимо площади, я увиділь нісколько Башкирцевь, которые тіснились около висклицы и стаскивали сапоги съ повішенныхъ; съ трудомъ удержаль я порывь негодованія, чувствуя безполезносяв ваступленія. По кріспости бігали разбойники, грабя офицерскіе домы. Везді раздавались кричи пьянствующихъматежниковъ. Я пришель домой. Савельнуъ встрітиль меня у порога.

«Слава Богу!» вскричалъ онъ, увидя меня. Я было думалъ, что элодъи опять тебя подкватили. Пу, батюпка, Петръ Андреичъ! въришь ли, все у насъ разграбили, мошенники: платье, бълье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что ужъ! Слава Богу, что тебя живаго отшустили! А узналъ ли ты, сударь, атамана?»

— Нізть, не узналь; а кто жь онъ таной?

«Какъ, батюшка? Ты и позабыль того пьяницу, который выманить у тебя тулупъ на постояломъ дворъ? Заячій тулупчикъ совстиъ новещенькій; а онъ, бестія, его такъ и распоролъ, напяливая на себя (»

Я изумился. Въ самомъ дъяв, сходство Пугачева съ моимъ вожатымъ было разительно. Я удостовърился, что Пугачевъ и онъ были одно и то же лице, и понялъ тогда причину пощады, мнѣ оказанной. Я не могъ не подивиться странному сцъпленію обстоятельствъ: дѣтскій тулупъ, подаренный бродягъ, избавлялъ меня отъ петак,

и пьяница, шатавшійся по постоялымъ дворамъ, осаждалъ к ръпости и потрясалъ государствомъ!

«Пе изволишь ли покушать?» спросилъ Савельичъ, неизмънный въ своихъ привычкахъ. «Дома ничего нътъ; пойду, пошарю, да что нибудь тебъ изготовлю.»

Оставшись одинъ, я погрузился въ размышленія. Что мнѣ было дѣлать? Оставаться въ крѣпости, подвластной злодѣю, или слѣдовать за его шайкою, было неприлично офицеру. Долгъ требовалъ, чтобъ я явился туда, гдѣ служба моя могла еще быть полезна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ.... Но любовь сильно совѣтовала мнѣ оставаться при Маръѣ Ивановнѣ и быть ей защитникомъ и покровителемъ. Хотя я и предвидѣлъ скорую и несомнѣнную перемѣну въ обстоятельствахъ, но все же не могъ не трепетать, воображая опасность ея положенія.

Размышленія мои были прерваны приходомъ одного изъ казаковъ, который прибѣжалъ съ объявленіемъ, «что- де Великій Государь требуетъ тебя къ себѣ.»

— Гать же онъ? спросиль я, готовясь повиноваться.

«Въ комендантскомъ», отвѣчалъ казакъ. «Послѣ обѣда батюшка нашъ отправился въ баню, а теперь отдыхаетъ. Ну, ваше благородіе, по всему видно, что персона знатная: за обѣдомъ скушать изволилъ двухъ жареныхъ поросятъ, а парится такъ жарко, что и Тарасъ Курочкинъ не вытерпѣлъ, отдалъ вѣникъ Өомкѣ Бикбаеву, да на силу холодной водой откачался. Нечего сказать: всѣ пріемы такіе важные.... А въ банѣ, слышно, показывалъ царскіе свои знаки на грудяхъ: на одной двуглавый орелъ, величиною съ пятакъ, а на другой персона его.»

Я не почелъ нужнымъ оспаривать мнънія казака и съ нимъ вмъстъ отправился въ комендантскій домъ, заранъ:

воображая себъ свиданіе съ Пугачевымъ и стараясь предугадать, чъмъ оно кончится. Читатель легко можетъ себъ представить, что я не былъ совершенно хладнокровенъ.

Начинало смеркаться, когда пришель я къ комендантскому дому. Висѣлица съ своими жертвами страшно чернѣла. Тѣло бѣдной комендантши все еще валялось подъ крыльцомъ, у котораго два казака стояли на караулѣ. Казакъ, приведшій меня, отправился про меня доложить и, тотчасъ же воротившись, ввелъ меня въ ту комнату, гдѣ наканунѣ такъ нѣжно прощался я съ Марьей Ивановной.

Необыкновенная картина мнъ представилась. За столомъ, накрытымъ скатертью и установленнымъ штофами и стаканами, Пугачевъ и человъкъ десять казацкихъ старшинъ сидъли, въ шапкахъ и цвътныхъ рубашкахъ, разгоряченные виномъ, съ красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранныхъ измѣнниковъ. «А, ваше благородіе!» сказалъ Пугачевъ, увидя меня. «Добро пожаловать; честь и мъсто, милости просимъ.» Собесъдники потеснились. Я молча селъ на краю стола. Соседъ мой, молодой казакъ, стройный и красивый, налилъ мнѣ стаканъ простаго вина, до котораго я не коснулся. Съ любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ на первомъ мѣстѣ сидѣлъ, облокотясь на столъ и подпирая черную бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты лица его, правильныя и довольно пріятныя, не изъявляли ничего свиръпаго. Онъ часто обращался къ человъку лътъ пятидесяти, называя его то графомъ, то Тимооеичемъ, а иногда величая дядюшкою. Вст обходились между собою какъ товарищи и не оказывали никакого особеннаго предпочтенія своему предводителю. Разговоръ шелъ объ утреннемъ приступъ, объ успъхъ возмущенія и о будущихъ дъйствіяхъ. Каждый хвасталъ, предлагалъ свои мижнія и свободно оспаривалъ Пугачева. И на семъ-то странномъ военномъ совътъ ръшено было итти къ Оренбургу: движеніе дерзкое, и которое чуть было не увънчалось бъдственнымъ успъхомъ! Ноходъ былъ объявленъ къ завтрашнему дню. «Ну, братцы», сказалъ Пугачевъ: «затянемъ-ка на сонъ грядущій мою любимую пъсеньку. Чумаковъ! начинай!» Сосъдъ мой затянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую пъсеню, и вст подхватили хоромъ:

Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мъшай мнъ доброму молодцу думу думаты. Что за утра мнъ доброму молодцу въ допросъ итти Передъ грознаго судью, самого Царя. Еще станетъ Государь-Царь меня спрашивать: Ты скажи, скажи дътинушка, крестьянскій сынъ, Ужъ какъ съ къмъ ты воровалъ, съ къмъ разбой держалъ, Еще много ли съ тобой было товарищей? Я скажу тебъ, надежа православный Царь, Всеё правду скажу тебъ, всю истину, Что товарищей у меня было четверо: Еще первой мой товарищъ темная ночь, А второй мой товарищъ булатный ножъ, А какъ третій-то товарищъ, то мой добрый конь, А четвертый мой товарищъ, то тугой лукъ; Что разсыльщики мои, то калены стрълы. Что возговорить надежа православный Царь: Исполать тебъ, дътинушка крестьянскій сынъ, Что умъль ты воровать, умъль отвъть держать! Я за то тебя, дътинушка, пожалую Среди поля хоромами, высокими, Что двумя ли столбами съ перекладиной.

Невозможно разсказать, какое дъйствие произвела на меня эта простонародная пъсня про висълицу, распъвае-

мая людьми, обреченными вистлицъ. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали эни словамъ, и безъ того выразительнымъ, — все потрясало меня какимъ-то пінтическимъ ужасомъ.

Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и простились съ Пугачевымъ. Я котъть за ними послъдовать; но Пугачевъ сказалъ миѣ: «Сиди; я кочу съ тобою переговорить.» Мы остались глазъ на глазъ.

Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣшливости. Наконецъ онъ засмѣялся, и съ такою непритворною веселостью, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не зная чему.

«Что, ваше благородіе? сказаль онъ мнѣ. «Струсиль ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебѣ веревку на шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось.... А покачался бы на перекладинѣ, если бъ не твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго хрыча. Ну, думалъ ли ты, ваше благородіе, что человѣкъ, который вывелъ тебя къ умету, былъ самъ Великій Государь? (Тутъ онъ взялъ на себя видъ важный и таинственный.) Ты крѣпко предо мною виноватъ», продолжалъ онъ: «но я помиловалъ тебя за твою добродѣтель, за то, что ты оказалъ мнѣ услугу, вогда принужденъ я былъ скрываться отъ своихъ недруговъ. То ли еще увидишь! Такъ ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обѣщаешься ли служить мнѣ съ усердіемъ?»

Вопросъ мошенника и его дерзость показались мить такъ забавны, что я не могъ не усмъхнуться.

«Чему ты усмъхаешься?» спросиль онъ меня, нахму-

рясь. «Или ты не втришь, что я Великій Государь? Отвтай прямо.»

Я смутился. Признать бродягу Государемъ былъ я не въ состояніи: это казалось мнѣ малодушіемъ непростительнымъ. Назвать его въ глаза обманщикомъ, было подвергнуть себя погибели, и то, на что былъ я готовъ подъвисѣлицею въ глазахъ всего народа, въ первомъ пылу негодованія, теперь казалось мнѣ безполезною хвастливостыю. Я колебался. Пугачевъ мрачно ждалъ моего отвѣта. Наконецъ (и еще нынѣ съ самодовольствіемъ поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мнѣ надъ слабостью человѣческою. Я отвѣчалъ Пугачеву:

— Слушай, скажу тебѣ всю правду. Разсуди, могу ли я признать въ тебѣ Государя? Ты человѣкъ смышленый, ты самъ увидѣлъ бы, что я лукавствую.»

«Кто же я таковъ, по твоему разумѣнію?»

— Богъ тебя знаетъ; но кто бы ты ни былъ, ты шутишь опасную шутку.

Пугачевъ взглянулъ на меня быстро.

«Такъ ты не въришь», сказалъ онъ: чтобъ я былъ Государь Петръ Оедоровичъ? Ну, добро. А развъ нътъ удачи удалому? Развъ встарину Гришка Отрепьевъ не царствовалъ? Думай про меня, что хочешь, а отъ меня не отставай. Какое тебъ дъло до инаго прочаго? Кто ни попъ, тотъ батька. Послужи мнъ върой и правдою, и я тебя пожалую и въ фельдмаршалы, и въ князья. Какъ ты думаешь?»

— Нѣтъ, отвѣчалъ я съ твердостью. Я природный дворянинъ; я присягалъ Государынѣ Императрицѣ: тебѣ служить не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ.

Пугачевъ задумался.

- «А коли отпущу», сказалъ онъ: «такъ объщаешься ли, по крайней мъръ, противъ меня не служить?»
- Какъ могу тебѣ въ этомъ обѣщаться? отвѣчалъ я. Самъ знаешь, не моя воля: велятъ итти противъ тебя пойду, дѣлать нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуешь повиновенія отъ своихъ. На что это будетъ похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя въ твоей власти: отпустишь спасибо; казнишь Богъ тебѣ судья; а я сказалъ тебѣ правду.

Моя искренность поразила Пугачева.

«Такъ и быть», сказалъ онъ, ударя меня по плечу. «Казнить, такъ казнить, миловать такъ миловать. Ступай себъ на всъ четыре стороны и дълай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себъ спать, и меня ужъ дрема клонитъ.»

Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была тихая и морозная. Мъсяцъ и звъзды ярко сіяли, освъщая площадь и висълицу. Въ кръпости все было спокойно и темно. Только въ кабакъ свътился огонь и раздавались крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все въ немъ было тихо.

Я пришелъ къ себъ на квартиру и нашелъ Савельича, горюющаго по моемъ отсутствии. Въсть о свободъ моей обрадовала его несказанно.

— «Слава тебѣ, Владыко!» сказалъ онъ, перекрестившись. «Чѣмъ свѣтъ оставимъ крѣпость и пойдемъ куда глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовилъ, покушай-ка, батюшка, да и почивай себѣ до утра, какъ у Христа за пазушкой.» Я последоваль его совету и, поужинавь съ большимъ амиетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душевно и физически.

#### ГЛАВА ІХ.

### раз*л*ука.

Сладко было спознавачься Мић, прекрасная, съ тобой; Грустно, грустно разставаться, Грустно, будто бы съ душой.

XEPACROBЪ.

Рано утромъ разбудиль меня барабанъ. Я пошель на сборное место. Тамъ строились уже толны Пугачевски около вистлицы, гдт все еще вистли вчерошни жертвы. Казаки стояли верхомъ, солдаты подъ ружьемъ. Знамена развѣвались. Нѣсколько пушекъ, между коихъ узналъ л и нашу, поставлены были на походные лафеты. Всв жители ванодились туть же, ожидая самозванца. У крыльца комендантскато дома казакъ держалъ подъ уздцы прекрасную былую лошадь Киргизской породы. Я искаль глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного въ сторону и прикрыто рогожею. Наконецъ Пугачевъ вышелъ изъ съней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ остановияся на крыльць и со всьми поздоровалоя. Одинъ изъ старшинъ подалъ ему мъщокъ съ мъдными деньгами, и онъ сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ съ крикомъ бросался ихъ подбирать, и дъло обощлось не безъ увъчья. Пугачева окружили главные изъ его сообщниковъ. Между ими стоялъ и Швабринъ. Взоры наши встретились; въ моемъ онъ могъ прочесть презрѣніе, и онъ отворотился

съ выраженіемъ искренней злобы и притворной насмышливости. Пугачевъ, увидъвъ меня въ толять, кивнулъ мить головою и подозваль къ себъ. «Слушай», сказаль онъ мнь: «ступай сей же часъ въ Оренбургъ и объяви отъ меня губернатору и всъмъ генераламъ, чтобъ ожидали меня къ себъ черезъ недълю. Присовътуй имъ встрътить меня съ дътскою любовью и послушаніемъ; не то не избъжать имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше благородіе!» Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ, указывая на Швабрина. «Вотъ вамъ, дътушки, новый командиръ. Слушайтесь его во всемъ, а онъ отвъчаетъ миъ за васъ и за кръпость.» Съ ужасомъ услышалъ я сіи слова: Швабринъ дълался начальникомъ кръпости; Марвя Иван новна оставалась въ его власти! Боже, что съ него будетъ! Пугачевъ сошелъ съ крыльца. Ему подвели лошадь. Онъ проворио вскочиль въ съдло, не дождавшись казаковъ, которые хотъли было подсадить его.

Въ это время, изъ толпы народа, вижу, выступилъ мой Савельичъ, подходитъ къ Пугачеву и подалъ ему листъ бумаги. Я не могъ придумать, что изъ того выйдетъ.

«Это что?» спросилъ важно Пугачевъ.

— Прочитай, такъ изволишь увидеть, отвечаль Савельичъ.

Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ видомъ значительнымъ.

«Что ты такъ мудрено пишешь?» сказалъ онъ наконецъ. «Наши свътлыя очи не могутъ тутъ ничего разобрать. Гдъ мой оберъ-секретарь?»

Молодой малый въ капральскомъ мундирѣ проворно подбѣжалъ нъ Пугачеву. «Читай вслухъ», сказалъ самозванецъ, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька мой вздумалъ писать Пу-

гачеву. Оберъ-секретарь громогласно сталъ по складамъ читать слъдующее:

- «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей.»
  - Это что значитъ? сказалъ, нахмурясь, Пугачевъ.
- «Прикажи читать далѣе», отвѣчалъ спокойно Савельичъ.

Оберъ-секретарь продолжаль:

- «Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, на семь рублей.
  - «Штаны бълые суконные, на пять рублей.
- «Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ голландскихъ съ маншетами, на десять рублей.
- «Погребецъ съ чайною посудою, на два рубля съ полтиною....»
- Что за вранье? прервалъ Пугачевъ. Какое мнѣ дѣло до погребцовъ и до штановъ съ маншетами?

Савельичъ крякнулъ и сталъ объясняться.

- «Это, батюшка, изволишь видъть, реестръ барскому добру, раскраденному злодъями....»
  - Какими злодѣями? сказалъ грозно Пугачевъ.
- «Виноватъ, обмолвился», отвъчалъ Савельичъ. «Злодъи не злодъи, а твои ребята, такъ пошарили да порастаскали. Не гнъвись: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи ужъ дочитать.»
  - Дочитывай, сказалъ Пугачевъ.

Секретарь продолжалъ:

- «Одъяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагъ, четыре рубля.
  - «Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, сорокъ рублей.
- «Еще заячій тулупчикъ, пожалованный твоей милости на постояломъ дворъ, пятнадцать рублей.»

 Это что еще! вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бъднаго моего дядьку. Онъ котълъ было пуститься опять въ объясненія, но Пугачевъ его прерваль: «Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками!» вскричаль онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и бросивъ ее въ лице Савельичу. «Глупый старикъ! Ихъ обобрали: экая бѣда! Да ты долженъ, старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня да за моихъ ребятъ, за то, что ты и съ бариномъ-то своимъ не висите здѣсь вмѣстѣ съ моими ослушниками.... Заячій тулупъ! Да знаешь ли ты что я съ тебя живаго кожу велю содрать на тулупы?»

— Какъ изволишь, отвъчалъ Савельичъ: а я человъкъ подневольный, и за барское добро долженъ отвъчать.

Пугачевъ быль видно въ припадкъ великодушія. Онъ отворотился и отъвхалъ, не сказавъ болье ни слова. Швабринъ и старшины послъдовали за нимъ. Шайка выступила изъ кръпости въ порядкъ. Народъ пошелъ провожать Пугачева. Я остался на площади одинъ съ Савельичемъ. Дядька мой держалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его съ видомъ глубокаго сожалънія.

Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думалъ употребить оное въ пользу; но мудрое намъреніе ему не удалось. Я сталъ было его бранить за неумъстное усердіе, и не могъ удержаться отъ смъха. «Смъйся, сударь», отвъчалъ Савельичъ: «смъйся, а какъ прійдется намъ съизнова заводиться всъмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, смъшно ли будетъ.»

Я спѣшилъ въ домъ священника увидѣться съ Марьей Ивановной. Попадья встрѣтила меня съ печальнымъ извѣстіемъ. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная го-

T. IV.

рячка. Она лежала безъ памяти и въ бреду. Попадъя ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошель къ ея кровати. Перем'єна въ ея лиць поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоялъ я передъ нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его ; которые, кажется, меня утышали. Мрачныя мысли волновали меня. Состояніе бъдной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобныхъ мятежниковъ, собственное мое безсиліе устращали меня. Швабринъ. Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображение. Облеченный властью отъ самозванца, предводительствуя въ кръпости, гдъ оставалась несчастная девушка — невинный предметъ его ненависти, онъ могъ рашиться на все. Что мнъ было дълать? Какъ подать ей помощь? Какъ освободить изъ рукъ злодея? Оставалось одно средство: я рышился тоть же чась отправиться въ Оренбургь, дабы торопить освобождение Бълогорской кръпести и, по возможности, тому содъйствовать. Я простижея съ священникомъ и съ Акулиной Памфиловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую почиталь уже своею женою. Я взяль руку бълной дъвушки и поцъловалъ ее, орошал слезами. «Прощайте», говорила мнв попадья, провожая меня: «прощайте, Петръ Андреичъ. Авось увидимся въ лучшее время. Не забывайте насъ и пишите къ намъ почаще. Бъдная Марья Ивановна, промъ васъ, не имветъ теперь ни утъщенія, ни покровителя.»

Вышедъ на площадь, я остановился на минуту, взгланулъ на висѣлицу, поклонился ей, вышелъ изъ крѣпости и пошелъ по Оренбургской дорогѣ, сопровождаемый Савельичемъ, который отъ меня не отставалъ.

Я шелъ занятый своими размышлениями, какъ вдругъ услышалъ за собою конскій топотъ. Оглянулся, вижу: изъ кръпости скачетъ казакъ, держа Башкирскую лошадъ

въ поводья и дѣлая издали мнѣ знаки. Я остановился и вскорѣ узналь нашего урядника. Онъ, подскакавъ, слѣзъ съ своей лошади и сказалъ, отдявая мнѣ поводья другой:

«Ваше благородіе! Отецъ нашъ вамъ жалуетъ лошадь и шубу съ своего плеча (къ съдлу мривязанъ былъ овчинный тулупъ.) Да еще», примолвилъ, запинаясь, урядникъ: «жалуетъ онъ вамъ.... полтину денегъ.... да я растерялъ ее дорогою: простите великодушно.»

Савельичъ посмотрълъ на него косо и проворчалъ:

— Растерялъ дорогою! А что же у тебя побрякиваетъ за пазухой? Безсовъстный!

«Что у меня за пазухой-то побрякиваетъ?» возразилъ урядникъ, ни мало не смутясъ. «Ботъ съ тобою, старинушка! Это бренчитъ уздечка, а не полтина.»

— «Добро», сказалъ я, прерывая споръ. «Влагодари отъ меня того, кто тебя прислалъ; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратномъ пути и возъми себъ на водку.»

«Очень благодаренъ, ваше благородіе», отвъчаль онъ, поворачивая свою лошадь: «въчно за васъ буду Бога молить.»

При сихъ словахъ онъ поскакалъ назадъ, держасъ одной рукою за пазуху, и черезъ минуту скрылся изъ виду.

Я надълъ тулупъ и сълъ верхомъ, посадивъ за собою Савельича. «Вотъ видишь ли, сударь», сказалъ старикъ: «что я не даромъ подалъ мошеннику челобитье: вору-то стало совъстно. Хоть Башкирская долговязая кляча да овчинный тулупъ не стоятъ и половины того, что они, мошенники, у насъ украли, и того, что ты ему самъ изволилъ пожаловать, да все же пригодится; а съ лихой собаки хоть шерсти клокъ.»

## ГЛАВА Х.

## осада города.

Занявъ луга и горы, Съ вершины, какъ орелъ, бросалъ на градъ онъ взоры, За станомъ повелълъ соорудить раскатъ, И въ немъ перуны скрывъ, въ нощи привесть подъ градъ.

ХЕРАСКОВЪ.

Приближаясь къ Оренбургу, увидѣли мы толпу колодниковъ съ обритыми головами, съ лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укрѣпленій, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инвалидовъ. Иные вывозили въ телѣжкахъ соръ, наполнявшій ровъ, другіе лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпичъ и чинили городскую стѣну. У воротъ часовые остановили насъ и потребовали нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сержантъ услышалъ, что я ѣду изъ Бълогорской крѣпости, то и повелъ меня прямо въ домъ генерала.

Я засталъ его въ саду. Онъ осматривалъ яблони, обнаженныя дыханіемъ осени, и, съ помощію стараго садовника, бережно ихъ укутывалъ теплою соломой. Лице его изображало спокойствіе, здоровье и добродушіе. Онъ мнѣ обрадовался и сталъ разспрашивать объ ужасныхъ происшествіяхъ, коимъ я былъ свидѣтель. Я разсказалъ ему все. Старикъ слушалъ меня со вниманіемъ и между тѣмъ отрѣзывалъ сухія вѣтви. «Бѣдный Мироновъ!» сказалъ онъ, когда кончилъ я свою печальную повѣсть. «Жаль его: хорошій былъ офицеръ; и мадамъ Мироновъ добрая

была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвъчаль, что она осталась въ кръпости на рукахъ у попадъи. «Ай, ай, ай!» замътиль генераль. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойниковъ никакъ нельзя положиться. Что будеть съ бъдной дъвушкой?» Я отвъчаль, что до Бълогорской кръпости недалеко, и что, въроятно, ето превосходительство не замедлить выслать войско для освобожденія бъдныхъ ея жителей. Генераль покачаль головою съ видомъ недовърчивости. «Посмотримъ, посмотримъ», сказаль онъ. «Объ этомъ мы еще успъемъ потолковать. Прошу ко мнъ пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будетъ военный совътъ. Ты можещь намъ дать върныя свъдънія о бездъльникъ Пугачевъ и объ его войскъ. Теперь покамъстъ поди отдохни.»

Я пошель на квартиру, мнь отведенную, гдь Савельичь уже хозяйничаль, и съ нетерпьніемъ сталь ожидать назначеннаго времени. Читатель легко себь представить, что я не преминуль явиться на совыть, долженствовавшій имыть такое вліяніе на судьбу мою. Въ назначенный чась я уже быль у генерала.

Я засталь у него одного изъ городскихъ чиновниковъ, помнится, директора таможни, толстаго и румянаго старичка въ глазетовомъ кафтанѣ. Онъ сталъ разспрашивать меня о судьбъ Ивана Кузмича, котораго называлъ кумомъ, и часто прерывалъ мою рѣчь дополнительными вопросами и нравоучительными замѣчаніями, которыя если и не обличали въ немъ человѣка свѣдущаго въ военномъ искусствѣ, то по крайней мѣрѣ обнаруживали сметливость и природный умъ. Между тѣмъ собрались и прочіе приглашенные. Когда всѣ усѣлись и всѣмъ разнесли по чашъкѣ чаю, генералъ изложилъ весьма ясно и пространно, въ

четь состояло діло. «Тенерь, господа», продолжаль онь: «надлежить рішить, какъ намъ дійствовать противу мятежниковь: наступательно или оборонительно? Каждый изъ оныхъ способовъ иміть свою выгоду и невыгоду. Дійствіе наступательное представляеть боліте надежды на скорійшее истребленіе непріятеля; дійствіе оборонительное боліте вірно и безопасно.... И такъ начнемъ собирать голоса по законному порядку, то есть начиная съ младшихъ по чину. Г. прапорщикъ! продолжаль онъ, обращаясь ко мніт: извольте объяснить намъваше мнітые.»

Я всталъ, и въ короткихъ словахъ описавъ сперва Пугачева и шайку его, сказалъ утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильнаго оружія.

Мнѣніе мое было принято чиновниками съ явною неблагосклонностью. Они видѣли въ немъ опрометчивость и дерзость молодаго человѣка. Поднялся ропотъ, и я услышалъ явственно слово: «молокососъ», произнесенное кѣмъ-то вполголоса. Генералъ обратился ко мнѣ и сказалъ съ улыбкою: «Г. прапорщикъ! Первые голоса на военныхъ совѣтахъ подаются обыкновенно въ пользу движеній наступательныхъ: это законный порядокъ. Теперь станемъ продолжать собираніе голосовъ. Г. коллежскій совѣтникъ! скажите намъ ваше мнѣніе.»

Старичекъ въ глазетовомъ кафтанѣ поспѣшно допилъ третью свою чашку, значительно разбавленную ромомъ, и отвѣчалъ генералу:

— Я думаю, ваше превосходительство, что не должно дъйствовать ни наступательно, ни оборонительно.

«Какъ же такъ, господинъ коллежскій совътникъ?» возразилъ изумленный генералъ. «Другихъ способовъ так-

тика не представляеть: движение оборонительное или наступательное....»

- Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.
- «Э-хе, хе! мизие ваше весьма благоразумно. Движенія подкупательныя тактикою допускаются, и мы воснользуемся вашимъ совътомъ. Можно будетъ объщать за голову бездъльника.... рублей семьдесятъ или даже сто.... изъ секретной суммы....»
- И тогда, прервалъ таможенный директоръ: будь я Киргизскій баранъ, а не коллежскій совѣтникъ, если эти воры не выдадутъ намъ своего атамана, скованнаго по рукамъ и по ногамъ.

«Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ», отвъчалъ генералъ. «Однако, надлежитъ во всякомъ случат предпринять и военныя мтры. Господа, подайте голоса ващи по законному порядку.»

Всѣ мнѣнія оказались противными моему. Всѣ чиновники говорили о ненадежности войскъ, о невѣрности удачи, объ осторожности и тому подобномъ. Всѣ полагали, что благоразумнѣе оставаться подъ прикрытіемъ пушекъ за крѣпкой каменной стѣной, нежели на открытомъ полѣ испытывать счастіе оружія. Наконецъ генералъ, выслушавъ всѣ мнѣнія, вытряхнулъ пепелъ изъ трубки и произнесъ слѣдующую рѣчь:

«Государи мои! долженъ я вамъ объявить, что съ моей стороны, я совершенно съ мнъніемъ господина прапорщика согласенъ: ибо мнъніе сіе основано на всъхъ правилахъ здравой тактики, которая всегда почти наступательным движенія оборонительнымъ предпочитаетъ.»

Тутъ онъ остановился и сталъ набивать свою трубку. Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо посмотрълъ на

чиновниковъ, которые между собою перешентывались съвидомъ неудовельствия и безпокойства.

«Но, мосудари мои», продолжаль онь, выпустивь, вмысть от плубокимы вздохомы, густую струю табачнаго дыма: «я нежемые взять не себя столь великую отвытственность, когда дым идеть о безопасности выпровинций. Ея Императорскимы Величествомы, Всемилостивымию моею Государынею. И такъ я соглашаюсь съ большинствомы голосовы, которое рышило, что всего благоразумные и безопасные внутри города ожидать осады, а нападения непріятеля силой артиллеріи и (буде окажется возможнымы) вылазками — отражать.»

Чиновники въ свою очередь насмышливо поглядыли на меня. Совытъ разошелся. Я не могъ не сожальть о слабости почтеннаго воина, который, наперекоръ собственному убъжденно, рышился слыдовать мнынямъ людей несвыдущихъ и меопытныхъ.

Спустя нѣсколько дней послѣ сего знаменитаго совѣта, узнали мы, что Пугачевъ, вѣрный своему обѣщанію, приближался къ Оренбургу: Я увидѣлъ войско мятежниковъ съ высоты городской стѣны. Мнѣ показалось, что число ихъ вдесятеро увеличилось со времени послѣдняго приступа, коему былъ я овидѣтель. При нихъ была и артиллерія, взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣпостяхъ, имъ уже покоренныхъ. Вспомня рѣшеніе совѣта, я предвидѣлъ долговременное заключеніе въ стѣнахъ Оренбургскихъ, и чуть не плакалъ отъ досады.

Не стану описывать Оренбургскую осаду, которая принадлежить исторіи, а не семейственнымъ запискамъ. Скажу вкратцѣ, что сія осада, по неосторожности мѣстнаго начальства, была гибельна для жителей, которые претерпѣли голодъ и всевозможныя бѣдствія. Легко мож-

но себь вообразить, что жизнь въ Оренбургь была самая. несносная. Всъ съ уныніемъ ожидали ръшенія своей участи; всв охали отъ дороговизны, которая въ самомъ дълв была ужасна. Жители привыкли къ ядрамъ, залетавшимъ на ихъ дворы; даже приступы Пугачева ужъ непривлекали общаго любопытства. Я умиралъ со скуки. Время шло. Писемъ изъ Бълогорской кръпости я не получалъ. Всъ дороги были отръзаны. Разлука съ Марьей Ивановной становилась мит нестерпима. Неизвъстность о ея судьбъ меня мучила. Единственное развлечение мое состояло въ на взаничеств в. По милости Пугачева, я им влъ добрую лошадь, съ которой дълился скудной пищею, и на которой ежедневно вытажаль я за городъ перестръливаться съ Пугачевскими нафздниками. Въ этихъ перестрълкахъ перевъсъ былъ обыкновенно на сторонъ злодъевъ, сытыхъ, пьяныхъ и доброконныхъ. Тощая городовая конница не могла ихъ одолять. Иногда выходила въ поле и наша голодная пъхота; но глубина снъга мъщала ей дъйствовать удачно противъ разсъянныхъ натадниконъ. Артиллерія тщетно гремѣла съ высоты вала, а въ полѣ вязла и не двигалась по причинъ изнуренія лошадей. Таковъ былъ образъ нашихъ военныхъ дъйствій! И вотъ что Оренбургскіе чиновники называли осторожностью и благоразуміемъ!

Однажды, когда удалось намъ какъ-то разсъять и прогнать довольно густую толпу, наъхалъ я на казака, отставшаго отъ своихъ товарищей; я готовъ былъ уже ударить его своею Турецкою саблею, какъ вдругъ онъ снялъ шапку и закричалъ: «Здравствуйте, Петръ Андреичъ. Какъ васъ Богъ милуетъ?»

Я взглянулъ и узналъ нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

- Здравствуй, Максимычъ, сказаль я ему. Давно ли изъ Бълогорской?
- «Недавно, батюшка, Петръ Андреичъ: только вчера воротился. У меня есть къ вамъ письмо.»
  - Гдъ жъ оно, вскричалъ я, весь такъ и вспыкнувъ.
- «Со мною», отвъчалъ Максимычъ, положивъ руку за пазуху. «Я объщался Палашъ ужъ какъ-нибудь да вамъ доставить.»

Тутъ онъ подалъ мнѣ сложенную бумагу и тотчасъ ускакалъ. Я развернулъ ее и съ трепетомъ прочелъ слѣдующія строки:

«Богу угодно было лишить меня вдругъ отца и матери: не имъю на земль ни родни, ни покровителей. Прибъгаю къ вамъ, зная, что вы всегда желали мнъ добра. и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобъ это письмо какъ нибудь до васъ дошло! Максимычъ объщаль вамъ его доставить. Палаша слышала также отъ Максимыча, что васъ онъ часто издали видить на вылазкахъ, и что вы совствить себя не бережете и не думаете о тъхъ, которые за васъ со слезами Бога молять. Я долго была больна; а когда выздоровѣла, Алексти Ивановичъ, который командуетъ у насъ на мъстъ покойнаго батюшки, принудиль отца Герасима выдать меня ему, застращавъ Пугачевымъ. Я живу въ нашемъ домѣ подъ карауломъ. Алексѣй Ивановичъ принуждаетъ меня выйти за него замужъ. Онъ говоритъ, что спасъ мнъ жизнь, потому что прикрылъ обманъ Акулины Памфиловны, которая сказала злодеямь, будто бы я ся племянница. А мнѣ легче было бы умереть, нежели сдълаться женою такого человъка, каковъ Алексъй Ивановичъ. Онъ обходится со мною очень жестоко, и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезетъ меня въ лагерь.

къ злодъю, и съ вами-де тоже будетя, что съ Лизаветой Харловой. Я просила Алексъя Ивановича дать мнъ подумать. Онъ согласился ждать еще три дня; а коли черезъ три дня за него не выйду, такъ ужъ никакой пощады не будетъ. Батюшка, Петръ Андреичъ! вы одинъ у меня покровитель; заступитесь за меня бъдную. Упросите генерала и всъхъ командировъ прислать къ намъ поскоръе сикурсу, да пріъзжайте сами, если можете. Остаюсь вамъ покорная бъдная сирота

Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошелъ. Я пустился въ городъ — безъ милосердія пришпоривая бъднаго моето коня. Дорогою придумываль я и то и другое для избавленія бъдной дъвушки, и ничего не могъ выдумать. Прискакавъ въ городъ, я отправился прямо къ генералу и опрометью къ нему вбъжалъ.

Генералъ ходилъ взадъ и впередъ по комнать, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, онъ остановился. Въроятно, видъ мой поразилъ его; онъ заботливо освъдомился о причинъ моего поспъпнаго прихода.

— Ваше превосходительство, сказалъ я ему: прибѣгаю къ вамъ, какъ къ отцу родному; ради Бога, не откажите мнѣ въ моей просъбъ: дѣло идетъ о счастіи всей моей жизни.

«Что такое, батюшка?» спросилъ изумленный старикъ. «Что я могу для тебя сдълать? Говори.»

— Ваше превосходительство, прикажите взять мнѣ роту солдать и полсотни казаковъ и пустите меня очистить Бѣлогорскую крѣпость.

Генералъ глядълъ на меня пристально, полагая, въроятно, что я съ ума сошелъ (въ чемъ почти и не ошибался). «Какъ это? Очистить Бѣлогорскую крѣность?» сказаль онъ наконецъ.

— Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отвѣчалъ я съ жаромъ.
 Только отпустите меня.

«Нѣтъ, молодой человѣкъ», сказалъ онъ, качая головою. «На такомъ великомъ разстоянии непріятелю легко будетъ отрѣзать васъ отъ коммуникаціи съ главнымъ стратегическимъ пунктомъ и получить надъ вами совершенную побѣду. Пресѣченная коммуникація»....

Я испугалсся, увидя его завлеченнаго въ военныя разсужденія, и спышиль его прервать. «Дочь Капитана Миронова», сказаль я ему: «пишеть ко мнь письмо; она просить помощи; Швабринъ принуждаеть ее выйти за него замужъ.»

«Неужто? О, этотъ Швабринъ превеликій Schelm, и если попадется ко мнѣ въ руки, то я велю его судить въ 24 часа, и мы разстръляемъ его на парапетъ кръпости! Но покамъстъ надобно взять терпъніе....»

- Взять терптніе! вскричаль я вит себя. А онъ между тъмъ женится на Марьт Ивановит!...
- «О!» возразилъ генералъ. «Это еще не бѣда: лучше ей быть, покамѣстъ, женою Швабрина; онъ теперь можетъ оказать ей протекцію; а когда его разстрѣляемъ, тогда, Богъ дастъ, сыщутся ей и женишки. Миленькія вдовушки въ дѣвкахъ не сидятъ; то есть хотѣлъ я сказать, что вдовушка скорѣе найдетъ себѣ мужа, нежели дѣвица.»
- Скорѣе соглашусь умереть, сказалъ я въ бѣшенствѣ, нежели уступить ее Швабрину!

«Ба, ба, ба, ба!» сказалъ старикъ. «Теперь понимаю: ты видно въ Марью Ивановну влюбленъ. О, дѣло другое! Бѣдный малый! Но все же я никакъ не могу дать тебѣ роту солдатъ и полсотни казаковъ. Эта экспедиція была

бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность.»

Я потупиль голову; отчаяніе мною овладело. Вдругь мысль мелькнула въ голове моей: въ чемъ оная состояла, читатель увидить изъ следующей главы, какъ говорять старинные романисты.

#### ГЛАВА ХІ.

# мятежная словода.

Въ ту пору довъ былъ сытъ, коть сроду онъ свиръпъ.
«Зачъмъ пожаловать изволилъ въ мой вертепъ?»

Спросилъ онъ ласково.

А. Сумароковъ.

Я оставилъ генерала и посившилъ на свою квартиру. Савельичъ встрътилъ меня съ обыкновеннымъ своимъ увъщаніемъ. «Охота тебъ, сударь, перевъдываться съ пьяными разбойниками! Боярское ли это дъло? Неравенъ часъ: ни за что пропадешь. И добро бы ужъ ходилъ ты на Турку или на Шведа, а то гръхъ и сказать на кого.»

Я прервалъ его рѣчь вопросомъ: сколько у меня всего на все денегъ? «Будетъ съ тебя», отвѣчалъ онъ съ довольнымъ видомъ. «Мошенники какъ тамъ ни шарили, а я все-каки успѣлъ утаить.» И съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана длинный вязаный кошелекъ, полный серебра.

— Ну, Савельичъ, сказалъ я ему: отдай же мнѣ теперь половину; а остальные возьми себѣ. Я ѣду въ Бѣлогорскую крѣпость.

«Батюнка, Петръ Андреичъ!» сказалъ добрый дядъка дрожащимъ голосомъ: «Побойся Бога! Какъ тебъ пускаться въ дорогу въ нынѣшнее время, когда никуда проъзду нѣтъ отъ разбойниковъ! Пожалѣй ты коть своихъ родителей, коли самъ себя не жалѣешь. Куда тебъ ѣхать? Зачѣмъ? Погоди маленько: войска прійдутъ, переловятъ мошенниковъ, тогда поѣзжай себъ хоть на всѣ четыре стороны.»

Но намъреніе мое было твердо принято.

— Поздно разсуждать, отвъчаль я старику. Я долженъ ъхать, я не могу не ъхать. Не тужи, Савельичъ: Богъ милостивъ, авось увидимся! Смотри же, не совъстись и не скупись. Покупай, что тебъ будетъ нужно, хоть въ три дорога. Деньги эти я тебъ дарю. Если черезъ три дня я не ворочусь....

«Что ты это, сударь?» прерваль меня Савельичь. «Чтобъ я тебя пустиль одного! Да этого и во снѣ не проси. Коли ты ужъ ръшился ѣхать, то я хоть пъшкомъ да пойду за тобой, а тебя не понину. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидъть за каменной стѣною! Да развѣ я съ ума сошелъ? Воля твоя, сударь, а я отъ тебя не отстану.»

Я зналъ, что съ Савельичемъ спорить было нечего, и позволилъ ему приготовляться въ дорогу. Черезъ полчаса я сѣлъ на своего добраго коня, а Савельичъ на тощую и хромую клячу, которую даромъ отдалъ ему одинъ изъ городскихъ жителей, не имѣя болѣе средствъ кормить ее. Мы пріѣкали къ городскимъ воротамъ; караульные насъ пропустили; мы выѣхали изъ Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шелъ мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевскаго. Прямая дорога занесена была снъгомъ; но по всей степи видны были конскіе слъды, ежедневно обновляемые. Я ъхалъ крупною рысью...

Савельичъ едва могъ слъдовать за мною издали и кричалъ мнѣ поминутно: «Потише, сударь, ради Бога, потише! Проклятая кляченка моя не успъваетъ за твоимъ долгоногимъ бѣсомъ. Куда спѣшить? Добро бы на пиръ, а то подъ обухъ, того и гляди.... Нетръ Андреичъ.... батюшка, Петръ Андреичъ!... Господи, Владыко, пропадетъ барское дитя!»

Вскорт засверкали Бердскіе огни. Мы подътхали къ оврагамъ, естественнымъ укрфиленіямъ слободы. Савельничь отъ меня не отставалъ, не прерывая жалобныхъ своихъ моленій. Я надтялся обътхать слободу благомолучно, какъ вдругъ увидтя въ сумракъ прямо передъ собою человтя пять мужиковъ, вооруженныхъ дубинами: это былъ передовой караулъ Пугачевскаго пристанища. Насъ окликали. Не зная паромя, я коттять молча протхать мимо ихъ; но они меня тотчасъ окружили, и одинъ изъ нихъ схватилъ лошадь мою за узду. Я выхватилъ саблю и ударилъ мужика по головъ; шапка спасла его, однако онъ зашатался и выпустилъ изъ рукъ узду. Прочіе смутились и отбъжали; я воспользовался этою минутой, пришпорилъ лошадь и поскакалъ.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня отъ всякой опасности, какъ вдругъ, оглянувшись, увидъть я, что Савельича со мною не было. Бъдный старикъ на своей хромой лошади не могъ ускакать отъ разбойниковъ. Что было дълать? Подождавъ его нъсколько минутъ и удостовърясь въ томъ, что онъ задержанъ, я поворотилъ лошадь и отправился его выручать.

Подъёзжая къ оврагу, услышалъ я издали шумъ, крики и голосъ моего Савельича. Я поёхалъ скорёе и вскорё очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня нёсколько минутъ тому назадъ. Савельичъ находился между ими. Они съ крикомъ бросились на меня и мигомъ стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ, повидимому, главный, объявилъ намъ, что онъ сейчасъ поведетъ насъ къ Государю. «А нашъ батюшка», прибавилъ онъ: «воленъ приказать: сейчасъ ли васъ повъсить, али дождаться свъту Божія.» Я не противился; Савельичъ послъдовалъ моему примъру, и караульные повели насъ съ торжествомъ.

Мы перебрались черезъ оврагъ и вступили въ слободу. Во всѣхъ избахъ горѣли огни. Шумъ и крики раздавались вездѣ. На улицѣ я встрѣтилъ множество народу; но никто въ темнотѣ насъ не замѣтилъ и не узналъ во мнѣ Оренбургскаго офицера. Насъ привели прямо къ избѣ, стоявшей на углу перекрестка. У воротъ стояло нѣсколько винныхъ бочекъ и двѣ пушки. «Вотъ и дворецъ», сказалъ одинъ изъ мужиковъ: «сейчасъ объ васъ доложатъ.» Онъ вошелъ въ избу. Я взглянулъ на Савельича: старикъ крестился, читая просебя молитву. Я дожидался долго; наконецъ мужикъ воротился и сказалъ мнѣ: «Ступай, нашъ батюшка велѣлъ впустить офицера.»

Я вошелъ въ избу, или во дворецъ, какъ называли ее мужики. Она освъщена была двумя сальными свъчами, а стъны оклеены были золотою бумагою; впрочемъ, лавки, столъ, рукомойникъ на веревочкъ, полотенце на гвоздъ, ухватъ въ углу и широкій шестокъ, уставленный горшками, — все было какъ въ обыкновенной избъ. Пугачевъ сидълъ подъ образами, въ красномъ кафтанъ, въ высокой шапкъ и важно подбочась. Около него стояло нъсколько изъ главныхъ товарищей, съ видомъ притворнаго подобострастія. Видно было, что въсть о прибытіи офицера изъ Оренбурга пробудила въ бунтовщикахъ сильное любопытство, и что они приготовились встрътить меня съ тор-

жествомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгляда. Поддъльная важность его вдругъ исчезла. «А, ваше благородіе!» сказаль онъ мнь съ живостью. «Какъ поживаешь? Зачемъ тебя Богъ принесъ?» Я отвечаль, что ъхалъ по своему дълу, и что люди его меня остановили. «А по какому дълу?» спросилъ онъ меня. Я не зналъ что отвъчать. Пугачевъ, палагая, что я не хочу объясниться при свидътеляхъ, обратился къ своимъ товарищамъ и вельть имъ выйти. Всв послушались, кромв двухъ, которые не тронулись съ мъста. «Говори смъло при нихъ», сказалъ мнъ Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего не таю.» Я взглянулъ наискось на наперсниковъ самозванца. Одинъ изъ нихъ, щадушный и сгорбленный старичекъ съ съдою бородкою, не имълъ въ себъ ничего замъчательнаго, кромѣ голубой ленты, надътой чрезъ плечо по сърому армяку. Но ввъкъ не забуду его товарища. Онъ былъ высокаго роста, дороденъ и широкоплечъ, и показался мнъ лътъ сорока пяти. Густая рыжая борода, сърые сверкающіе глаза, носъ безъ ноздрей и красноватыя пятна на лбу и на щекахъ, придавали его рябому, широкому лицу выраженіе неизъяснимое. Онъ быль въ красной рубахъ, въ Киргизскомъ халатъ и въ казацкихъ шароварахъ. Первый (какъ узналъ я послѣ) былъ бѣглый капралъ Бѣлобородовъ; второй Аванасій Соколовъ (прозванный Хлопушей) ссыльный преступникъ, три раза бъжавшій изъ Сибирскихъ рудниковъ. Не смотря на чувства, исключительно меня волновавшія, общество, въ которомъ я такъ нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображеніе. Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говори, по какому же делу выехаль ты изъ Оренбурга?»

Странная мысль пришла мнѣ въ голову: мнѣ показа-

лось, что Провидѣніе, вторично приведшее меня къ Пугачеву, подавало мнѣ случай привесть въ дѣйство мое намѣреніе. Я рѣшился имъ воспользоваться и, не успѣвъ обдумать то, на что рѣшался, отвѣчалъ на вопросъ Нугачева:

— Я ъхалъ въ Бълогорскую кръность избавить сироту, которую тамъ обижаютъ.

Глаза у Пугачева засверкали.

«Кто изъ моихъ людей смъстъ обижать сироту?» закричалъ онъ. «Будь онъ семи пядей во лбу, а отъ суда моего не уйдетъ. Говори, кто виноватый?»

— Швабринъ виноватый, отвъчалъ я. Онъ держитъ въ неволъ ту дъвушку, которую ты видълъ, больную, у попадъи, и насильно хочетъ на ней жениться.

«Я проучу Швабрина!» сказалъ гровно Пугачевъ. «Онъ узнаетъ, каково у меня своевольничать и обижать народъ. Я его повъщу.»

«Прикажи слово молвить», сказаль Хлопупа хриплымъ голосомъ. «Ты поторопился назначить Швабрина въ коменданты крѣпости, а теперь торопишься его вѣшать. Ты ужъ оскорбилъ казаковъ, посадивъ дворянина имъ въ начальники; не пугай же дворянъ, казня икъ по первому наговору.»

— «Нечего ихъ ни жалъть, ни жаловать!» сказалъ старичекъ въ голубой лентъ. «Швабрина сказнить не бъда; а не худо и господина офицера допросить порядкомъ: зачъмъ изволилъ пожаловать. Если онъ тебя Государемъ не признаетъ, такъ нечего у тебя и управы искать; а коли признаетъ, что же онъ до сегоднишняго дня сидълъ въ Оренбургъ съ твоими супостатами? Не прикажещь ли свести его въ приказную, да запалить тамъ огоньку: миз сдается, что его милость подосланъ къ нашть отъ Оренбургскихъ командировъ.

Логика стараго элодъя показалась мит довольно убъдительною. Морозъ пробъжалъ по всему моему тълу при мысли, въ чьихъ рукахъ я находился. Пугачевъ замътилъ мое смущение. «Ась, ваше благородие?» сказалъ онъ мит, подмигивая. «Фельдмаршалъ мой, кажется, говоритъ дъло. Какъ ты думаещь?»

Насмѣшка Пугачева возвратила мнѣ бодрость. Я спокойно отвѣчалъ, что нахожусь въ его власти, и что онъ воленъ поступить со мною, какъ ему будетъ угодно.

- «Добро», сказалъ Пугачевъ. «Тецерь сжажи, въ какомъ состояни вашъ городъ.»
  - Слава Богу, отвъчалъ я: все благополучно.
- «Благополучно?» повторилъ Пугачевъ. «А народъ мретъ съ голоду!»

Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу присяги, сталъ увърять, что все это пустые слухи, и что въ Оренбургъ довольно всякихъ запасовъ.

— «Ты видишь», подхватиль старичекь: «что онь тебя въ глаза обманываетъ. Всё бёглецы согласно показываютъ, что въ Оренбургѣ голодъ и моръ, что тамъ бдятъ мертвечину, и то за честь; а его милость увѣряетъ, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повъсить, то ужъ на той висѣлицѣ повъсь и этого молодца, чтобъникому не было завидно.»

Слова проклятаго старика, назалось, поколебали Пугачева. Къ счастно, Хлопуша сталъ противоръчить своему товарищу. «Полно, Наумычъ», сказалъ онъ ему. «Тебъ бы все душить да ръзать. Что ты за богатырь? Погладъть, такъ въ чемъ душа держится. Самъ въ могилу смотришь, а другихъ губишь. Развъ мало крови на твоей совъсти?» — Да ты что за угодникъ? возразилъ Бълобородовъ. У тебя-то откуда жалость взялась?

«Конечно», отвъчалъ Хлопуша: «и я гръшенъ, и эта рука (тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ и, засуча рукава, открылъ косматую руку), и эта рука повинна въ пролитой Христіанской крови. Но я губилъ супротивника, а не гостя; на вольномъ перепутьи да въ темномъ лъсу, не дома, сидя за печью; кистенемъ и обухомъ, а не бабъимъ наговоромъ.»

Старикъ отворотился и проворчалъ слова : «рваныя ноздри!...»

— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ? закричалъ Хлопуша. Я тебѣ дамъ рваныя ноздри; погоди, прійдеть и твое время: Богъ дастъ, и ты щипцевъ понюхаешь.... А покамъсть смотри, чтобъ я тебѣ бородишки не вырвалъ!

«Господа енаралы! провозгласить важно Пугачевь: «полно вамъ ссориться. Не бъда, если бъ и всъ Оренбурскія собаки дрыгали ногами подъ одной перекладиной: бъда, если наши кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритесь.»

Хлопуша и Бѣлобородовъ не сказали ни слова и мрачно смотрѣли другъ на друга. Я увидѣлъ необходимость перемѣнить разговоръ, который могъ кончиться для меня очень невыгоднымъ образомъ, и, обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему съ веселымъ видомъ:

— Ахъ! я было и забылъ благодарить тебя за лошадь и за тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города и замерзъ бы на дорогъ.

Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился.

«Долгъ платежемъ красенъ», сказалъ онъ, мигал и прищуривалсь. «Разскажика-ка мнѣ теперь, какое тебъ дъло до той дѣвушки, которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не зазноба ли сердцу молодецкому, а?»

— Она невъста моя, отвъчалъ я Пугачеву, видя благопріятную перемъну погоды и не находя нужды скрывать истину.

«Твоя невъста!» закричалъ Пугачевъ. «Что жъ ты прежде не сказалъ? Да мы тебя женимъ и на свадьбъ твоей попируемъ!» Потомъ обращаясь къ Бълобородову: «Слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его благородіемъ старые пріятели; сядемъ-ка да поужинаемъ; утро вечера мудренъе. Завтра посмотримъ, что съ нимъ сдълаемъ.»

Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести; но дълать было нечего. Двъ молодыя казачки, дочери хозяина избы, накрыли столъ бълою скатертью; принесли хлъба, ухи и нъсколько штотовъ съ виномъ и пивомъ, и я вторично очутился за одною трапезою съ Пугачевымъ и съ его страшными товарищами.

Оргія, коей я быль неводьнымь свидьтелемь, продолжалась до глубокой ночи. Наконець хміль началь одоліввать собесідниковь. Пугачевь задремаль, сидя на своемь місті; товарищи его встали и дали мні знакь оставить его. Я вышель вмісті съ ними. По распоряженію Хлопуши, караульный отвель меня въ приказную избу, гдів я нашель и Савельича, и гдіз меня оставили съ нимъ взаперти. Дядька быль въ такомъ изумленіи при видів всего, что происходило, что не сділаль мніз никакого вопроса. Онъ улегся въ темноті и долго вздыхаль и охаль; наконець захрапіль, а я предался размышленіямь, которыя во всю ночь ни на одну минуту не дали мніз задремать.

Поутру пришли меня звать отъ имени Пугачева. Я пошелъ къ нему. У воротъ его стояла кибитка, запря-

женная тройкою Татарскихъ лошадей. Народъ толпился на улицѣ. Въ сѣняхъ встрѣтилъ я Путачева: онъ былъ одѣтъ по дорожному, въ шубѣ и въ Киргизской шашкѣ. Вчерашніе собесѣдники окружали его, принявъ на себя видъ подобострастія, который сильно противорѣчилъ всему, чему я былъ свидѣтелемъ наканунѣ. Пугачевъ весело со мною поздоровался и велѣлъ мнѣ садиться съ нимъ въ кибитку.

Мы устлись. «Въ Бълогорскую кртность!» сказалъ Пугачевъ широкоплечему Татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчикъ загремълъ, кибитка полетъла....

«Стой! стой!» раздался голосъ, слишкомъ мнѣ знакомый, и я увидълъ Савельича, бѣжавшаго намъ навстрѣчу. Пугачевъ велѣлъ остановиться.

«Батюшка, Петръ Андреичъ!» кричаль дядька. «Не покинь меня на старости лътъ посреди этихъ мошен....»

— A, старый хрычъ! сказаль ему Пугачевъ. Опять Богъ даль свидъться. Ну, садись на облучекъ.

«Спасибо, государь, спасибо, отецъ родной!» говорилъ Савельичъ, усаживаясь. «Дай Богъ тебъ сто льтъ здравствовать за то, что меня старика призрилъ и успокоилъ. Въкъ за тебя буду Бога молить, а о заячьемъ тулупъ и упоминать ужъ не стану.»

Этотъ заячій тулупъ могъ наконецъ не на шутку разсердить Пугачева. Къ счастію, самозванецъ или не разслышалъ, или пренебрегъ неумъстнымъ намекомъ. Лошади поскакали; народъ на улицъ останавливался и кланялся въ поясъ. Пугачевъ кивалъ головою на объ стороны. Черезъ минуту мы выъхали изъ слободы и помчались по гладкой дорогъ.

Легко можно себъ представить, что чувствоваль я въ

эту минуту. Черезъ нъскольно часовъ долженъ я былъ увидътъся съ тою, которую почиталъ уже для меня потерянною. Я воображалъ себъ минуту нашего соединенія.... Я думалъ также и о томъ человъжъ, въ чьихъ рукажъ накодилась моя судьба, и который, по странному стеченію обстоятельствъ, таинственно былъ со мною связанъ. Я вспомнилъ объ опрометчивой жестокости, о кровожадныхъ привычкахъ того, кто вызывался быть избавителемъ моей любезной! Пугачевъ не зналъ, что она была дочь Капитана Миронова; озлобленный Швабринъ могъ открыть ему все; Пугачевъ могъ провъдать истину и другимъ образомъ.... Тогда что станется съ Марьей Ивановной? Холодъ пробъгалъ по моему тълу, и волоса становились дыбомъ....

Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышления, обратясь но мнъ съ вопросомъ:

- «О чемъ, ваше благородіе, изволиль задуматься?»
- Какъ не задуматься, отвъчаль я ему. Я офицеръ и дворянинъ; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня ъду съ тобою въ одной кибиткъ, и счастіе всей моей жизни зависить отъ тебя.

«Что жъ?» спросилъ Пугачевъ. «Страшно тебъ?»

Я отвъчалъ, что, бывъ однажды уже имъ помилованъ, я надъялся не только на его пощаду, но даже и на помощъ.

«И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ самозванецъ. «Ты видълъ, что мои ребята смотръли на тебя косо; а старикъ и сегодня настаивалъ на томъ, что ты шпіонъ, и что надобно тебя пытать и повъсить; но я не согласился», прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, чтобъ Савельичъ и Татаринъ не могли услыпать: «помня твой ста-

канъ вина и заячій тулупъ. Ты видишь, что я не такой еще кровопійца, какъ говоритъ обо мнѣ ваша братья.»

Я вспомнилъ взятіе Бълогорской кръпости, но не почель нужнымъ его оспаривать и не отвъчалъ ни слова.

- «Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?» спросилъ Пугачевъ, помолчавъ немного.
- Да говорять, что съ тобою сладить трудновато; нечего сказать: даль ты себя знать.

Лице самозванца изобразило довольное самолюбіе.

«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ видомъ. «Я воюю коть куда. Знаютъ ли у васъ въ Оренбургъ о сраженіи подъ Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, четыре арміи взято въ полонъ. Какъ ты думаешь: Прусскій Король могъ ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мнѣ забавна.

- Самъ какъ ты думаешь, сказалъ я ему, управился ли бы ты съ Фридерикомъ?
- «Съ Өедоромъ Өедоровичемъ? А какъ же нѣтъ? Съ вашими енаралами вѣдь я же управлюсь; а они его бивали. Доселѣ оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то ли еще будетъ, какъ пойду на Москву.»

«А ты полагаешь итти на Москву?»

Самозванецъ несколько задумался и сказалъ вполголоса;

- «Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ребята мои умничаютъ. Они воры. Мнѣ должно держать ухо востро; при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ моею головою.»
- То-то! сказалъ я Пугачеву. Не лучше ли тебъ отстать отъ нихъ самому, заблаговременно, да прибъгнутъ къ милосердю Государыни?

Пугачевъ горько усмъхнулся.

- «Нѣтъ», отвѣчалъ онъ: «поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ помилованія. Буду продолжать какъ началъ. Какъ знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь поцарствовалъ же надъ Москвою.»
- А́ знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ? Его выбросили изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пепломъ пушку и выпалили!

«Слушай», сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ. «Разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывала старая Калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: скажи, воронъ птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего-на-все только тридцать три года?» — «Оттого, батюшка», отвѣчалъ ему воронъ, «что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной.» Орелъ подумалъ: давай попробуемъ и мы питаться тѣмъ же. Хорошо. Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли палую лошадь, спустимись и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ воронъ: «нѣтъ, братъ, воронъ: чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью; а тамъ что Богъ дастъ!» — Какова Калмыцкая сказка?»

— Затъйлива, отвъчалъ я ему. Но жить убійствомъ и разбоемъ значитъ по мнъ клевать мертвечину.

Пугачевъ посмотрълъ на меня съ удивленіемъ и ничего не отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погрузясь каждый въ свои размышленія. Татаринъ затянулъ унылую пѣсню; Савельичъ, дремля, качался на облучкѣ. Кибитка летѣла по гладкому зимнему пути.... Вдругъ увидѣлъ я деревушку на крутомъ берегу Яика, съ частоколомъ и съ колокольней, и черезъ четверть часа въѣхали мы въ Бѣлогорскую крѣпость.

Digitized by Goog

## ГЛАВА ХІІ.

#### CHPOTA.

Какъ у нашей у яблоньки
Ни верхушки нътъ, ни отросточекъ;
Какъ у нашей у княгивюшки
Ни отца нъту, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная пъсня.

Кибитка подътхала къ крыльцу комендантскаго дома. Народъ узналъ колокольчикъ Пугачева и толпою бъжаль за нами. Швабринъ встрътилъ самозванца на крыльцъ. Онъ былъ одътъ казакомъ и отростилъ себъ бороду. Измѣнникъ помогъ Пугачеву вылѣзть изъ кибитки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и усердіе. Увидя меня, онъ смутился, но вскоръ оправился, протянулъ мнъ руку, говоря: «И ты нашъ? Давно бы такъ!» Я отворотился отъ него и ничего не отвъчалъ.

Сердце мое заныло, когда очутились мы въ давно знакомой комнать, гдь на стънъ висълъ еще дипломъ покойнаго коменданта, какъ печальная эпитатыя прошедшему времени. Пугачевъ сълъ на томъ диванъ, на которомъ, бывало, дремалъ Иванъ Кузмичъ, усыпленный ворчаніемъ своей супруги. Швабринъ самъ поднесъ ему водки. Пугачевъ выпилъ рюмку и сказалъ ему, указавъ на меня: «Поподчуй и его благородіе.» Швабринъ подошелъ ко мнѣ съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновенной своей смѣтливости, онъ, конечно, догадался, что Пугачевъ быль имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, а на меня поглядывалъ съ недовърчивостью. Пугачевъ освъдомился о состоянии кръпости, о слухахъ про непріятельскія войска и тому подобномъ, и вдругъ спросилъ его неожиданно: «Скажи, братецъ, какую дъвутку держишь ты у себя подъ караўломъ? Покажи-на мнт ее.»

Швабринъ поблѣднѣлъ какъ мертвый. Государь, сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.... Государь, она не подъ карауломъ.... она больна.... она въ свѣтлицѣ лежитъ.

«Веди же меня къ ней», сказалъ самозванецъ, вставал съ мъста. Отговориться было невозможно. Швабринъ повелъ Пугачева въ свътлицу Марьи Ивановны. Я за ними послъдовалъ.

Швабринъ остановился на лъстницъ.

«Государь!» сказаль онъ: «Вы властны требовать отъ меня, что вамъ угодно; но не прикажите постороннему входить въ спальню къ женъ моей.»

Я затрепеталъ.

- Такъ ты женатъ! сказалъ я Швабрину, готовясь его растерзать.
- «Тише!» прервалъ меня Пугачевъ. Это мое дъло. А ты», продолжалъ онъ, обращаясь къ Швабрину: «не умничай и не ломайся: жена ли она тебъ, или не жена, а я веду къ ней кого хочу. Ваше благородіе, ступай за мною.»

У дверей свытлицы Швабринъ опять остановился и сказалъ прерывающимся голосомъ:

«Государь, предупреждаю васъ, что она въ бълой горячкъ и третій день какъ бредитъ безъ умолку.»

— «Отворяй!» сказаль Пугачевъ.

Швабринъ сталъ искать у себя въ карманахъ и сказалъ, что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь

ногою; замокъ отскочилъ, дверь отворилась, и мы вошил.

Я взглянулъ — и обмеръ. На полу, въ крестьянскомъ оборванномъ платьѣ, сидѣла Марья Ивановна, блѣдная, худая, съ растрепанными волосами. Передъ нею стоялъ кувшинъ воды, накрытый ломтемъ хлѣба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачевъ посмотрълъ на Швабрина и сказалъ съ горькою усмъшкою:

«Хорошъ у тебя лазаретъ!» потомъ подошелъ къ Марьъ Ивановнъ: «Скажи мнъ, голубушка, за что твой мужъ тебя наказываетъ? въ чемъ ты передъ нимъ провинилась?»

— Мой мужъ! повторила она. Онъ мнѣ не мужъ. Я никогда не буду его женою! Я лучше рѣшилась умереть, и умру, если меня не избавятъ.

Пугачевъ взглянулъ грозно на Швабрина:

«И ты смълъ меня обманывать!» сказалъ онъ ему. «Знаешь ли, бездъльникъ, чего ты достоинъ?

Швабринъ упалъ на колѣни.... Въ эту минуту презрѣніе заглушило во мнѣ всѣ чувства ненависти и гнѣва. Съ омерзѣніемъ глядѣлъ я на дворянина, валяющагося въ ногахъ бѣглаго казака. Пугачевъ смягчился.

«Милую тебя на сей разъ», сказалъ онъ Швабрину: «но знай, что при первой винъ тебъ припомнится и эта.» Потомъ обратился онъ къ Марьъ Ивановнъ и сказалъ ей ласково: «Выходи, красная дъвица; дарую тебъ волю. Я Государь.»

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что передъ нею убійца ея родителей. Она закрыла лице объими руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся къ ней; но въ эту минуту очень смѣло въ комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачевъ вышелъ изъ свѣтлицы, и мы трое сошли въ гостиную.

«Что, ваше благородіе?» сказаль, смѣясь, Пугачевь. «Выручили красную дѣвицу! Какъ думаешь, не послать ли за попомъ, да не заставить ли его обвѣнчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженымъ отцемъ, Швабринъ дружкою; закутимъ, запьемъ — и ворота запремъ!

Чего я опасался, то и случилось. Швабринъ, услыша предложение Пугачева, вышелъ изъ себя.

«Государь!» закричалъ онъ въ изступленіи. «Я виноватъ: я вамъ солгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ. Эта дъвушка не племянница здъшняго попа: она дочь Ивана Миронова, который казненъ при взятіи здъшней кръпости.

Пугачевъ устремилъ на меня огненные свои глаза.

- «Это что еще?» спросиль онь съ недоумъніемъ.
- Швабринъ сказалъ тебъ правду, отвъчалъ я съ твердостью.
- «Ты мнѣ этого не сказалъ», замѣтилъ Пугачевъ, у коего лице омрачилось.
- Самъ ты разсуди, отвъчалъ я ему: можно ли было при твоихъ людяхъ объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ни что ея бы не спасло!

«И то правда», сказалъ, смѣясь, Пугачевъ. «Мои пьяницы не пощадили бы бѣдной дѣвушки. Хорошо сдѣлала кумушка-попадья, что обманула ихъ.»

— Слушай, продолжаль я, видя его доброе расположение. Какъ тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу.... Но Богъ видитъ, что жизнію моей радъ бы я заплатить тебъ за то, что ты для меня сдълаль. Только не требуй



того, что противно чести моей и христіанской совъсти. Ты мой благодътель. Доверши какъ началь: отпусти меня съ бъдной сиротою, куда намъ Богъ путь укажетъ. А мы, гдъ бы ты ни былъ и что бы съ тобою ни случилось, каждый день будемъ Бога молить о спасеніи гръшной твоей души....

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута.

«Инъ быть по твоему!» сказаль онъ. «Казнить, такъ казнить, жаловать; такъ жаловать: таковъ мой обычай. Возьми себъ свою красавицу, вези ее куда хочещь, и дай вамъ Богъ любовь да совътъ!»

Туть онъ оборотился къ Швабрину и вельлъ выдать мнѣ пропускъ во всѣ заставы и крѣпости, подвластныя ему. Швабринъ, совсѣмъ уничтоженный, стоялъ какъ остолбенѣлый. Пугачевъ отправился осматривать крѣпость. Швабринъ его сопровождалъ; а я остался подъ предлогомъ приготовленій къ отъѣзду.

Я побъжалъ въ свътлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто тамъ?» спросила Палаша. Я назвался. Милый голосъ Марьи Ивановны раздался изъ-за дверей: «Погодите, Андрей Петровичъ. Я переодъваюсь. Ступайте къ Акулинъ Памфиловнъ: я сейчасъ туда же буду.»

Я повиновался и пошелъ въ домъ отца Герасима. И онъ и попадья выбъжали ко мнѣ навстрѣчу. Савельичъ ихъ уже предупредилъ.

«Здрувствуйте, Петръ Андреевичъ», говорила попадья. «Привелъ Богъ опять увидѣться. Какъ поживаете? А мы то про васъ каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпълась безъ васъ, моя голубушка!... Да скажите, мой отецъ, какъ это вы съ Пугачевымъ-то поладили! Какъ онъ это васъ не укокошилъ? Добро, спасибо злодъю и за то.»

— Полно, старуха, прервалъ отецъ Герасимъ. Не все то ври, что знаешь. Нъсть спасенія во многоглаголаніи. Батюшка, Петръ Андреевичъ! войдите, милости просимъ. Давью, давно не видались.

Попадья стала угощать меня, чемъ Богъ послалъ, а между тъмъ говорила безъ умолку. Она разсказала мнъ, какимъ образомъ Швабринъ принудилъ ихъ выдать ему Марью Ивановну; какъ Марья Ивановна плакала и не хотъла съ ними разстаться; какъ Марья Ивановна имъла съ нею всегдашнія снощенія черезъ Палашку (дівку бойкую, которая и урядника заставляетъ плясать по своей дудкѣ); какъ она присовътовала Марьъ Ивановиъ написать ко мить письмо, и прочее. Я въ свою очередь разсказалъ ей вкратцѣ свою исторію. Попъ и попадья крестились, услыша, что Пугачеву извъстенъ ихъ обманъ. «Съ нами сила крестная!» говорила Акулина Памфиловна. «Промчи, Богъ, тучу мимо. Ай да Алексъй Иванычъ, нечего сказать, хорошъ гусь!» Въ самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла съ улыбкою на блъдномъ лицъ. Она оставила свое крестьянское платье и одъта была по прежнему, просто и мило.

Я схватиль ея руку и долго не могь вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали отъ полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что намъ было не до нихъ, и оставили насъ. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна разсказала мнѣ все, что съ нею случилось съ самаго взятія крѣпости; описала мнѣ весь ужасъ ея положенія, всѣ испытанія, которымъ подвергаль ее гнусный Швабринъ. Мы вспомнили и прежнее счастливое время.... Оба мы плакали.... Наконецъ я сталъ объяснять ей мои предположенія. Оставаться ей въ крѣпости, подвластной Пугачеву

и управляемой Швабринымъ, было невозможно. Нельзя было думать и объ Оренбургъ, претерпъвающемъ всъ бъдствія осады. У ней не было на свътъ ни одного ролнаго человъка. Я предложилъ ей ъхать въ деревню къ моимъ родителямъ. Она сначала колебалась: извъстное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоилъ. Я зналъ, что отецъ почтетъ за счастіе и вмѣнитъ себъ въ обязанность принять дочь заслуженнаго воина, погибшаго за отечество. «Милая Марья Ивановна!» сказалъ я наконецъ: «я почитаю тебя своею женою. Чудныя обстоятельства соединили насъ неразрывно: ничто на свътъ не можетъ насъ разлучить.» Марья Ивановна выслушала меня просто, безъ притворной застънчивости, безъ затъйливыхъ отговорокъ. Она чувствовала, что судьба ея соединена была съ моею. Но она повторила, что не иначе будетъ моею женою, какъ съ согласія моихъ родителей. Я ей и не противоръчилъ. Мы поцъловались горячо, искренно, и такимъ образомъ все было между нами рѣшено.

Чрезъ часъ урядникъ принесъ мнѣ пропускъ, подписанный каракульками Пугачева, и позвалъ меня къ нему, отъ его имени. Я нашелъ его готоваго пуститься въ дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовалъ, разставаясь съ этимъ ужаснымъ человѣкомъ, извергомъ, злодѣемъ для всѣхъ, кромѣ одного меня. Зачѣмъ не сказатъ истины? Въ эту минуту сильное сочувствіе влекло меня къ нему. Я пламенно желалъ вырвать его изъ среды злодѣевъ, которыми онъ предводительствовалъ, и спасти его голову, пока еще было время. Швабринъ и народъ, толпящійся около насъ, помѣшали мнѣ высказать все, чѣмъ исполнено было мое сердце.

Мы разстались дружески. Пугачевъ, увидя въ толпъ

Акулину Памфиловну, погрозилъ пальцемъ и мигнулъ значительно; потомъ сѣлъ въ кибитку, велѣлъ ѣхать въ Берду, и когда лошади тронулись, то онъ еще разъ высунулся изъ кибитки и закричалъ мнѣ: «Прощай, ваше благородіе! Авось увидимся когда нибудь.» Мы точно съ нимъ увидѣлись, — но въ какихъ обстоятельствахъ!...

Пугачевъ уфхалъ. Я долго смотрфлъ на бфлую степь, по которой неслась его тройка. Народъ разошелся. Швабринъ скрылся. Я воротился въ домъ священника. Все было готово къ нашему отътаду; я не хоттать болте медлить. Лобро наше все было уложено въ старую комендантскую повозку. Ямщики мигомъ заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься съ могилами своихъ родителей, похороненных за церковью. Я хотълъ ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Черезъ нъсколько минутъ она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отецъ Герасимъ и жена его вышли на крыльцо. Мы съли въ кибитку втроемъ: Марья Ивановна съ Палашей и я. Савельичъ забрался на облучекъ. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петръ Андреичъ, соколъ нашъ ясный!» говорила добрая попадыя. «Счастливый путь, и дай Богъ вамъ обоимъ счастія?» Мы поъхали. У окошка комендантскаго дома я увидълъ стоящаго Швабрина. Лице его изображало мрачную злобу. Я не хотълъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ и обратилъ глаза въ другую сторону. Наконецъ мы выбхали изъ кръпостныхъ воротъ и навъкъ оставили Бълогорскую кръпость.

## ГЛАВА ХШ.

#### APECTЪ.

Не гитвайтесь, сударь: по долгу моему, Я долженъ сей же часъ отправить васъ вътюрьму.

— Извольте, я готовъ; но я въ такой надеждъ,
Что дъло объяснить дозволите мит прежде.
Кияжнинъ

Соединенный такъ нечаянно съ милою дѣвушкой, о которой еще утромъ я такъ мучительно безпокоился, я не вѣрилъ самому себѣ и воображалъ, что все со мною случившееся было пустое сновидѣніе. Марья Ивановна глядѣла съ задумчивостью то на меня, то на дорогу и, казалось, не успѣла еще опомнигься и прійти въ себя. Мы молчали. Сердца наши слишкомъ были утомлены. Непримѣтнымъ образомъ часа черезъ два очутились мы въ ближней крѣпости, также подвластной Пугачеву. Здѣсь мы перемѣнили лошадей. По скорости, съ каковою ихъ запрягали, по торопливой услужливости брадатаго казака, поставленнаго Пугачевымъ въ коменданты, я увидѣлъ, что, благодаря болтливости ямщика, насъ привезшаго, меня принимали какъ придворнаго временщика.

Мы отправились далѣе. Стало смеркаться. Мы приблизились къ городку, гдѣ, по словамъ бородатаго коменданта, находился сильный отрядъ, идущій на соединеніе къ самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопросъ: «кто ѣдетъ?» ямщикъ отвѣчалъ громогласно: «Государевъ кумъ со своею хозяюшкою.» Вдругъ толпа гусаровъ окружила насъ съ ужасною бранью. «Выходи, бъсовъ кумъ!» сказалъ мнѣ усатый вахмистръ. «Вотъ ужо тебъ будетъ баня и съ твоею хозяюшкою!»

Я вышелъ изъ кибитки и требовалъ, чтобъ отвели меня къ ихъ начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистръ повелъ меня къ маіору. Савельичъ отъ меня не отставалъ, поговаривая просебя: «Вотъ тебѣ и Государевъ кумъ! Изъ огня да въ поломя... Господи, Владыко! чѣмъ это все кончится?» Кибитка шагомъ поѣхала за нами.

Черезъ пять минутъ мы пришли къ домику, ярко освъщенному. Вахмистръ оставилъ меня при караулѣ и пошелъ обо мнѣ доложить. Онъ тотчасъ же воротился, объявивъ мнѣ, что его высокоблагородію некогда меня принять, а что онъ велѣлъ отвести меня въ острогъ, а хозяющку къ себѣ привести.

— Что это значитъ? закричалъ я въ бъщенствъ. Да развъ онъ съ ума сощелъ?

«Не могу знать, ваше благородіе», отвѣчалъ вахмистръ. «Только его высокоблагородіе приказалъ ваше благородіе отвести въ острогъ, а ея благородіе приказано привести къ его высокоблагородію, ваше благородіе!»

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбѣжалъ въ комнату, гдѣ человѣкъ шесть гусарскихъ офицеровъ играли въ банкъ. Маіоръ металъ. Каково было мое изумленіе, когда, взглянувъ на него, узналъ я Ивана Ивановича Зурина, нѣкогда обыгравшаго меня въ Симбирскомъ трактирѣ!

— Возможно ли? вскричалъ я. Иванъ Иванычъ! ты ли? «Ба, ба, ба, Петръ Андреичъ! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, братъ. Не хочешь ли поставить карточку?»

- Благодаренъ. Прикажи-ка лучше отвести мнъ квартиру.
  - «Какую тебъ квартиру? Оставайся у меня.»
  - Не могу: я не одинъ.
  - «Ну, подавай сюда и товарища.»
  - Я не съ товарищемъ, я.... съ дамою.

«Съ дамою! Гдѣ же ты ее подцѣпилъ? Эге, братъ!» При сихъ словахъ Зуринъ засвистѣлъ такъ выразительно, что всѣ захохотали, а я совершенно смутился.

«Ну», продолжалъ Зуринъ: «такъ и быть. Будетъ тебъ квартира. А жаль... Мы бы попировали по старинному... Гей! малый! Да что жъ сюда не ведутъ кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтобъ она не боялась: баринъ-де прекрасный: ничъмъ не обидитъ, — да хорошенько ее въ шею.»

- Что ты это? сказалъ я Зурину. Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойнаго Капитана Миронова. Я вывезъ ее изъ плъна и теперь провожаю до деревни батюшкиной, гдъ и оставлю ее.
- «Какъ! Такъ это о тебѣ мнѣ сейчасъ докладывали? Помилуй! что жъ это значитъ?»
- Послѣ все разскажу. А теперь, ради Бога, успокой бѣдную дѣвушку, которую гусары твои перепугали.

Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ вышелъ на улицу извиниться передъ Марьей Ивановной въ невольномъ недоразумънии и приказалъ вахмистру отвести ей лучшую квартиру въ городъ. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и когда остались вдвоемъ, я разсказалъ ему свои похожденія. Зуринъ слушалъ меня съ большимъ вниманіемъ. Когда я кончилъ, онъ покачалъ головою и сказалъ: «это, братъ, хорошо; одно нехорошо: зачѣмъ тебя чортъ несетъ жениться? Я, честный офицеръ, не

захочу тебя обманывать; повырь же ты мнь, что женитьба блажь. Ну, куда тебы возиться съ женою да няньчиться съ ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты съ капитанскою дочкой. Дорога въ Симбирскъ мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра жъ одну къ родителямъ твоимъ, а самъ оставайся у меня въ отрядь. Въ Оренбургъ возвращаться тебы не зачымъ. Попадешься опять въ руки бунтовщикамъ, такъ врядъ ли отъ нихъ еще разъ отдълаешься. Такимъ образомъ любовная дурь пройдетъ сама собою, и все будетъ ладно.»

Хотя я не совсъмъ былъ съ нимъ согласенъ, однако жъ чувствовалъ, что долгъ чести требовалъ моего присутствія въ войскъ Императрицы. Я ръшился послъдовать совъту Зурина: отправить Марью Ивановну въ деревню и остаться въ его отрядъ.

Савельичъ явился меня раздѣвать; я объявилъ ему, чтобъ на другой же день готовъ онъ былъ ѣхать въ дорогу съ Марьей Ивановной. Онъ было заупрямился. «Что ты, сударь? Какъ же я тебя-то покину? Кто за тобою будетъ ходить? Что скажутъ родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамърился убъдить его лаской и искренностью.

— Другъ ты мой, Архипъ Савельичъ! сказалъ я ему. Не откажи, будь мнѣ благодѣтелемъ; въ прислугѣ я нуждаться не стану, а не буду спокоенъ, если Марья Ивановна поѣдетъ въ дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь ты и мнѣ, потому что я твердо рѣшился, какъ скоро обстоятельства дозволятъ, жениться на ней.

Тутъ Савельичъ сплеснулъ руками съ видомъ изумленія неописаннаго.

«Жениться!» повторилъ онъ. «Дитя хочетъ жениться! А что скажетъ батюшка, а матушка-то что подумаетъ?» — Согласятся, върно согласятся, отвъчалъ я: когда узнаютъ Марью Ивановну. Я надъюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебъ върятъ; ты будешь за насъ ходатаемъ, не такъ ли?

Старикъ былъ тронутъ.

«Охъ, батюшка ты мой, Петръ Андреичъ!» отвѣчалъ онъ. «Хоть раненько задумалъ ты жениться, да за то Марья Ивановна такая добрая барышня, что грѣхъ и пропустить оказію. Инъ быть по твоему! Провожу ее, ангела Божія, и рабски буду доносить, что такой невѣстѣ не надобно и приданаго.»

Я благодарилъ Савельича и легъ спать въ одной комнатъ съ Зуринымъ. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зуринъ сначала со мною разговаривалъ охотно; но мало по малу слова его стали ръже и безсвязнъе; наконецъ, вмъсто отвъта на какой-то запросъ, онъ захрапълъ и присвиснулъ. Я замолчалъ и вскоръ послъдовалъ его примъру.

На другой день утромъ пришелъ я къ Маръв Ивановнѣ. Я сообщилъ ей свои предположенія. Она признала ихъ благоразуміе и тотчасъ со мною согласилась. Отрядъ Зурина долженъ былъ выступить изъ города въ тотъ же день. Нечего было медлить. Я тутъ же разстался съ Марьей Ивановной, поручивъ ее Савельичу и давъ ей письмо къ моимъ родителямъ. Маръя Ивановна заплакала. «Прощайте, Петръ Андреичъ», сказала она тихимъ голосомъ. «Прійдется ли намъ увидѣться или нѣтъ, — Богъ одинъ это знаетъ; но вѣкъ не забуду васъ; до могилы ты одинъ останешься въ моемъ сердцѣ.» Я ничего не могъ отвѣчать. Люди насъ окружили. Я не хотѣлъ при нихъ предаваться чувствамъ, которыя меня волновали. Наконецъ она уѣхала. Я возвратился къ Зурину, грустенъ и молча-

ливъ. Онъ хотълъ меня развеселить, я думалъ себя разсъять: мы провели день шумно и буйно, и вечеромъ выступили въ походъ.

Это было въ концѣ Февраля. Зима, затруднявшая военныя распоряженія, проходила, и наши генералы готовились къ дружному содѣйствію. Пугачевъ все еще стояль подъ Оренбургомъ. Между тѣмъ около него отряды соединялись и со всѣхъ сторонъ приближались къ злодѣйскому гнѣзду. Бунтующія деревни, при видѣ нашихъ войскъ, приходили въ повиновеніе; шайки разбойниковъ вездѣ бѣжали отъ насъ, и все предвѣщало скорое и благополучное окончаніе.

Вскорѣ Князь Голицынъ, подъ крѣпостью Татищевой, разбилъ Пугачева, разсѣялъ его толпы, освободилъ Оренбургъ и, казалось, нанесъ бунту послѣдній и рѣшительный ударъ. Зуринъ былъ въ то время отряженъ противу шайки мятежныхъ Башкирцевъ, которые разсѣялись прежде, нежели мы ихъ увидѣли. Весна осадила насъ въ Татарской деревушкѣ. Рѣчки разлились и дороги стали непроходимы. Мы утѣшались въ нашемъ бездѣйствіи мыслію о скоромъ прекращеніи скучной и мелочной войны съразбойниками и дикарями.

Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ явился на Сибирскихъ заводахъ, собралъ тамъ новыя шайки и снова началъ злодъйствовать. Слухъ о его успъхахъ снова распространился. Мы узнали о разореніи Сибирскихъ кръпостей. Вскоръ въсть о взятіи Казани и о походъ самозванца на Москву встревожила начальниковъ войскъ, безпечно дремавшихъ въ надеждъ на безсиліе презръннаго бунтовщика. Зуринъ получилъ повельніе переправиться чрезъ Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончанія войны.

Скажу коротко, что бѣдствіе доходило до крайности. Правленіе было повсюду прекращено; помѣщики укрывались по лѣсамъ. Шайки разбойниковъ злодѣйствовали повсюду; начальники отдѣльныхъ отрядовъ самовластно наказывали и миловали; состояніе всего обширнаго края, гдѣ свирѣпствовалъ пожаръ, было ужасно.... Не приведи Богъ видѣть Русскій бунтъ, безсмысленный и безпощадный!

Пугачевъ бѣжалъ, преслѣдуемый Иваномъ Ивановичемъ Михельсономъ. Вскорѣ узнали мы о совершенномъ его разбитіи. Наконецъ Зуринъ получилъ извѣстіе о поимъ самозванца, а вмѣстѣ съ тѣмъ и повелѣніе остановиться. Война была кончена. Наконецъ мнѣ можно было ѣхать къ моимъ родителямъ! Мысль ихъ обнять, увидѣть Марью Ивановну, о которой не имѣлъ я никакого извѣстія, одушевляла меня восторгомъ. Я прыгалъ какъ ребенокъ. Зуринъ смѣлься и говорилъ, пожимая плечами: «Нѣтъ, тебѣ не сдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тѣмъ странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодѣѣ, обрызганномъ кровію столькихъ невинныхъ жертвъ, и о казни, его ожидающей, тревожила меня по неволѣ: «Емеля, Емеля! — думалъ я съ досадою — зачѣмъ не наткнулся ты на штыкъ, или не подвернулся подъ картечь? Лучше ничего не могъ бы ты придумать.» Что прикажете дѣлать! Мысль о немъ неразлучна была во мнѣ съ мыслію о пощадѣ, данной мнѣ имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ избавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина.

Зуринъ далъ мнѣ отпускъ. Чрезъ нѣсколько дней долженъ я былъ опять очутиться посреди моего семейства, увидѣть опять мою Марью Ивановну.... Вдругъ неожиданная гроза меня поразила.

Въ день, назначенный для выёзда, въ самую ту минуту, когда готовился я пуститься въ дорогу, Зуринъ вошелъ ко мнё въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чрезвычайно озабоченнымъ. Что-то кольнуло меня въ сердце. Я испугался, самъ не зная чего. Онъ выслалъ моего денщика и объявилъ, что имѣетъ до меня дёло. «Что такое?» спросилъ я съ безпокойствомъ. — «Маленькая непріятность», отвёчалъ онъ, подавая миё бумагу. «Прочитай что сейчасъ я получилъ.» Я сталъ ее читать: это былъ секретный приказъ ко всёмъ отдёльнымъ начальникамъ арестовать меня, гдё бы ни попался, и немедленно отправить подъ карауломъ въ Казань, въ Слёдственную Коммиссію, учрежденную по дёлу Пугачева.

Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ. «Дѣлать нечего!» сказалъ Зуринъ. «Долгъ мой повиноваться приказу. Вѣроятно, слухъ о твоихъ дружескихъ путешествіяхъ съ Пугачевымъ какъ нибудь да дошелъ до правительства. Надѣюсь, что дѣло не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій и что ты оправдаешься передъ коммиссіей. Не унывай и отправляйся.» Совѣсть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отстрочить минуту сладкаго свиданія, можетъ быть, на нѣсколько еще мѣсяцевъ — устрашала меня. Телѣжка была готова. Зуринъ дружески со мною простился. Меня посадили въ телѣжку. Со мною сѣли два гусара съ саблями наголо, и я поѣхалъ по большой дорогѣ.

## ГЛАВА ХІУ.

### СУДЪ.

Мірская молва — Морская волна. Пословица.

Я быль увъренъ, что виною всему было самовольное мое отсутствіе изъ Оренбурга. Я легко могъ оправдаться: наъздничество не только никогда не было запрещено, но еще всъми силами было ободряемо. Я могъ быть обвиненъ въ излишней запальчивости, а не въ ослущаніи. Но пріятельскія сношенія мои съ Пугачевымъ могли быть доказаны множествомъ свидътелей и должны были казаться по крайней мъръ весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлялъ я о допросахъ, меня ожидающихъ, обдумывалъ свои отвъты и ръщялся передъ судомъ объявить сущую правду, полагая сей способъ оправданія самымъ простымъ, а вмъстъ и самымъ надежнымъ.

Я прівхаль въ Казань, опустошенную и погорідую. По улицамъ, на місто домовъ, лежали груды углей и торчали закоптільня стінь безъ крышъ и оконъ. Таковъ быль слідь, оставленный Пугачевымъ! Меня привезли въ крівпость, уцільвшую посреди сгорівшаго города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Онъ веліль кликнуть кузнеца. Наділи мні на ноги ціпь и заковали ее наглухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и оставили одного въ тісной и темной кануркі, съ одніжи голыми стінами и съ окошечкомъ, загороженнымъ желізною рівшеткою.

Таковое начало не предвъщало мнъ ничего добраго.

Однако жъ, я не терялъ ни бодрости, ни надежды. Я прибъгнулъ къ утъщению всъхъ скорбящихъ и, впервые вкусивъ сладость молитвы, изліянной изъ чистаго, но растерзаннаго сердца, спокойно заснулъ, не заботясь о томъ, что со мною будетъ.

На другой день тюремный сторожь меня разбудиль съ объявленіемъ, что меня требуютъ въ коммиссію. Два салдата повели меня черезъ дворъ въ комендантскій домъ, остановились въ передней и впустили одного во внутреннія комнаты.

Я вошель въ залу довольно общирную. За столомъ, покрытымъ бумагами, сидъли два человъка: пожилой генералъ, виду строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскій капитанъ, льтъ двадцати осьми, очень пріятной наружности, ловкій и свободный въ обращеніи. У окошка, за особымъ столомъ, сидълъ секретарь съ перомъ за ухомъ, наклонясь надъ бумагою, готовый записывать мои показанія. Начался допросъ. Меня спросили о моемъ имени и званіи. Генералъ освідомился, не сынъ ли я Андрея Петровича Гринева? И на отвътъ мой возразилъ сурово: «Жаль, что такой почтенный человъкъ имъетъ такого недостойнаго сына!» Я спокойно отвѣчалъ, что каковы бы ни были обвиненія, тягот вющія на мнь, а надъюсь ихъ разсъять чистосердечнымъ объясненіемъ истины. Увъренность моя ему не понравилась. «Ты, братъ, востеръ», сказалъ онъ мнѣ, нахмурясь: «но видали мы и не такихъ!»

Тогда молодой человѣкъ спросилъ меня: «по какому случаю и въ какое время вошелъя въ службу къ Пугачеву и по какимъ порученіямъ былъ я имъ употребленъ?»

Я отвъчалъ съ негодованіемъ, что я, какъ офицеръ и дворянинъ, ни въ какую службу къ Пугачеву вступать

не могъ и никакихъ порученій отъ него принять не могъ.

«Какимъ же образомъ», возразилъ мой допрощикъ: «дворянинъ и офицеръ одинъ пощаженъ самозванцемъ, между тъмъ какъ всъ его товарищи злодъйски умерщвлены? Какимъ образомъ этотъ самый офицеръ и дворянинъ дружески пируетъ съ бунтовщиками, принимаетъ отъ главнаго злодъя подарки, шубу, лошадъ и полтину денегъ? Отчего произошла такая странная дружба и на чемъ она основана, если не на измънъ, или по крайней мъръ на гнусномъ и преступномъ малодуши?»

Я былъ глубоко оскорбленъ словами гвардейскаго офицера и съ жаромъ началъ свое оправданіе. Я разсказалъ, какъ началось мое знакомство съ Пугачевымъ въ степи, во время бурана, какъ при взятіи Бълогорской кръпости онъ меня узналъ и пощадилъ. Я сказалъ, что тулупъ и лошадь, правда, не посовъстился я принять отъ самозванца; но что Бълогорскую кръпость защищалъ я противу злодъя до послъдней крайности. Наконецъ я сослался и на моего генерала, который могъ засвидътельствовать мое усердіе во время бъдственной Оренбургской осады.

Строгій старикъ взялъ со стола открытое письмо и сталъ читать его вслухъ:

«На запросъ вашего превосходительства касательно Прапорщика Гринева, яко бы замъшаннаго въ нынъшнемъ смятеніи и вошедшаго въ сношенія съ злодъемъ, службою недозволенныя и долгу присяги противныя, объяснить имъю честь: оный Прапорщикъ Гриневъ находился на службъ въ Оренбургъ отъ начала Октября прошлаго 1773 года до 24 Февраля нынъшняго года, въ которое число онъ изъ города отлучился, и съ той поры уже въ команду мою не являлся. А слышно отъ перебъясности

чиковъ, что онъ былъ у Пугачева въ слободѣ и съ нимъ вмѣстѣ ѣздилъ въ Бѣлогорскую крѣпость, въ коей прежде находился онъ на службѣ; что касается до его поведенія, то я могу....» Тутъ онъ прервалъ свое чтеніе и сказалъ мнѣ сурово. «Что ты теперь скажешь себѣ въ оцравданіе?»

Я хотълъ было продолжать какъ началъ и объяснить мою связь съ Марьей Ивановной также искренно, какъ и все прочее, но вдругъ почувствовалъ непреодолимое отвращеніе. Мнъ пришло въ голову, что если назову ее, то коммиссія потребуетъ ее къ отвъту, и мысль впутать имя ея между гнусными извътами злодъевъ и ее самое привести на очную съ ними ставку, — эта ужасная мысль такъ меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшіе, казалось, выслушивать отвіты мои съ нъкоторою благосклонностью, были снова предубъждены противу меня при видъ моего смущенія. Гвардейскій офицеръ потребоваль, чтобъ меня поставили на очную ставку съ главнымъ доносителемъ. Генералъ вельль кликнуть вчерашилго элодья. Я съ живостью обратился къ дверямъ, ожидая появленія своего обвинителя. Черезъ нѣсколько минутъ загремѣли цѣпи, двери отворились, и вошелъ — Швабринъ. Я изумился его перемънъ. Онъ былъ ужасно худъ и блъденъ. Волосы его, недавно черные какъ смоль, совершенно посъдъли; длинная борода была всклочена. Онъ повторилъ обвиненія свои слабымъ, но смѣлымъ голосомъ. По его словамъ, я отряженъ быль отъ Пугачева въ Оренбургъ шпіономъ; ежедневно выбзжаль на перестрълки, дабы передавать письменныя извъстія о всемъ, что дълалось въ городъ; что наконецъ явно передался самозванцу, разътзжалъ съ нимъ изъ кртпости въ крѣпость, стараясь всячески губить своихъ то-

варищей-измѣнниковъ, дабы занимать ихъ мѣста и пользоваться наградами, раздаваемыми отъ самозванца. Я выслушалъ его молча и былъ доволенъ однимъ: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнуснымъ злодбемъ, оттого ли, что самолюбіе его страдало при мысли о той, которая отвергла его съ презръніемъ; оттого ли, что въ сердцъ его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать. Какъ бы то ни было, имя дочери Бълогорскаго Коменданта не было произнесено въ присутствіи коммиссіи. Я утвердился еще болье въ моемъ намъреніи, и когда судьи спросили: «чѣмъ могу опровергнуть показанія Швабрина», я отвітчаль, что держусь перваго своего объясненія и ничего другаго въ оправданіе себъ сказать не могу. Генераль вельль насъ вывесть. Мы вышли витестт. Я спокойно взглянулъ на Швабрина, но не сказалъ ему ни слова. Онъ усмъхнулся злобною усмышкой и, приподнявы свои цыпи, опередилы меня и ускорилъ свои шаги. Меня опять отвели въ тюрьму и съ тьхъ поръ уже къ допросу не требовали.

Я не быль свидетелемь всему, о чемь остается миз уведомить читателя; но я такь часто слыхаль о томь разсказы, что мальйшія подробности врезались въ мою память, и что миз кажется, будто бы я туть же невидимо присутствоваль.

Марья Ивановна принята была моими родителями съ тъмъ искреннимъ радушіемъ, которое отличало людей стараго въка. Они видъли благодать Божію въ томъ, что имъли случай пріютить и обласкать бъдную сироту. Вскоръ они къ ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшкъ пустою блажью; а матушка толь-

ко того и желала, чтобъ ея Петруша женился на милой напитанской дочкъ.

Слухъ о моемъ арестѣ поразилъ все мое семейство. Марья Ивановна такъ просто разсказала моимъ родителямъ о странномъ знакомствѣ моемъ съ Пугачевымъ, что оно не только не безпокоило ихъ, но еще заставляло часто смѣяться отъ чистаго сердца. Батюшка не хотѣлъ вѣрить, чтобы я могъ быть замѣшанъ въ гнусномъ бунтѣ, коего цѣль была ниспроверженіе престола и истребленіе дворянскаго рода. Онъ строго допросилъ Савельича. Дядька не утаилъ, что баринъ бывалъ въ гостяхъ у Емельки Пугачева, и что-де злодѣй его таки жаловалъ; но клялся, что ни о какой измѣнѣ онъ и не слыхивалъ. Старики успокоились и съ нетерпѣніемъ стали ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо въ высшей степени одарена была скромностью и осторожностью.

Прошло нѣсколько недѣль.... Вдругъ батюшка получаетъ изъ Петербурга письмо отъ нашего родственника князя \*\*. Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыкновеннаго приступа, онъ объявилъ ему, что подозрѣнія на счетъ участія моего въ замыслахъ бунтовщиковъ, къ несчастію, оказались слишкомъ основательными, что примѣрная казнь должна была бы меня постигнуть, но что Государыня, изъ уваженія къ заслугамъ и преклоннымъ лѣтамъ отца, рѣшилась помиловать преступнаго сына и, избавляя его отъ позорной казни, повелѣла только сослать въ отдаленный край Сибири на вѣчное поселеніе.

Сей неожиданный ударъ едва не убилъ отца моего. Онъ лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно нъмая) изливалась въ горькихъ жалобахъ. «Какъ!» повторялъ онъ, выходя изъ себя: «Сынъ

мой участвоваль въ замыслахъ Пугачева! Боже праведный, до чего я дожилъ! Государыня избавляетъ его отъ казни! Отъ этого развъ мнъ легче? Не казнь страшна: пращуръ мой умеръ на лобномъ мъстъ, отстаивая то, что почиталъ святынею совъсти; отецъ мой пострадалъ вмъстъ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину измънить своей присягъ, соединиться съ разбойниками, съ убійцами, съ бъглыми холопьями!... Стыдъ и срамъ нашему роду!...» Испуганная его отчаяніемъ матушка не смъла при немъ плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о невърности молвы, о шаткости людскаго мнънія. Отецъ мой былъ неутъшенъ.

Марья Ивановна мучилась болье всъхъ. Будучи увърена, что я могъ бы оправдаться, когда бы только захотълъ, она догадывалась объ истинъ и почитала себя виновницею моего несчастія. Она скрывала отъ всъхъ свои слезы и страданія и между тъмъ непрестанно думала о средствахъ, какъ бы меня спасти.

Однажды вечеромъ батюшка сидълъ на диванъ, перевертывая листы «Придворнаго Календаря»; но мысли его были далеко, и чтеніе не производило надъ нимъ обыкновеннаго своего дъйствія. Онъ насвистывалъ старинный маршъ. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изръдка капали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ же сидъвшая за работой, объявила, что необходимость заставляеть ее ъхать въ Петербургъ, и что она проситъ дать ей способъ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачъмъ тебъ въ Петербургъ?» сказала она. «Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты насъ покинуть?» Марья Ивановна отвъчала, что вся будущая судьба ея зависитъ отъ этого путешествія, что она ъдеть





искать покровительства и помощи у сильныхъ людей, какъ дочь человъка, пострадавшаго за свою върность.

Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступленіе сына, было ему тягостно и казалось колкимъ упрекомъ. «Поѣзжай, матушка!» сказалъ онъ ей со вздохомъ. «Мы твоему счастію помѣхи сдѣлать не хотимъ. Дай Богъ тебѣ въ женихи добраго человѣка, не ошельмованнаго измѣнника.» Онъ всталъ и вышелъ изъ комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наединѣ съ матушкою, отчасти объяснила ей свои предположенія. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучномъ концѣ замышленнаго дѣла. Марью Ивановну снарядили, и чрезъ нѣсколько дней она отправилась въ дорогу съ вѣрною Палашей и съ вѣрнымъ Савельичемъ, который, насильственно разлученный со мною, утѣшался по крайней мѣрѣ мыслію, что служитъ нареченной моей невѣстѣ.

Марья Ивановна благополучно прибыла въ Софію, и узнавъ, что Дворъ находился въ то время въ Царскомъ Селѣ, рѣшилась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ за перегородкой. Жена смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила что она племянница придворнаго истопника, и посвятила ее во всѣ таинства придворной жизни. Она разсказала, въ которомъ часу Государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; какіе вельможи находились въ то время при ней; что изволила она вчерашній день говорить у себя за столомъ; кого принимала вечеромъ. Словомъ, разговоръ Анны Власьевны стоилъ нѣсколькихъ страницъ историческихъ записокъ и былъ бы драгоцѣненъ для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманіемъ. Онѣ пошли въ садъ. Анна Власьевна разсказала исторію каждой аллеи и каж-

Digitized by Google

даго мостика, и, нагулявшись, он' возвратились на станцію, очень довольныя другы другомъ.

На другой день рано утромъ Марья Ивановна проснулась, одълась и тихонько пошла въ садъ. Утро было прекрасное, солнце освъщало вершины липъ, пожелтъвшихъ уже подъ свъжимъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло неподвижно. Проснувшіеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, остиняющихъ берегъ. Марья Ивановна ношла около прекраснаго луга, гдф только что поставленъ быль памятникь въ честь недавнихь побъдь Графа Петра Александровича Румянцева. Вдругъ бълая собачка Англійской породы залаяла и побъжала ей навстръчу; Марья Ивановна испугалась и остановилась. Въ эту самую минуту раздался пріятный женскій голосъ: «Не бойтесь, ена не укуситъ.» И Марья Ивановна увидъла даму, сидъвшую на скамейкъ противу памятника. Марья Ивановна съла на другомъ концъ скамейки. Дама пристально на нее смотръла; а Марья Ивановна, съ своей стороны бросивъ нѣсколько косвенныхъ взглядовъ, успѣла разсмотръть ее съ ногъ до головы. Она была въ бъломъ утреннемъ платьт, въ ночномъ чепцт и въ душегръйкт. Ей, казалось, латъ сорокъ. Лице ея, полное и румяное, выражало важность и спокойствіе, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчаніе.

«Вы върно не здъшняя?» сказала она.

- Точно такъ-съ: я вчера только прітхала изъ провинціи.
  - «Вы прітхали съ вашими родными?»
  - Никакъ нътъ-съ, я прівхала одна.
  - «Одна! Но вы такъ еще молоды.»
  - У меня нътъ ни отца, ни матери.

- «Вы здісь, конечно, по какимъ нибудь дізамъ?»
- Точно такъ-съ. Я прівхала подать просьбу Государынъ.
- «Вы сирота: вѣронтно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»
- Никакъ нътъ-съ. Я пріткала просить милости, а не правосудія.
  - «Позвольте спросить, кто вы таковы?»
  - Я дочь Капитана Миронова.
- «Капитана Миронова! того самаго, что былъ комендантомъ въ одной изъ Оренбургскихъ крепостей?»
  - Точно такъ-съ.

Дама, казалось, была тронута.

«Извините меня», сказала она голосомъ еще болье ласковымъ, «если я вмъщиваюсь въ вами дъла; но я бываю при Дворъ; изъясните мнъ, въ чемъ состоитъ ваша просъба, и, можетъ быть, мнъ удастся вамъ помочь.»

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все въ неизвъстной дамъ невольно привлекало сердце и внушало довъренность. Марья Ивановна вынула изъ кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительницъ, которая стала читать ее просебя.

Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ и благосклоннымъ; но вдругъ лице ея перемънилосъ — и Марья Ивановна, слъдовавшая глазами за всъми ея движеніями, испугалась строгому выраженію этого лица, за минуту столь пріятному и спокойному.

«Вы просите за Гринева?» сказала дама съ холоднымъ видомъ. «Императрица не можетъ его простить. Онъ присталъ къ самозванцу не изъ невъжества и легковърія, но какъ безнравственный и вредный негодяй.»

— Ахъ, неправда! вскрикнула Марья Ивановна.

«Какъ, неправда!» возразила дама, вся вспыхнувъ.

— Неправда, ей Богу, неправда! Я знаю все, я все вамъ разскажу. Онъ для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если онъ не оправдался передъ судомъ, то развѣ потому только, что не хотълъ запутать меня.

Тутъ она съ жаромъ разсказала все, что уже извъстно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманіемъ.

«Гдѣ вы остановились?» спросила она потомъ, и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила съ улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрѣчѣ. Я надѣюсь, что вы недолго будете ждать отвѣта на ваше письмо.»

Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась къ Аннъ Власьевнъ, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвушки. Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только было принялась за безконечные разсказы о Дворѣ, какъ вдругъ придворная карета остановилась у крыльца, и каммерълакей вошелъ съ объясненіемъ, что Государыня изволитъ къ себѣ приглашать дѣвицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, Господи!» закричала она: «Государыня требуетъ васъ ко Двору. Какъ же это она про васъ узнала? Да какъ же вы, матушка, представитесь Императрицѣ? Вы, я чай, и ступить по придворному не умѣете.... Не проводить ли мнѣ васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ нибудь да могу предостеречь. И какъ же вамъ ѣхать въ дорожномъ

платьъ? Не послать ли къ повивальной бабушкъ за ея желтымъ роброномъ?»

Каммеръ-лакей объявилъ, что Государынъ угодно было чтобъ Марья Ивановна ъхала одна и въ томъ, въ чемъ ее застанутъ. Дълать было нечего: Марья Ивановна съла въ карету и поъхала во дворецъ, сопровождаемая совътами и благословеніями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей судьбы; сердце ея сильно билось и замирало. Чрезъ нѣсколько минутъ карета остановилась у дворца. Марья Ивановна съ трепетомъ пошла по лѣстницѣ. Двери передъ нею отворились настежъ. Она прошла длинный рядъ пустыхъ, великолѣпныхъ комнатъ; каммеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ ней доложитъ, и оставилъ ее одну.

Мысль увидьть Императрицу лицемъ къ лицу такъ устрашала ее, что она съ трудомъ могла держаться на ногахъ. Чрезъ минуту двери отворились, и она вошла въ уборную Государыни.

Императрица сидъла за своимъ туалетомъ. Нъсколько придворныхъ окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которою такъ откровенно изъяснялась она нъсколько минутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее и сказала съ улыбкой: «Я рада, что могла сдержать вамъ свое слово и исполнить вашу просъбу. Дъло ваше кончено. Я убъждена въ невинности вашего жениха. Вотъ письмо, которое сами потрудитесь отвезти къ будущему свекру.»

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакавъ, упала къ ногамъ Императрицы, которая под-

няла ее и поцъловала. Государыня разговорилась съ нею. «Знаю, что вы не богаты», сказала она: «но я въ долгу передъ дочерью Капитана Миронова. Не безпокойтесь о будущемъ. Я беру на себя устроить ваше состояніе.»

Обласкать бъдную сироту, Государыня ее отпустила. Марья Ивановна уткала въ той же придворной каретъ. Анна Власьевна, нетершъливо ожидавшая ея возвращенія, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвъчала кое-какъ. Анна Власьевна котя и была недовольна ея безпамятствомъ, но приписала оное провинціяльной застънчивости и извинила великодушно. Въ тотъ же день Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ взглянуть на Петербургъ, обратно поткала въ деревню....

Здѣсь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Изъ семейственныхъ преданій извѣстно, что онъ былъ освобожденть отъ заключенія въ концѣ 1774 года, по Именному повелѣнію; что онъ присутствовалъ при казни Пугачева, который узналъ его въ толпѣ и кивнулъ ему головою, которая черезъ минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскорѣ потомъ Петръ Андреевичъ женился на Маръѣ Ивановнѣ. Потомство ихъ благоденствуетъ въ Симбирской Губерніи. Въ тридцати верстахъ отъ \*\*\* находится село, принадлежащее десятерымъ помѣщикамъ. Въ одномъ изъ барскихъ флигелей показываютъ собственноручное письмо Екатерины II за стекломъ и въ рамкѣ. Оно писано къ отцу Петра Андреевича и содержитъ оправданіе его сына и похвалы уму и сердцу дочери Капитана Миронова....

# VII. Uhkobas aama.

(1834.)

**Пиковая** дама означаетъ тайную недоброжелательность.

Новьйшая гадательная книга.

I.

А въ ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — Богъ ихъ прости! —
Отъ пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мъломъ.
Такъ, въ ненастные дни,
Занимались они
Лъломъ.

Однажды играли въ карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незамѣтно; сѣли мы ужинать въ пятомъ часу утра. Тѣ, которые остались въ выигрышѣ, ѣли съ большимъ аппетитомъ; прочіе, въ разсѣянности, сидѣли передъ пустыми своими приборами. Но шам-

панское явилось, разговоръ оживился, и всѣ приняли въ немъ участіе.

«Что ты сдълаль, Суринь?» спросиль хозяинъ.

- Проиграмъ, по обыкновенію: Надобно признаться, что я несчастливъ: играю мирандолемъ, никогда не горячусь, ничъмъ меня съ толку не собъешь, а все про-игрываюсь!
- «И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставилъ на руте?... Твердость твоя для меня удивительна.»
- А каковъ Германнъ! сказалъ одинъ изъ гостей, указывая на молодаго инженера: отъ роду не бралъ онъ карты въ руки, отъ роду не загнулъ ни одного пароли, а до пяти часовъ сидитъ съ нами и смотритъ на нашу игру!
- «Игра занимаетъ меня сильно», сказалъ Германнъ: «но я не въ состояній жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣсти излишнее.»
- Германнъ Нъмецъ: онъ разсчетливъ, —вотъ и все! замътилъ Томскій. А если кто для меня непонятенъ, такъ это моя бабушка, графиня Анна Өедотовна.
  - «Какъ? что?» закричали гости.
- Не могу постигнуть, продолжалъ Томскій: какимъ образомъ бабушка моя не понтируеть!
- «Да что жъ тутъ удивительнаго», сказалъ Нарумовъ, «что осьмидесятилътняя старуха не понтируетъ?»
  - Такъ вы ничего про нее не знаете?
  - «Нѣтъ, право, ничего!»
- О, такъ послушайте! Надобно знать, что бабушка моя, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, ѣздила въ Парижъ и была тамъ въ большой модѣ. Народъ бѣгалъ за нею, чтобъ увидѣть la Vénus moscovite: Ришелье за нею волочился, и бабушка увѣряетъ, что онъ чуть было не

застрѣлился отъ ея жестокости. Въ то время дамы играли въ фараонъ. Однажды при дворъ она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Пріфхавъ домой, бабушка, отлъпливая мушки съ лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своемъ проигрыше и приказала заплатить. Покойный дъдушка, сколько я помню, быль родъ бабушкина дворецкаго. Онъ ее боялся, какъ огня; однако, услышавъ о такомъ ужасномъ проигрышѣ, онъ вышелъ изъ себя, принесъ счеты, доказалъ ей, что въ полгода они издержали полмилліона, что подъ Парижемъ нътъ у нихъ ни Подмосковной, ни Саратовской деревни, и начисто отказался отъ платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, въ знакъ своей немилости. На другой день она вельла позвать мужа, надъясь, что домашнее наказаніе надъ нимъ подъйствовало, но нашла его непоколебимымъ. Въ первый разъ въ жизни она дошла съ нимъ до разсужденій и объясненій; думала усовъстить его, снисходительно доказывая, что долгъ долгу розь, и что есть разница между принцемъ и каретникомъ. Куда! дедушка бунтовалъ. Нетъ, да и только! Бабушка не знала, что дълать. Съ нею былъ коротко знакомъ человъкъ очень замъчательный. Вы слышали о графъ Сенъ-Жерменъ, о которомъ разсказываютъ тамъ много чудеснаго. Вы знаете, что онъ выдаваль себя за въчнаго жида, за изобрътателя жизненнаго эликсира и философскаго камня, и прочая. Надъ нимъ смізялись, какъ надъ шарлатаномъ, а Казанова въ своихъ Запискахъ говоритъ, что онъ былъ ішпіонъ; впрочемъ, Сенъ-Жерменъ, несмотря на свою таинственность, имълъ очень почтенную наружность и былъ въ обществъ человъкъ очень любезный. Бабушка до сихъ поръ любитъ его безъ памяти и сердится, если говорять объ немъ съ неуважениемъ. Ба-

бушка знала, что Сенъ-Жерменъ могъ располагать большими деньгами. Она ръшилась къ нему прибъгнуть, написала ему записку и просила немедленно къ ней пріъхать. Старый чудакъ явился тотчасъ и засталъ ее въ ужасномъ горъ. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконецъ, что всю свою надежду полагаетъ на его дружбу и любезность. Сенъ-Жерменъ задумался. «Я могу вамъ услужить этою суммою,» сказалъ онъ: «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желалъ вводить васъ въ новыя хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться.» — «Но, любезный графъ», отвъчала бабушка: «я говорю вамъ, что у насъ денегъ вовсе нътъ.» — «Деньги тутъ не нужны», возразилъ Сенъ-Жерменъ: «извольте меня выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за которую всякій изъ насъ дорого бы далъ....

Молодые игроки удвоили вниманіе. Томскій закурилъ трубку, затянулся и продолжалъ:

Въ тотъ же самый вечеръ бабушка явилась въ Версали, au jeu de la reine. Герцогъ Орлеанскій металъ; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, въ оправданіе сплела маленькую исторію и стала противъ него понтировать. Она выбрала три карты, поставила ихъ одну за другою: всъ три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

- «Случай!» сказалъ одинъ изъ гостей.
- Сказка! замътилъ Германнъ.
- «Можетъ статься, порошковыя карты!» подхватилъ третій.
  - Не думаю, отвічаль важно Томскій.
  - «Какъ», сказалъ Нарумовъ: «у тебя есть бабушка, ко-

торая угадываеть три карты сряду, а ты до сихъ поръ не переняль у ней ел кабалистики?»

— Да, чорта съ два! отвъчалъ Томскій: у нея было четверо сыновей, въ томъ числе и мой отецъ, все трое отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хоть это было бы не худо для нихъ, и даже для меня. Но вотъ что мнь разсказываль дядя, графъ Иванъ Ильичъ, и въ чемъ онъ меня уверялъ честью. Покойный Чаплицкій, тотъ самый, который умеръ въ нищеть, промотавъ милліоны, однажды въ молодости своей проигралъ - помнится Зоричу - около трехъ сотъ тысячъ. Онъ былъ въ отчаяніи. Бабушка, которая была строга къ шалостямъ молодыхъ людей, какъ-то сжалилась надъ Чаплицкимъ. Она дала ему три карты, съ тъмъ, чтобъ онъ поставилъ ихъ одну за другою, и взяла съ него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкій явился къ своему побъдителю: они съли играть. Чаплицкій поставилъ на первую карту пятьдесятъ тысячъ и выигралъ соника: загнулъ пароли, пароли-пе — отыгрался и остался еще въ выигрышѣ....

— Однако, пора спать: уже безъ четверти шесть.

Въ самомъ дѣлѣ, ужъ разсвѣтало: молодые люди допили свои рюмки и разъѣхались.

#### 11.

Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
 Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraiches.

Свътский разговоръ.

Старая графиня \*\*\* сидѣла въ своей уборной передъ зеркаломъ. Три дѣвушки окружали ее. Одна держала банку румянъ, другая коробку со шпильками, третья высокій чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Графиня не имѣла ни малѣйшаго притязанія на кросоту, давно увядшую, но сохраняла всѣ привычки своей молодости, строго слѣдовала модамъ семидесятыхъ годовъ и одѣвалась такъ же долго, такъ же старательно, какъ и шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ. У окошка сидѣла за пяльцами барышня, ея воспитанница.

«Здравствуйте, grand'maman», сказалъ, вошедши, молодой офицеръ. «Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я къ вамъ съ просьбою.»

- Что такое, Paul?
- «Позвольте вамъ представить одного изъ моихъ пріятелей и привезти его къ вамъ въ пятницу на балъ.»
- Привези его прямо на балъ, и тутъ мнѣ его и представишь. Былъ ты вчерась у \*\*\*?
- «Какъ же! очень было весело; танцовали до пяти часовъ. Какъ хороша была Елецкая!»
- И, мой милый! Что въ ней хорошаго? Такова ли была ея бабушка, Княгиня Дарья Петровна?... Кстати: я чай, она ужъ очень постаръла, Княгиня Дарья Петровна?

«Какъ, постаръла?» отвъчалъ разсъянно Томскій: «она лътъ семь какъ умерла.»

Барышня подняла голову и сдѣлала знакъ молодому человѣку. Онъ вспомнилъ, что отъ старой графини таили смерть ея ровесницъ, и закусилъ себѣ губу. Но графиня услышала вѣсть для нея новую, съ большимъ равнодушіемъ.

— Умерла! сказала она: а я и не знала! Мы вмъстъ были пожалованы во фреилины, и когда мы представились, то Государыня....

И графиня въ сотый разъ разсказала внуку свой анекдотъ. — Hy, Paul, сказала она потомъ: теперь помоги мнѣ встать. Лизанька, гдѣ моя табакерка?

И графиня со своими дѣвушками пошла за ширмами оканчивать свой туалетъ. Томскій остался съ барышнею.

«Кого это вы хотите представить?» тихо спросила Лизавета Ивановна.

- Нарумова; вы его знаете?
  - «Нътъ! Онъ военный или статскій?»
  - Военный.
  - «Инженеръ?»
- Нътъ! кавалеристъ. А почему вы думали, что онъ инженеръ?

Барышня засмъялась и не отвъчала ни слова.

- «Paul!» закричала графиня изъ-за ширмъ: «пришли мнѣ какой нибудь новый романъ, только, пожалуйста, не изъ нынѣшнихъ.»
  - Какъ это, grand'maman?
- «То есть такой романъ, гдѣ бы герой не давилъ ни отца, ни матери и гдѣ бы не было утопленныхъ тѣлъ. Я ужасно боюсь утопленниковъ !»
- Такихъ романовъ нынче нътъ. Не хотите ли развъ Русскихъ?
- «А развѣ есть Русскіе романы?... Пришли, батюшка, пожалуйста пришли!»
- Простите, grand'maman: я спѣшу.... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумовъ инженеръ?

И Томскій вышелъ изъ уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядѣть въ окно. Вскорѣ на одной сторонѣ улицы изъ-за угольнаго дома показался молодой офицеръ. Румянецъ покрылъ ея щеки: она принялась опять за рабо-

ту и наклонила голову надъ самою канвою. Въ это время вошла графиня, совстмъ одстая.

Прикажи, Лизанька, сказала она, карету закладывать, и пофдемъ прогуляться.

**Лизанька** встала изъ-за излецъ и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! закричала графиня. Вели скоръе закладывать карету.

«Сейчасъ!» отвъчала тихо барышня и побъжала въ переднюю.

Слуга вошелъ и подалъ графинѣ книги отъ князя Павла Александровича.

- Хорошо! благодарить, сказала графиня. **Ан**занька, **Л**изанька! да куда жъ ты бъжишь?
  - «Олъваться.»
- Успъешь, матушка. Сиди здъсь. Раскрой-ка первый томъ, читай вслухъ....

Барышня взяла книгу и прочла нѣсколько строкъ.

— Громче! сказала графиня. Что съ тобою, мать моя? съ голосу спала, что ли?... Погоди.... подвинь мит скамеечку, ближе.... ну!

Лизавета Ивановна прочла еще двъ страницы. Графиня зъвнула.

— Брось эту книгу, сказала она: что за вздоръ! Отошли это Князю Павлу и вели благодарить.... Да что жъ карета?...

«Карета готова», сказала Лизавета Ивановна, выглянувъ на улицу.

— Что жъ ты не одъта? сказала графиня: всегда надобно ждать. Это матушка, несносно!

Лиза побъжала въ свою комнату. Не прошло двухъ минутъ, графиня начала звонить изо всей мочи. Три дъ-

вушки вбѣжали въ одну дверь, а каммердинеръ въ другую.

— Что это васъ не докличешься? сказала имъ графиня. Сказать Лизаветъ Ивановнъ, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла въ капотъ и въ шляпкъ.

— Наконецъ, мать моя! сказала графиня. Что за наряды! Зачъмъ это?... кого прельщать?... А какова погода? кажется, вътеръ.

«Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! очень тихо-съ!» отвъчалъ каммердинеръ.

— Вы всегда говорите наобумъ! Отворите форточку. Такъ и есть, вътеръ, и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поъдемъ: нечего было наряжаться.

«И вотъ моя жизнь!» нодумала Лизавета Ивановна.

Въ самомъ дълъ, Лизавета Ивановна была пренесчастное созданіе. Горекъ чужой хлібъ, говоритъ Данте, и тяжелы ступени чужаго крыльца; а кому и знать горечь зависимости, какъ не бъдной воспитанницъ знатной старухи? Графиня \*\*\*, конечно, не имѣла злой души, но была своенравна, какъ женщина, избалованная свътомъ, скупа и погружена въ холодный эгоисмъ, какъ и всѣ старые люди, отлюбившіе въ свой вѣкъ и чуждые настоящему. Она участвовала во всехъ суетностихъ большаго света; таскалась на балы, гдв сидъла въ углу, разрумяненная и одътая по старинной модь, какъ уродливое и необходимое украшеніе бальной залы; къ ней съ низкими поклонами подходили прітажающіе гости, какъ по установленному обряду, и потомъ уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь городъ, наблюдая строгій этикетъ и не узнавая никого въ лице. Многочисленная челядь ея, разжиръвъ и посъдъвъ въ ея передней и дъвичьей, дълала что хотъла, наперерывъ обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашнею мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишній расходъ сахара: она вслухъ читала романы — и виновата была во всъхъ ошибкахъ автора; она сопровождала княгиню въ ея прогулкахъ — и отвѣчала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; между тъмъ требовали отъ нея, чтобъ она одъта была, какъ и всъ, то есть какъ очень немногія. Въ свъть играла она самую жалкую роль. Вст ее знали, и никто не замѣчалъ; на балахъ она танцовала только тогда, какъ не доставало vis-à-vis, и дамы брали ее подъ руку всякій разъ, какъ имъ нужно было итти въ уборную поправить что нибудь въ своемъ нарядъ. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругомъ себя, съ нетерпъніемъ ожидала избавителя; но молодые люди, разсчетливые въ вътренномъ своемъ тщеславіи, не удостоивали ее вниманія, хотя Лизавета Ивановна была сто разъ милье наглыхъ и холодныхъ невъстъ, около которыхъ они увивались. Сколько разъ, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать въ бъдной своей комнать, гдь стояли ширмы, оклееныя обоями, комодъ, зеркальце и крашеная кровать, и гдъ сальная свъча темно горѣла въ мѣдномъ шандалѣ!

Однажды — это случилось два дня послѣ вечера, описаннаго въ началѣ этой повѣсти, и за недѣлю передъ той сценой, на которой мы остановились — однажды Лизавета Ивановна, сидя подъ окошкомъ за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидѣла молодаго инженера, стоящаго неподвижно и устремившаго глаза къ ея окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; черезъ пять минутъ взглянула опять — молодой офицеръ стоялъ на томъ же мѣстѣ. Не имѣя привычки кокетничать съ

прохожими офицерами, она перестала глядъть на улицу и шила около двухъ часовъ, не приподнимая головы. Подали объдать. Она встала, начала убирать свои пяльцы, и, взглянувъ нечаянно на улицу, опять увидъла офицера. Это показалось ей довольно страннымъ. Послъ объда она подошла къ окошку съ чувствомъ нъкотораго безпокойства, но уже офицера не было, — и она про него забыла....

Дня черезъ два, выходя съ графиней садиться въ карету, она опять его увидѣла. Онъ стоялъ у самаго подъѣзда, закрывъ лице бобровымъ воротникомъ: черные глаза его сверкали изъ-подъ шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и сѣла въ карету съ трепетомъ неизъяснимымъ.

Возвратясь домой, она побъжала къ окошку — офицеръ стоялъ на прежнемъ мѣстѣ, устремивъ на нее глаза: она отошла, мучась любопытствомъ и волнуемая чувствомъ, для нея совершенно новымъ.

Съ того времени не проходило дня, чтобъ молодой человъкъ, въ извъстный часъ, не являлся подъ окнами ихъ дома. Между имъ и ею учредились неусловленныя сношенія. Сидя на своемъ мъстъ за работой, она чувствовала его приближеніе — поднимала голову, смотръла на него съ каждымъ днемъ долье и долье. Молодой человъкъ, казалось, былъ за то ей благодаренъ: она видъла острымъ взоромъ молодости, какъ быстрый румянецъ покрывалъ его блъдныя щеки всякій разъ, когда взоры ихъ встръчались. Черезъ недълю она ему улыбнулась....

Когда Томскій спросилъ позволенія представить графинь своего пріятеля, сердце бъдной дъвушки забилось. Но, узнавъ, что Нарумовъ не инженеръ, а конногвардеецъ,

она сожальна, что нескромнымъ вопросомъ высказала свою тайну вътряному Томскому.

Германиъ былъ сынъ обруствинаго Измца, оставивинаго ему маленькій капиталь. Будучи твердо убъждень въ необходимости упрочить свою независимость, Германнъ не касался и процентовъ, жилъ однимъ жалованьемъ, не позволяль себь мальишей прихоти. Впрочемь, ожь быль скрытенъ и честолюбивъ, и товарищи его ръдко имъли случай посмъяться надъ его излишней бережливостью. Онъ имълъ сильныя страсти и огненное воображение; ио твердость спасла его отъ обыкновенныхъ заблужденій молодости. Такъ, напримеръ, будучи въ думе игрокъ, никогда не бралъ онъ картъ въ руки, ибо разсчиталъ, что его состояніе не позволяло ему (какъ сказываль онъ) ужертвовать необходимым во надежда пріобрысти излишнее, — а между тъмъ, цълыя ночи просиживалъ за карточными столами и следоваль съ ликорадочнымъ трепетомъ за различными оборотами игры.

Анекдотъ о трехъ картахъ сильно водъйствовалъ на его воображение и цълую ночь не выходилъ изъ его головы. «Что, если — думалъ онъ на другой день вечеромъ, бродя по Петербургу — что, если старая графиня откроетъ мнѣ свою тайну! или назначитъ мнѣ эти три върныя карты! Почему жъ не попробовать своего счастія?... Представиться ей, подбиться въ ея иилость, пожалуй, сдѣлаться ея любовникомъ; но на все это требуется время, а ей восемьдесять семь лѣтъ; она можетъ умеретъ черезъ недѣлю, черезъ два дня!... Да и самый анекдотъ?... Можно ли ему вѣрить?... Нѣтъ! разечетъ, ужъренность и трудолюбіе: вотъ мои три вѣрныя карты, вотъ что утроитъ, усемеритъ мой капиталъ и доставитъ мнѣ покой и иеваки-

симость!» Разсуждая такимъ образомъ, очутился онъ въ одной изъ главныхъ улицъ Петербурга, передъ домомъ старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами; кареты одна за другою катились къ освъщенному нодъъзду. Изъ каретъ поминутно вытягивались то стройная ножка молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулокъ и дипломатическій башмакъ. Шубы и нлащи мелькали мимо величаваго швейцара. Германнъ остановился.

— Чей это домъ? спросиль онъ у угловаго будочника:
- «Графини \*\*\*», отвъчаль будочникъ.

Германиъ затрепеталъ. Удивительный анекдотъ снова представился его воображению. Онъ сталь ходить около дома, думая объ его хозяйкь и о чудной ея способности. Поздно воротился онъ въ смиренный свой уголокъ; долго не могъ заснуть, и, ногда сонъ имъ овладъль, ему пригрезились карты, зеленый столь, кины ассигнацій и груды червонцевъ. Онъ ставиль карту за картой, гнуль углы рѣшительно, выигрывалъ безпрестанно, и загребаль нъ себъ золото, и клайъ ассигнаціи въ карманъ. Проснувшись уже поздно, онъ вздохнулъ о потеръ своего фантастическаго богатства, ношель опять бродить по городу, и опять очутился передъ домомъ графини \*\*\*. Невъдомая сила, казалось, привлекала его къ нему. Онъ остановился и сталъ смотреть на окна. Въ одномъ увиделъ онъ черноволосую голову, наклоненную, вероятно, надъ киигой или надъ работой. Головка приподнялась. Германъ увидъль свежее личико и черные глаза. Эта минута ръшила его участь.

III.

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire.

Переписка.

Только Лизавета Ивановна успѣла снять капотъ и шляпу, какъ уже графиня послала за нею и велѣла опять подавать карету. Онѣ пошли садиться. Въ то самое время,
какъ два лакея приподняли старуху и просунули въ дверцы, Лизавета Ивановна у самаго колеса увидѣла своего
инженера; онъ схватилъ ея руку; она не могла опомниться отъ испугу, и молодой человѣкъ исчезъ: письмо
осталось въ ея рукѣ. Она спрятала его за перчатку и во
всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имѣла обыкновеніе поминутно дѣлать въ каретѣ вопросы:
кто это съ нами встрѣтился? какъ зовутъ этотъ мостъ?
что тамъ написано на вывѣскѣ? Лизавета Ивановна на
сей разъ отвѣчала наобумъ и невпопадъ и разсердила
графиню.

— Что съ тобою сдѣлалось, мать моя! Столбнякъ на тебя нашелъ, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?... Слава Богу, я не картавлю и изъ ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побѣжала въ свою комнату, вынула изъ-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало въ себѣ признаніе въ любви: оно было нѣжно, почтительно и слово—въ-слово взято изъ Нѣмецкаго романа. Но Лизавета Ивановна по-Нѣмецки не умѣла и была очень имъ довольна.

Однако, принятое ею письмо безпокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она въ тайныя, тъсныя сношенія съ молодымъ мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя въ неосторожномъ поведеніи, и не знала, что дълать: перестать ли сидъть у окошка и невниманіемъ охладить въ молодомъ офицеръ охоту къ дальнъйшимъ преслъдованіямъ? отослать ли ему письмо? отвъчать ли холодно и ръшительно? Ей не съ къмъ было посовътоваться: у нее не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна ръшилась отвъчать.

Она сѣла за письменный столикъ, взяла перо, бумагу, и задумалась. Нѣсколько разъ начинала она свое письмо — и рвала его: то выраженія казались ей слишкомъ снисходительными, то слишкомъ жестокими. Наконецъ ей удалось написать нѣсколько строкъ, которыми она осталась довольна. «Я увѣрена — писала она — что вы имѣете честныя намѣренія, и что вы не хотѣли оскорбить меня необдуманнымъ поступкомъ; но знакомство наше не должно бы начаться такимъ образомъ. Возвращаю вамъ письмо ваше и надѣюсь, что не буду впередъ имѣть причины жаловаться на незаслуженное неуваженіе.»

На другой день, увидя идущаго Германна, Лизавета Ивановна встала изъ-за пяльцевъ, вышла въ залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надъясь на проворство молодаго офицера. Германнъ подбъжалъ, поднялъ его и вошелъ въ кандитерскую лавку. Сорвавъ печать, онъ нашелъ свое письмо и отвътъ Лизаветы Ивановны. Онъ того и ожидалъ, и возвратился домой очень занятый своею интригою.

Три дня послѣ того, Лизаветѣ Ивановнѣ молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку изъ модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее съ безпокойствомъ,

предвидя дененныя требованія, и вдругъ узнала руку Германна.

— Вы, дуниенька, ошиблись, сказала она: эта зващиска не ко мих.

«Нътъ, точно къ вамъ!» отвъчала смълая дъвушка, не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать!»

Лизавета Ивановна пробъжала записку. Германнъ требовалъ свидания.

— Не можетъ быть! сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспъшности требованій, и способу, имъ употребленному. Это писано върно не ко мнѣ!

И разорвала письмо въ мелкіе кусочки.

«Коли письмо не къ вамъ, зачѣмъ же вы его разорвали?» сказала мамзель: «я бы возвратила его тому, кто его послалъ.»

— Пожалуйста, душенька! сказала Лизавета Ивановна, вспыхнувъ отъ ел замечания: впередъ ко мнф записокъ не носите. А тому, кто васъ послаль, скажите, что ему должно быть стыдно....

Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивавовна каждый день получала отъ него письма, то тъмъ, то другимъ образомъ. Они уже не были переведены съ Нъмецкаго. Германнъ ихъ писалъ, вдохновенный страстью, и говорилъ языкомъ, ему свойственнымъ: въ нихъ выражались и непреклонность его желаній, и безпорядокъ необузданнаго воображенія. Лизавета Ивановна уже не думала ихъ отсылать: она упивалась ими; стала на нихъ отвъчать, — и ея записки часъ отъ часу становились длиннъе и нѣжнъе. Наконецъ она бросила ему въ околко слъдующее письмо: «Сегодня балъ у \*\*\* скаго посланника. Графиня тамъ будетъ. Мы останемся часовъ до двухъ. Вотъ вамъ случай увидъть меня на-единъ. Какъ скоро графиня

увдать, ел люди, ввроитно, разойдутся, въ свинкъ останется швейцаръ; но и онъ обыкновенно уходить въ свою каморну. Приходите въ половнив давнадцатато. Ступайте прямо на лъстинцу. Коли вы найдете кого въ передней, то спросите, дома ли графиня. Вамъ скажутъ нѣтъ — и дѣлать нечего, вы должны будете воротиться. Но, вѣроятйо, вы не встрѣтите никого. Дѣвушки сидитъ у себя, всѣ въ одной комнатѣ. Изъ передней ступайте на лѣво, идите все прямо до графининой спальни. Въ спальнѣ, за нимриами увидите двѣ маленькія двери: справа въ кабинетъ, куда графиня никогда не входитъ; слѣва въ корридоръ, и тутъ же узенькая витая лѣстница: она ведетъ въ мою комнату.»

Германнъ трепеталъ, какъ тигръ, ожидая назначен-- наго времени. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ домомъ графини. Погода была ужасная: вътеръ выль, мокрый снъгь падаль хлопьями; фонари свътились тускло; улицы были пусты. Иэрфдка тянулся Ванька на тощей клячь своей, высматривая запоздалаго съдока. Германнъ стоялъ въ одномъ сюртукъ, не чувствуя ни вътра, ни снъга. Наконецъ графинину карету подали. Германнъ видълъ, какъ лакеи вынесли подъ руки сгорбленную старуху, укутанную въ соболью шубу, и какъ вслъдъ за нею, въ холодномъ плащъ, съ головой, убранной свъжими цвътами, мелькнула ея воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снъгу. Швейцаръ заперъ двери. Окна померкли. Германнъ сталъ ходить около опустъвшаго дома; онъ подошелъ къ фонарю, взглянуль на часы: было двадцать минутъ дванадцатаго. Онъ остался подъ фонаремъ, устремивъ глаза на часовую стрълку и выжидая остальныя минуты. Ровно въ половинъ двънадцатаго Германнъ ступилъ на графинино

крыльцо и взошелъ въ яркоосвъщенныя съни. Швейцара не было. Германнъ взбъжалъ по лъстницъ, отворилъ двери въ переднюю и увидълъ слугу, спящаго подъ лампою, въ старинныхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкимъ и твердымъ шагомъ Германнъ прошелъ мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освъщала ихъ изъ передней. Германиъ вошелъ въ спальню. Предъ кивотомъ, наполненнымъ старинными образами, теплилась золотая лампадка. Полинялыя штофныя кресла и диваны съ пуховыми подушками, съ сошедшей позолотой, стояли въ печальной симметріи около стѣнъ, обитыхъ китайскими обоями. На стънъ висъли два портрета, писанные въ Парижѣ M-me Lebrun. Одинъ изъ нихъ изображалъ мужчину лътъ сорока, румянаго и полнаго, въ свътлозеленомъ мундирѣ и со звѣздою; другой — молодую краса- . вицу съ орлинымъ носомъ, съ зачесанными висками и съ розою въ пудренныхъ волосахъ. По всъмъ угламъ торчали фарфоровыя пастушки, столовые часы работы славнаго Leroy, коробочки, рулетки, въеры и разныя дамскія игрушки, изобрътенныя въ концъ минувшаго стольтія витесть съ Монгольфьеровымъ шаромъ и Месмеровымъ магнитисмомъ. Германнъ пошелъ за ширмы. За ними стояла маленькая жельзная кровать; справа находилась дверь, ведущая въ кабинетъ; слъва — другая, въ корридоръ. Германнъ ее отворилъ, увидълъ узкую, витую льстницу, которая вела въ комнату бъдной воспитанницы.... Но онъ воротился и вошелъ въ темный кабинетъ.

Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной пробило двѣнадцать, и все умолкло опять. Германнъ стоялъ, прислонясь къ холодной печкѣ. Онъ былъ спокоенъ; сердце его билось ровно, какъ у человѣка, рѣшившагося

на что нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй часъ утра, и онъ услышалъ дальній стукъ кареты. Невольное волненіе овладѣло имъ. Карета подъѣхала и остановилась. Онъ услышалъ стукъ опускаемой подножки. Въ домѣ засуетились. Люди побѣжали, раздались голоса, и домъ освѣтился. Въ спальню вбѣжали три старыя горничныя, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась въ вольтеровы кресла. Германнъ глядѣлъ въ щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германнъ услышалъ ея торопливые шаги по ступенямъ ея лѣстницы. Въ сердцѣ его отозвалось нѣчто похожее на угрызеніе совѣсти и снова умолкло. Онъ окаменѣлъ.

Графиня стала раздѣваться передъ зеркаломъ. Откололи съ нея чепецъ, украшенный розами; сняли напудренный парикъ съ ея сѣдой и плотно остриженной головы. Булавки дождемъ сыпались около нея. Желтое платье, шитое серебромъ, упало къ ея распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свидѣтелемъ отвратительныхъ таинствъ ея туалета; наконецъ графиня осталась въ спальной кофтѣ и ночномъ чепцѣ: въ этомъ нарядѣ, болѣе свойственномъ ея старости, она казалась менѣе ужасна и безобразна.

Какъ и всѣ старые люди вообще, графиня страдала безсонницею. Раздѣвшись, она сѣла у окна въ вольтеровы кресла и отослала горничныхъ. Свѣчи вынесли; комната опять освѣтилась одною лампадою. Графиня сидѣла вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь на право и на лѣво. Въ мутныхъ глазахъ ея изображалось совершенное отсутствіе мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качаніе страшной старухи происходило не отъ ея воли, но по дѣйствію скрытаго галванисма.

T. IV.

Вдругъ это мертвое лице измѣнилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: передъ графинею стоялъ незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь! сказаль онъ внятнымъ и тихимъ голосомъ. Я не имъю намъренія вредить вамъ; я пришелъ умолять васъ объ одной милости.

Старуха молча смотрѣла на него и, казалось, его не слыхала. Германнъ вообразилъ, что она глуха, и, наклонясь надъ самымъ ея ухомъ, повторилъ ей то же самое. Старуха молчала по прежнему.

— Вы можете, продолжалъ Германнъ, составить счастіе моей жизни, и оно ничего не будетъ вамъ стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду....

Германнъ остановился. Графиня, казалось, поняла, чего отъ нея требовали; казалось, она искала словъ для своего отвъта.

- «Это была шутка», сказала она наконецъ: «клянусь вамъ, это была шутка!»
- Этимъ нечего шутить, возразилъ сердито Германнъ. Вспомните Чаплинскаго, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ея изобразили сильное движеніе души; но она скоро впала въ прежнюю безчувственность.

— Можете ли вы, продолжалъ Германнъ, назначить миѣ эти три върныя карты?

Графиня молчала; Германнъ продолжалъ:

— Для кого вамъ беречь вашу тайну? Для внуковъ? Они богаты и безъ того; они же не знаютъ и цѣны день-гамъ. Моту не помогутъ ваши три карты. Кто не умѣетъ беречь отцовское наслѣдство, тотъ все-таки умретъ въ

нищетъ, не смотря ни на какія демонскія усилія. Я не мотъ; я знаю цъну деньгамъ. Ваши три карты для меня не пропадутъ. Ну!...

Онъ остановился и съ трепетомъ ожидалъ ея отвъта. Графиня молчала; Германнъ сталъ на колъни.

— Если когда нибудь, сказалъ онъ, сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ея восторги, если вы хоть разъ улыбнулись при плачѣ новорожденнаго сына, если что нибудь человѣческое билось когда нибудь въ груди вашей, то умоляю васъ чувствами супруги, любовницы, матери, всѣмъ, что ни есть святаго въ жизни, не откажите мнѣ въ моей просьбѣ, откройте мнѣ вашу тайну, что вамъ въ ней?... Можетъ быть, она сопряжена съ ужаснымъ грѣхомъ, съ пагубою вѣчнаго блаженства, съ дьявольскимъ договоромъ.... Подумайте: вы стары; жить вамъ ужъ не долго — я готовъ взять грѣхъ вашъ на свою душу. Откройте мнѣ только вашу тайну. Подумайте, что счастіе человѣка находится въ вашихъ рукахъ; что не только я, но дѣти мои, внуки и правнуки благословятъ вашу память и будутъ ее чтить, какъ святыню.

Старуха не отвъчала ни слова.

Германнъ всталъ.

 Старая вѣдьма! сказалъ онъ, стиснувъ зубы: такъ я же заставлю тебя отвѣчать....

Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана пистолетъ. При видѣ пистолета графиня во второй разъ оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, какъ бы заслоняясь отъ выстрѣла.... потомъ покатилась навзничъ.... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться, сказаль Германнъ, взявъ ея руку. Спрашиваю въ послъдній разъ: хотите ли назначить мнъ ваши три карты? Да или нътъ?

Графиня не отвѣчала. Германнъ увидѣлъ, что она умерла.

IV.

7 Mai 18°°. Homme sans moeurs et sans religion! Переписка.

Лизавета Ивановна сидъла въ своей комнатъ, еще въ бальномъ своемъ нарядъ, погруженная въ глубокія размышленія. Прітхавъ домой, она сптшила отослать заспанную дъвку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что раздінется сама, и съ трепетомъ вошла къ себі, надіясь найти тамъ Германна и желая не найти его. Съ перваго взгляда она удостовфрилась въ его отсутствіи и благодарила судьбу за препятствіе, помѣшавшее ихъ свиданію. Она съла, не раздъваясь, и стала припоминать всъ обстоятельства, въ такое короткое время и такъ далеко ее завлекшія. Не прошло трехъ недѣль съ той поры, какъ она въ первый разъ увидъла въ окошко молодаго человъка, и уже съ нимъ въ перепискъ, и онъ успълъ вытребовать отъ нея ночное свиданіе! Она знала имя его, потому только, что нъкоторые изъ его писемъ были имъ подписаны: никогда съ нимъ не говорила, не слыхала его голоса, никогда о немъ не слыхала.... до самаго сего вечера. Странное дъло! Въ самый тотъ вечеръ, на балъ, Томскій, дуясь на молодую княжну Полину \*\*\*, которая, противъ обыкновенія, кокетничала не съ нимъ, желалъ отмстить, оказывая равнодушіе: онъ позваль Лизавету Ивановну и танцовалъ съ нею безконечную мазурку. Во все время шутиль онъ надъ ел пристрастіемъ къ инженернымъ офицерамъ, увърялъ, что онъ знаетъ гораздо болъе, нежели можно было ей предполагать, и нъкоторыя изъ его шутокъ были такъ удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала нъсколько разъ, что ея тайна была ему извъстна.

- Отъ кого вы все это знаете? спросила она, смъясь.
- «Отъ пріятеля извъстной вамъ особы», отвъчалъ Томскій: «человъка очень замъчательнаго!»
  - --- Кто жъ этотъ замъчательный человъкъ?
  - «Его зовутъ Германномъ.»

Лизавета Ивановна не отвъчала ничего; но ея руки и ноги поледенъли....

«Этотъ Германнъ», продолжалъ Томскій: «лице истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совъсти по крайней мърътри злодъйства. Какъ вы поблъднъли!...»

— У меня голова болитъ.... Что же говорилъ вамъ Германнъ... или какъ бишь его?...

«Германнъ очень недоволенъ своимъ пріятелемъ: онъ говоритъ, что на его мъсть онъ поступилъ бы совсъмъ иначе.... Я даже полагаю, что Германнъ самъ имъетъ на васъ виды; по крайней мъръ онъ очень неравнодушно слушаетъ влюбленныя восклицанія своего пріятеля.»

— Да где жъ онъ меня виделъ?

«Въ церкви, можетъ быть, на гулянь в!... Богъ его знаетъ! можетъ быть, въ вашей комнатъ, во время вашего сна: отъ него станетъ....»

Подошедшія къ нимъ три дамы съ вопросами: «oubli ou regret?» прервали разговоръ, который становился мучительно любопытенъ для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томскимъ, была сама княжна \*\*\*. Она успъла съ нимъ изъясниться, объжавъ лишній кругъ и лишній разъ повертъвшись передъ своимъ стуломъ. Томскій, возвратясь на свое мъсто, уже не думалъ ни о Гер-

маннѣ, ни о Лизаветѣ Ивановнѣ. Она непремѣнно хотѣла возобновить прерванный разговоръ; но мазурка кончилась, и вскорѣ послѣ старая графиня уѣхала.

Слова Томскаго были не что иное, какъ мазурочная болтовня; но они глубоко заронились въ душу молодой мечтательницы. Портретъ, набросанный Томскимъ, сходствовалъ съ изображеніемъ, составленнымъ ею самою, и, благодаря новъйшимъ романамъ, это уже пошлое лице пугало и плъняло ея воображеніе. Она сидъла, сложа крестомъ голыя руки, наклонивъ на открытую грудь голову, еще убранную цвътами.... Вдругъ дверь отворилась, и Германнъ вошелъ. Она затрепетала.

- Гдѣ же вы были? спросила она испуганнымъ шепотомъ.
- «Въ спальнъ у старой графини», отвъчалъ Германнъ: «я сейчасъ отъ нея. Графиня умерла.»
  - Боже мой!... что вы говорите?...
- «И кажется», продолжалъ Германнъ: «я причиною ея смерти.»

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томскаго раздались въ ея душъ: у этого человъка по крайней мъръ три элодъйства на душъ! Германнъ сълъ на окошко подлъ нее и все разсказалъ.

Лизавета Ивановна выслушала его съ ужасомъ. И такъ, эти страстныя письма, эти пламенныя требованія, это дерзкое, упорное преслѣдованіе, — все это было не любовь! Деньги — вотъ чего алкала его душа! Не она могла утолить его желанія и осчастливить его! Бѣдная воспитанница была не что иное, какъ слѣпая помощница разбойника, убійцы старой ея благодѣтельницы!... Горько заплакала она въ позднемъ, мучительномъ своемъ раскаяніи. Германнъ смотрѣлъ на нее молча: сердце

его такъ же терзалось; но ни слезы бѣдной дѣвушки, ни удивительная прелесть ея горести не тревожили суровой души его. Онъ не чувствовалъ угрызенія совѣсти при мысли о мертвой старухѣ. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, отъ которой ожидалъ обогащенія.

— Вы чудовище!. сказала наконецъ Лизавета Ивановна.

«Я не хотълъ ея смерти», отвъчалъ Германиъ: «пистолетъ мой не заряженъ.»

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свічу: блідный світь озариль ел комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла ихъ на Германна: онъ сиділь на окошкі, сложа руки и грозно нахмурясь. Въ этомъ положеніи удивительно напоминаль онъ портреть Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Какъ вамъ отъ меня выйти изъ дому? сказала наконецъ Лизавета Ивановна. Я думала провести васъ по потаенной лъстницъ; но надобно итти мимо спальни, а я боюсь.

«Разскажите мнъ, какъ найти эту потаенную льстницу, я выйду.»

Лизавета Ивановна встала, вынула изъ комода ключъ, вручила его Германну и дала ему подробное наставленіе. Германнъ пожалъ ея колодную, безотвътную руку, поцъловалъ ея наклоненную голову и вышелъ.

Онъ спустился внизъ по витой лъстницъ и вошелъ опять въ спальню графини. Мертвая старуха сидъла, окаменъвъ; лице ея выражало глубокое спокойствіе. Германнъ остановился передъ нею, долго смотрълъ на нее, какъ бы желая удостовъриться въ ужасной истинъ; на-

конецъ вошелъ въ кабинетъ, ощупалъ за обоями дверь, и сталъ сходить по темной лѣстницѣ, волнуемый странными чувствованіями. «По этой самой лѣстницѣ — думалъ онъ — можетъ быть, лѣтъ шестьдесятъ назадъ, въ эту самую спальню, въ такой же часъ, въ шитомъ кафтанѣ, причесанный à l'oiseau royal, прижимая къ сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливецъ, давно уже истлѣвшій въ могилѣ; а сердце престарѣлой его любовницы сегодня перестало биться....»

Подъ лѣстницею Германнъ нашелъ дверь, которую отперъ тѣмъ же ключемъ, и очутился въ сквозномъ корридорѣ, выведшемъ его на улицу.

### V.

Въ эту ночь явилась ко мит покойница Баронесса фонъ-В\*\*\*. Она была вся въ бѣломъ, и сказала мит: «Здравствуйте, господинъ совътникъ!»

Сведенборгъ.

Три дня послѣ роковой ночи, въ девять часовъ утра, Германнъ отправился въ \*\*\* монастырь, гдѣ должны были отпѣвать тѣло усопшей графини. Не чувствуя раскаянія, онъ не могъ, однако, совершенно заглушить голосъ совѣсти, твердившей ему: ты убійца старухи! Имѣя мало истинной вѣры, онъ имѣлъ множество предразсудковъ. Онъ вѣрилъ, что мертвая графиня могла имѣть вредное вліяніе на его жизнь, и рѣшился явиться на ея похороны, чтобы испросить у нее прощенія.

Церковь была полна. Германнъ насилу могъ пробраться сквозь толпу народа. Гробъ стоялъ на богатомъ ката-

фалкт полъ бархатнымъ балдахиномъ. Усопшая лежала въ немъ, съ руками, сложенными на груди, въ кружевномъ чепць и въ бъломъ атласномъ платьъ. Кругомъ стояли ея домашніе: слуги въ черныхъ кафтанахъ, съ гербовыми лентами на плечъ и со свъчами въ рукахъ; родственники въ глубокомъ траурѣ — дети, внуки и правнуки. Никто не плакаль: слезы были бы — une affectation. Графиня такъ была стара, что смерть ея никого не могла поразить. и что родственники ея давно смотръли на нее, какъ на отжившую. Славный проповъдникъ произнесъ надгробное слово. Въ простыхъ и трогательныхъ выраженіяхъ представилъ онъ мирное успеніе праведницы, которой долгіе годы были тихимъ, умилительнымъ приготовленіемъ къ Христіанской кончинт, «Ангелъ смерти обртью ее, сказалъ ораторъ, бодрствующую въ помышленіяхъ благихъ и въ ожиданіи жениха полунощнаго.» Служба совершилась съ печальнымъ приличіемъ. Родственники первые пошли прощаться съ тъломъ. Потомъ двинулись и многочисленные гости, прівхавшіе поклониться той, которая такъ давно была участницею въ ихъ суетныхъ увеселеніяхъ. Послъ ихъ и всъ домашніе. Наконецъ приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Двъ молодыя дъвушки вели ее подъ руки. Она не въ силахъ была поклониться до земли — и одна пролила нъсколько слезъ, поцеловавъ холодную руку госпожи своей. После нея Германнъ решился подойти ко гробу. Онъ поклонился въ землю и нъсколько минутъ лежалъ на холодномъ полу, усыпанномъ ельникомъ; наконецъ приподнялся, блъденъ какъ сама покойница, взошелъ на ступени катафалка и наклонился.... Въ эту минуту показалось ему, что мертвая насмѣшливо взглянула на него, прищуривая однимъ глазомъ. Германнъ поспъшно подавшись назадъ, оступился и навзничъ грянулся объ земь. Его подняли. Въ то же самое время Лизавету Ивановну вынесли въ обморокъ на паперть. Этотъ эпизодъ возмутилъ на нъсколько минутъ торжественность мрачнаго обряда. Между посътителями поднялся глухой ропотъ, а худощавый каммергеръ, близкій родственникъ покойницы, шепнулъ на ухо стоящему подлѣ него Англичанину, что молодой офицеръ ея побочный сынъ, на что Англичанинъ отвѣчалъ холодню: Oh.

Цълый день Германнъ былъ чрезвычайно разстроенъ. Объдая въ уединенномъ трактиръ, онъ, противъ обыкновенія своего, пилъ очень много, въ надеждъ заглушить внутреннее волненіе. Но вино еще болье горячило его воображеніе. Возвратясь домой; онъ бросился, не раздъваясь, на кровать и кръпко заснулъ.

Онъ проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Онъ взглянулъ на часы: было безъ четверти три. Сонъ у него прошелъ; онъ сълъ на кровать и думалъ о похоронахъ старой графини.

Въ это время кто-то съ улицы взглянулъ къ нему въ окошко и тотчасъ отошелъ. Германнъ не обратилъ на то никакого вниманія. Черезъ минуту услышалъ онъ, что отпирали дверь въ передней комнатъ. Германнъ думалъ, что денщикъ его, пьяный по своему обыкновенію, возвращался съ ночной прогулки. Но онъ услышалъ незнакомую походку: кто-то ходилъ, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась: вошла женщина въ бъломъ платъъ. Германнъ принялъ ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее въ такую пору. Но бълая женщина, скользнувъ, очутилась вдругъ передъ нимъ — и Германнъ узналъ графиню!

. — Я пришла къ тебъ противъ своей воли, сказала она

твердымъ голосомъ: но мнѣ велѣно исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и тузъ выиграютъ тебѣ сряду, но съ тѣмъ, чтобы ты въ сутки болѣе одной карты не ставилъ, и чтобъ во всю жизнь уже послѣ не игралъ. Прощаю тебѣ мою смерть, съ тѣмъ, чтобъ ты женился на моей воепитанницѣ, Лизаветѣ Ивановнѣ....

Съ этимъ словомъ она тихо повернулась, пошла къ дверямъ и сирылась, шаркая туфлями. Германнъ слышалъ, какъ хлопнула дверь въ съняхъ, и увидълъ, что кто-то опять поглядълъ къ нему въ окошко.

Германнъ долго не могъ опоминться. Онъ вышель въ другую комнату. Денщикъ его спалъ на полу; Германнъ насилу его добудился. Денщикъ былъ пьянъ, по обыкновеню: отъ него нельзя было добиться никакого толку. Дверь въ съни была заперта. Германнъ возвратился въ свою комнату, засвътилъ свъчку и записалъ свое видъніе.

#### VI.

- « Amànde! »
- Какъ вы смъли мнъ сказать атанде?
  «Ваше Превосходительство, я сказалъ
  атанде-съ!»

Двѣ неподвижныя идеи не могутъ вмѣстѣ существовать въ нравственной природѣ, такъ же, какъ два тѣла не могутъ въ физическомъ мірѣ занимать одно и то же мѣсто. Тройка, семерка, тузъ скоро заслонили въ воображеніи Германна образъ мертвой старухи. Тройка, семерка, тузъ не выкодили изъ его головы и шевелились на его губахъ. Увидѣвъ молодую дѣвушку, онъ говорилъ: «какъ она стройна! настоящая тройка червонная.» У

него спрашивали: «который часъ?», онъ отвъчалъ: «безъ пяти минутъ семерка.» Всякій пузастый мужчина напоминаль ему туза. Тройка, семерка, тузъ преслъдовали его во снѣ, принимая всѣ возможные виды; тройка цвѣла передъ нимъ въ образѣ пышнаго грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, тузъ — огромнымъ паукомъ. Всѣ мысли его слились въ одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Онъ сталъ думать объ отставкѣ и о путешествіи. Онъ хотѣлъ въ открытыхъ игрецкихъ домахъ Парижа вынудить кладъ у очарованной фортуны. Случай избавилъ его отъ хлопотъ.

Въ Москвъ составилось общество богатыхъ игроковъ, подъ предсъдательствомъ славнаго Чекалинскаго, проведшаго весь въкъ за картами и нажившаго нъкогда миллюны, выигрывая векселя и проигрывая чистыя деньги. Долговременная опытность заслужила ему довъренность товарищей, а открытый домъ, славный поваръ, ласковость и веселость пріобръли уваженіе публики. Онъ пріъхалъ въ Петербургъ. Молодежь къ нему нахлынула, забывая балы для картъ и предпочитая соблазны фараона обольщеніямъ волокитства. Нарумовъ привезъ къ нему Германна.

Они прошли рядъ великолѣпныхъ комнатъ, наполненныхъ учтивыми офиціантами. Всѣ были полны народу. Нѣсколько генераловъ и тайныхъ совѣтниковъ играли въ вистъ; молодые люди сидѣли развалясь на штофныхъ диванахъ, ѣли мороженое и курили трубки. Въ гостиной, за длиннымъ столомъ, около котораго тѣснились человѣкъ двадцать игроковъ, сидѣлъ хозяинъ и металъ банкъ. Онъ былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта серебряною сѣдиной; полное и свѣжее лице изображало добродушіе; глаза блистали,

оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумовъ представилъ ему Германна. Чекалинскій дружески пожалъ ему руку, просилъ не церемониться и продолжалъ метать.

Талья длилась долго. На столь стояло болье тридцати карть. Чекалинскій останавливался посль каждой прокидки, чтобы дать играющимъ время распорядиться, записываль проигрышть, учтиво вслушивался въ ихъ требованія, еще учтивье отгибаль лишній уголь, загибаемый разсьянною рукою. Наконець талья кончилась. Чекалинскій стасоваль карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту, сказалъ Германнъ, протягивая руку изъ-за толстаго господина, тутъ же понтировавшаго.

Чекалинскій улыбнулся и поклонился молча, въ энакъ покорнаго согласія. Нарумовъ, смѣясь, поздравилъ Германна съ разрѣшеніемъ долговременнаго поста и пожелалъ ему счастливаго начала.

- Идетъ! сказалъ Германнъ, надписавъ мѣломъ нушъ надъ своею картою.
- «Сколько-съ?» спросилъ, прищуриваясь, банкометъ: «извините-съ, я не разгляжу.»
  - Сорокъ семь тысячъ, отвечалъ Германиъ.

При этихъ словахъ, всѣ головы обратились мгновенно, и всѣ глаза устремились на Германна.

«Онъ съ ума сошель!» подумалъ Нарумовъ.

T. IV.

- «Позвольте замѣтить вамъ», сказалъ Ченалинскій съ неизмѣнною своею улыбкой, что игра ваша сильна: жикто болѣе двухъ сотъ семидесяти пяти семпелемъ здѣсь еще не ставилъ.»
- Что жъ, возразилъ Германнъ: бъете вы мою карту, или нѣтъ?

•



26

Чекалинскій поклонился съ видомъ того же смиреннаго согласія.

«Я хотълъ только вамъ доложить», сказалъ онъ, что, будучи удостоенъ довъренности товарищей, я не могу метать иначе, какъ на чистыя деньги. Съ моей стороны, я, конечно, увъренъ, что довольно вашего слова, но, для порядка игры и счетовъ, прошу васъ поставить деньги на карту.

Германнъ вынулъ изъ кармана банковый билетъ и подалъ его Чекалинскому, который, бъгло посмотръвъ его, положилъ на Германнову карту.

Онъ сталъ метать. Направо легла девятка, налѣво тройка.

— Выиграла! сказалъ Германнъ, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепотъ. Чекалинскій нахмурился; но улыбка тотчасъ возвратилась на его лице.

«Изволите получить?» спросиль онъ Германна.

— Сдълайте одолжение.

Чекалинскій вынуль изъ кармана нізсколько банковыхъ билетовъ и тотчасъ разсчелся. Германнъ приняль свои деньги и отошель отъ стола. Нарумовъ не могъ опомниться. Германнъ выпиль стаканъ лимонаду и отправился домой.

На другой день вечеромъ, онъ опять явился у Чекалинскаго. Хозяинъ металъ. Германнъ подошелъ къ столу; понтеры тотчасъ дали ему мъсто. Чекалинскій ласково ему поклонился.

Германнъ дождался новой тальи, поставилъ карту, положивъ на нее свои сорокъ семь тысячъ и вчерашній выигрышъ.

Чекалинскій сталъ метать. Валетъ вышелъ на право, семерка на лѣво.

Германнъ открылъ семерку.

Всѣ ахнули. Чекалинскій видимо смутился. Онъ отсчиталъ девяносто четыре тысячи и передалъ Германну. Германнъ приявлъ ихъ съ хладнокровіемъ и въ ту же минуту удалился.

Въ слѣдующій вечеръ Германнъ явился опять у стола. Всѣ его ожидали; генералы и тайные совѣтники оставили свой вистъ, чтобъ видѣть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили съ дивановъ; всѣ офиціанты собрались въ гостиной. Всѣ обступили Германна. Прочіе игроки не поставили своихъ картъ, съ нетерпѣніемъ ожидая, чѣмъ онъ кончитъ. Германнъ стоялъ у стола, готовясь одинъ понтировать противу блѣднаго, но все улыбающагося Чекалинскаго. Каждый распечаталъ колоду картъ. Чекалинскій стасовалъ. Германнъ снялъ и поставилъ свою карту, покрывъ ее кипой банковыхъ билетовъ. Это похоже было на поединокъ. Глубокое молчаніе царствовало кругомъ.

Чекалинскій сталъ метать, руки его тряслись. На право легла дама, на лѣво тузъ.

— Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ и открылъ свою карту.

«Дама ваша убита», сказалъ ласково Чекалинскій.

Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто туза у него стояла пиковая дама. Онъ не вѣрилъ своимъ глазамъ, не понимая, какъ могъ онъ обдернуться.

Въ эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмѣхнулась. Необыкновенное сходство поразило его....

— Старуха! закричалъ онъ въ ужасъ.

Чекалинскій потянуль къ себѣ проигранные билеты. Германнъ стоялъ неподвижно. Когда отошелъ онъ отъ



стола, поднялся шумный говоръ. «Славно спонтировалъ!» говорили игроки. Чекалинскій снова стасовалъ карты: игра пошла своимъ чередомъ.

#### ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидитъ въ Обуховской Больницъ, въ семнадцатомъ нумеръ, не отвъчаетъ ни на какіе вопросы и бормочетъ необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, дама!...»

Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень любезнаго молодаго человъка; онъ гдъ-то служитъ и имъетъ порядочное состояніе: онъ сынъ бывшаго управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бъдная родственница.

Томскій произведенъ въ ротмистры и женился на княжит Полинъ.



## СОДЕРЖАНІЕ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

# ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

|      | 3 A H H C K H A                                 | ١. | C.  | ЦЈ   | Ш   | K I | L   | ١.         |   |   |   |   |      |
|------|-------------------------------------------------|----|-----|------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
|      |                                                 |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | CTP. |
| I.   | Родословная Пушкиныхъ                           | И  | Ган | ни   | бал | овь | ІХЪ |            |   |   |   |   | 3    |
|      | Остатки записокъ Пушки                          |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
| III. | Мысли и замъчанія                               |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | 27   |
|      | Критическія замътки                             |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
| V.   | Анекдоты                                        |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | 99   |
| VI.  | Путешествіе въ Арзрумъ                          | •  | •   | •    | 1   |     | ٠   | . <b>•</b> | • |   | • | • | 115  |
|      | ОТДЪЛ′                                          | Т  | RT  | 'n   | PΛ  | й   |     |            |   |   |   |   |      |
|      | ОТДВЛ                                           | D  | וע  | . 01 | · O | HI. |     |            |   |   |   |   |      |
| •    | POMAHU                                          | Ħ  | П   | 0    | B 1 | : C | T   | I.         |   |   |   |   |      |
|      |                                                 |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
| I.   | Арапъ Петра Великаго.<br>Лътопись села Горохина | •  | •   | •    | •   |     | •   | •          |   |   |   |   | 175  |
| II.  | <b>Л</b> ътопись села Горохина                  | •  | •   | •    |     |     |     | •          | • | • |   |   | 217  |
| III. | Повъсти Бълкина.                                |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|      | Предисловіе                                     |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | 237  |
|      | Выстрълъ                                        |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | 241  |
|      | Метель                                          |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | 259  |
|      | Гробовщикъ                                      |    |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | 275  |
|      | Станціонный Смотрител                           | ь  |     |      |     |     |     |            |   |   |   |   | 285  |
|      | Барышня-Крестьянка.                             |    |     |      |     |     |     |            |   | • |   |   | 300  |

|      |                   |  |   |   |  |  |  | CTP.  |   |  |
|------|-------------------|--|---|---|--|--|--|-------|---|--|
| IV.  | Рославлевъ        |  |   |   |  |  |  | . 324 | į |  |
| ٧.   | Дубровскій        |  | • | • |  |  |  | . 338 | 3 |  |
| VI.  | Капитанская дочка |  |   |   |  |  |  | . 424 | į |  |
| VII. | Пиковая дама      |  |   |   |  |  |  | . 561 | į |  |

783574



Digitized by Gogle

